# CEOPHINK

ОТДЪЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ

ТОМЪ ЖХІІ, № 1.

# ИСТОРІЯ

# РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ.

м. и. Сухомлинова.

выпускъ пятый.

#### САНКТИЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. (Вас. Остр., 9 лип., № 12.) 1880. Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ, Декабрь 1880 г.

Непремънный Секретарь, Академикъ К. Веселовский.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                       | CTPAH.  |
|-------------------------------------------------------|---------|
| введеніе                                              | 1- 3    |
| Семенъ Ефимовичъ Десницкій3—8 и                       | 297-298 |
| Семенъ Герасимовичъ Зыбелинъ9—14 и                    | 298-299 |
| Василій Нивитичъ Нивитинъ 14-27 п                     | 299-308 |
| Прохоръ Игнатьевичъ Суворовъ                          | 299 308 |
| Тимоней Семеновичь Мальгинъ                           | 308-317 |
| Двъ главныя группы членовъ россійской академін        | 59 61   |
| Иванъ Никитичъ Болтинъ62-296 и                        | 317-432 |
| Біографія И. Н. Болтина                               | 334-372 |
| Литературные труды Болтина87—110 и                    | 372-377 |
| Леклеркъ и его литературная дъятельность110-128 и     | 377-394 |
| Болтинъ, какъ писатель129-263 и                       | 394-429 |
| Обширная начитанность Болтина и его знакомство съ за- |         |
| падно-европейскою, преимущественно французскою, ли-   |         |
| тературою. Сочиненія Бэля, Вольтера, Мерсье, Руссо,   |         |
| п др                                                  | 395-399 |
| Отношение Болтина въ русскимъ писателямъ; научные     |         |
| взгляды п критическіе пріемы Болтина; сужденія его о  |         |
| событіяхъ историческихъ, о нравахъ и обычаяхъ-рус-    |         |
|                                                       | 399-412 |
|                                                       | 214-224 |

|                                                        | CTPAH.    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Сужденія Болтина о вопросахъ государственной и обще-   |           |
| ственной жизни; взглядъ его на крѣпостное право и на   |           |
| освобождение крестьянъ                                 | 224-242   |
| Литературныя и филологическія понятія Болтина; особен- |           |
| ности его языка и слога                                | 242 - 263 |
| Оцънка въ нашей литературъ исторических трудовъ Бол-   |           |
| тина                                                   | 263-275   |
| Дъятельность Болтина въ россійской академіи. Замъчанія |           |
| его на первоначальный планъ академическаго словаря     | 275-296   |
| Свъдънія о жизни и сочиненіяхъ Болтина                 | 317-333   |

# ИСТОРІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ.

Въ дъятельности россійской академіи, въ лучшую пору ея существованія, принимали участіе замічательнійшіе изъ представителей нашей литературы и науки и нашей общественной жизни. Лучшею порою для академіи были времена Екатерины, и главными участниками въ трудахъ и предпріятіяхъ академіи были ученые и писатели, извъстные Екатеринъ не по одному только имени. Въчислѣ членовъ россійской академін находились и сотрудники журналовъ, въ которыхъ участвовала Екатерина; и лица, доставлявшія матеріалы для ея литературныхъ работь; и восторженные почитатели ея идей и дъйствій; и ея литературные противники. Въ собраніяхъ россійской академіи временъ Екатерины можно было встретить цветь тогдашняго образованнаго общества. Въ академію вступали первостепенные ученые и писатели, хотя рядомъ съ ними появлялись иногда и люди бездарные и педанты - печальная, хотя и неизбъжная принадлежность всякаго многочисленнаго общества. Если бы изложить со всею подробностью литературную и общественную дъятельность всъхъ членовъ россійской академін въ первый періодъ ен существованія, то получилась бы върная и довольно полная картина нашей умственной и общественной жизни конца восемнадцатаго стольтія. Чтобы сколько-нибудь содъйствовать этой цёли, т. е. чтобы внести посильный вкладъ въ исторію русской умственной и общественной жизни, мы предприняли нашъ трудъ, существенною задачею котораго считаемъ представить данныя, необходимыя для всесторонняго знакомства съ судьбами русской литературы и просвъщенія.

По свойству своей д'вятельности, по своему общественному положенію и отчасти по воспитанію, члены россійской академіи образують н'всколько группь, отд'вляемых одна оть другой бол'в или мен'ве яркою гранью. Таковы группы: духовных лиць; ученых занимавших канедры въ академіи наукъ и отчасти въ московскомъ университет'в; писателей и образованных людей, преимущественно высшаго общества

Мы представили уже подробное обозрѣніе жизни и трудовъ какъ духовныхъ лицъ, такъ и ученыхъ академіи наукъ. Въэтихъ двухъ группахъ заключались главныя рабочія силы, которымъ преимущественно, но отнюдь не исключительно, русская литература обязана лучшимъ плодомъ академическихъ занятій и совѣщаній—замѣчательнымъ для своего времени словаремъ русскаго языка. Изъ профессоровъ московскаго университета мы съ особенною подробностью остановились на Барсовъ, ученикѣ Ломоносова и Тредьяковскаго, какъ на одномъ изъ первыхъ по времени ученыхъ нашихъ, потрудившихся въ области русскаго языка и словесности.

Вмёстё съ Барсовымъ, при самомъ открытіи россійской академіи, въ члены ея избранъ Семенъ Ефимовичъ Десницкій († 15 іюня 1789 года), докторъ правъ и профессоръ юридическихъ наукъ въ московскомъ университете, а вследъ затемъ избранъ въ академики и третій профессоръ московскаго университета — Семенъ Герасимовичъ Зыбелинъ († 6 апреля 1802 года), занимавшій кафедру медицинскихъ наукъ.

Юристъ Десницкій и докторъ медицины Зыбелинъ извѣстны были въ литературномъ мірѣ преимущественно своими ораторжими произведеніями— рѣчами, которыя произносили они въ со-

браніяхъ московскаго университета, и которыя имѣли въ тѣ времена несравненно большее значеніе, нежели какое выпало на долю позднейшимъ образцамъ академическаго красноречія. Въ восемнадцатомъ столътіи ръчи, произнесенныя съ университетской канедры, представляли, въбольшинствъ случаевъ, несомнънный интересъ для современнаго имъ общества, отличаясь дъльностью содержанія и затрогивая многіе живые вопросы, такъ что академическіе ораторы нер'єдко являлись не только истолкователями научныхъ истинъ, но и публицистами. Способъ изложенія составляль также не малое достоинство при тогдашнемъ состояніи нашего литературнаго языка и слога, и потому весьма понятно, что ученые, излагавшіе научные предметы общедоступно и по тогдашнему изящно, обращали на себя особое вниманіе людей, радъвшихъ о богатствъ, чистотъ и красотъ отечественнаго языка. Безъ сомненія вследствіе этого какъ Десницкій, такъ и Зыбелинъ, были избраны и въ члены вольнаго россійскаго собранія и въ члены россійской академіи. Вольное россійское собраніе при московскомъ университет учреждено съ цалью отчасти однородною съ тою, для которой учреждена и россійская академія, и въ спискъ членовъ вольнаго россійскаго собранія при самомъ его открытів встрічаются имена Барсова, Десницкаго и Зыбелина.

# С. Е. ДЕСНИЦКІЙ.

Десницкій началъ свое образованіе въ троицкой семинаріи, продолжалъ его въ московскомъ университетѣ, и довершилъ въ Шотландіи, въ глазговскомъ университетѣ. Во время пребыванія своего въ Шотландіи онъ слушалъ юридическія науки, исторію, а также химію и математику, и удостоенъ глазговскимъ университетомъ степени магистра свободныхъ и доктора правъ, получивши рѣдкую для иностранца и почетную привилегію гражданства. По возвращеніи въ отечество, Десницкій занялъ въ москов-

скомъ университеть канедру римскаго права и россійскаго законовъдънія. Въ 1768 году Десницкій возведенъ въ званіе профессора. Въ уцълъвшихъ остаткахъ погинаго въ 1812 году университетскаго архива сохранилось извъстіе, что «ордеромъ господина куратора Василія Евдокимовича Ададурова, отъ мая 8-го дня (1786 г.) предписано, дабы находящихся при университетъ докторовъ: медицины Венеаминова и Зыбелина и юриспруденціи Третьякова и Десницкаго вразсужденіи ихъ порядочнаго и съ успъхомъ своихъ должностей отправленія произвесть первыхъ ординарными, послъднихъ экстраординарными профессорами». Ордеръ подписанъ извъстнымъ стихотворцемъ Херасковымъ, бывшимъ на ту пору директоромъ московскаго университета 1).

Десницкаго называють отцомъ русской юриспруденціи и однимъ изъ достойнъйшихъ представителей ея на университетской каоедръ. Несомнънною заслугою Десницкаго служитъ и то, что онъ впервые сталъ излагать юридическія науки на русскомъ языкъ: до того времени профессора-иностранцы преподавали ихъ на латинскомъ языкъ. Начало профессорской дъятельности Десницкаго совпадаеть съ эпохою наказа и созванія депутатовъдля составленія проэкта новаго уложенія. Сочувствуя благороднівйшимъ стремленіямъ своего вѣка, Десницкій говорить о святости закона и развитіи чувства законности, противополагая разумную власть закона сокрушительной силь меча, господствовавшей во времена отдаленной древности. Вопреки суровымъ и въ сущности несправедливымъ обычаямъ древняго римскаго судопроизводства, въ судахъ нашего времени-говорить онъ-«милость и истина совокупно присутствуеть; натуры глась вопість: отвори всімь пути къ блаженству, и пущай тотъ больше преимущества, части и достоинства наслаждается въ отечествъ, который больше въ ономъ тягости несетъ. Ограничь судью и судимаго, да никто изъ нихъ предписаннаго имъ предъла не преходитъ. Утверди права, принадлежащія всякому, съ перваго до последняго. Внемли съ кротостію къ немощному и обидимому, и накажи низверженіемъ сильнаго и попирающаго нагло святость правъ. Дозволь ходатайствующимъ съ объихъ сторонъ имъть свободный и публичный голосъ предъ судомъ за судимыхъ, дабы ничто втайнъ, но откровенно и постороннимъ извъстно судимо было, и исходило бы во свътъ для наученія народнаго, поелику симъ однимъ средствомъ всякъ нечувствительно научается всему тому, чего ему въ житіи и во владъніи своемъ опасаться должно. Добродътельный кромъ защищенія предъ судомъ ничего не ищетъ, и законъ, сколько-бы онаго строгость ни тяжела, ни для его, но для преступниковъ издается..... Римлянинъ, не допущая пришельцовъ и покоренныхъ оружіемъ въ отечественное усыновленіе, и запрещая онымъ равно мърными себъ правами пользоваться, закономъ утвердилъ въчное имъть преимущество природному гражданину предъ всъми, находящимися въ отечествъ. Но свътъ уже видитъ, что россійская монархиня и послъдняго изъ подданныхъ самоъда приглашаетъ участникомъ быть въ законодательной власти» 2).

Какъ истый питомецъ британскаго университета, Десницкій съ особеннымъ сочувствіемъ отзывается объ англійскихъ законахъ и учрежденіяхъ и о самой Англіи, какъ о странѣ, выработавшей самыя здравыя начала общественной жизни. Въ сравненій съ геніальными людьми, которыхъ произвела Англія, бліднътъ и мельчаютъ герои классической древности: свътило древняго міра, знаменитый Платонъ, является разскащикомъ побасенокъ и небывальщины сравнительно съ Ньютономъ, обогатившимъ науку такими дъйствительными и великими открытіями. Объ Англіп Десницкій говорить съ увлеченіемъ, доходящимъ до лиризма, какъ можно видеть изъ следующихъ строкъ: «Нетъ въ подсолнечной нынъ таковаго растущаго, выкапываемаго и животворящагося въ трехъ натуры предълахъ, котораго бы могущество британской коммерціи не достало. Британцы, возлюбленные сынове страшныхъ волнъ, открылись свёту великими въ предпріятіяхъ, счастливыми въ совершеніяхъ, страшными во браняхъ, преславными въ побъдахъ, неутомимыми въ трудахъ и съ цълымъ несравненными свётомъ въ отважности. Британія возсіяла аки солнпе: явилась благодать на горахъ-на брегахъ британскихъ; увънчалъ Богъ труды сего народа, и слава громкая пронеслась о немъ до конецъ земли» и т. д. И эта слава досталась не даромъ: много пота и крови пролилъ британскій народъ для ея пріобрѣтенія. Британцы добыли ее тяжелымъ, упорнымъ трудомъ и непоколебимымъ уваженіемъ къ правамъ разума и къ святости закона: «Вольность и собственность, написанныя на лицѣ почти у всякаго британца, какъ природныя права, имѣютъ закономъ предписанный предѣлъ, за который вредная наглость и своевольство прейти не могутъ. Судіи не смѣютъ и не могутъ въ законѣ беззаконствовать. Привести правосудіе въ такое совершенство, чтобы судителю закона и дѣлъ совсѣмъ возможности не было къ злоупотребленію закона, есть такая премудрость правленія, которою кромѣ великобританскаго никакой еще другой изъ древнихъ, ни изъ нынѣшнихъ народовъ праведно похвалиться не можетъ» 3).

Совершенно другимъ тономъ Десницкій говорить о Германіи. Онъ подсмѣивается надъ нѣмецкими учеными, придающими большую цёну разнымъ схоластическимъ тонкостямъ и изобрётающими безчисленныя и безполезныя системы. Нѣмецкіе доктора правъ — говорить онъ — «могуть выдумывать столько юриспруденцій, сколько имъ угодно. Изъ всёхъ писателей, которыхъ я имёль случай читать, усматривается, что ныне везде почти нравоучительная философія не совстмъ къ дтлу ведетъ. Юриспруденція же натуральная преподается или совстить старинная, обыкновенно нын называемая казуистическою, или другая, не лучше прежней, сочиняется вновь, и вся почти выбранная изъ римскихъ правъ. Старинная нравоучительная философія основана есть на сихъ четырехъ добродътеляхъ: истина, премудрость, великодушіе и воздержаніе, отъ которыхъ выводять и другихъ премножество производныхъ добродътелей, поднимая споры неугомонные о томъ, что справедливое можетъ ли быть всегда полезнымъ, и полезное всегда ли и въ какихъ случаяхъ можетъ быть честнымъ. Наилучшіе схоластики стараются доказывать, что въ человъкъ сходствуетъ съ совершенствомъ его внутреннимъ и внъшнимъ, и что согласно въ немъ съ волею Божіею, и что не согласно,

раздѣляя притомъ человѣческую совѣсть на предыдущую и послѣдующую, на извѣстную и вѣроятную, на сомнительную и недоумѣвающую. Въ такомъ лабиринтѣ они ищутъ общаго всѣмъ натуральнымъ правамъ начала. Суть и другія principia juris naturae, которыя изысканы больше для меридіана нѣмецкаго, нежели къ дѣлу въ судахъ. Сей родъ ученыхъ тщеславнѣйшій въ своихъ изобрѣтетеніяхъ: свѣтъ еще ничего не видитъ, а онъ уже и въ газетахъ гремитъ, что имъ сыскана квадратура круга; въ слѣдующую почту, можетъ статься, и его жъ регретиительной выйдетъ».

Десницкій выражаеть удивленіе, что въ Россіи до сихъпоръ не прилагали никакого старанія о разработк в отечественной юриспруденців. Нікоторымъ оправданіемъ такому упорному равнодушію можеть служить, по межнію Десницкаго, то обстоятельство, что въ Россіи количество законовъ, сравнительно съ другими странами, не особенно велико, и притомъ всё законы обнародованы на отечественномъ языкъ, вслъдствіе чего въ нихъ нъть такихъ неясныхъ и непонятныхъ словъ, какими изобилуютъ феодальныя законодательства. Въ Англіи, напримѣръ, въ гражданскомъ и уголовномъ судопроизводствъ употребляется много латинскихъ и французскихъ словъ въ родѣ: quo Warranto, sur concessit, sur cognizance de droit tantum, sur grand and render, praemunire, mittimus, habeas corpus, distingas corpus, capias. Всѣ подобныя формы строго наблюдаются у англичанъ, и «мужикъ у нихъ иногда принужденъ просить секретаря: сдёлай мнё habeas corpus или mittimus».

Въ одной изъ рѣчей своихъ Десницкій проводитъ мысль о равноправности мужчинъ и женщинъ, и въ сознаніи этой равноправности видить одно изъ яркихъ доказательствъ превосходства новой цивилизаціи въ сравненіи съ бытомъ древнихъ временъ. «Просвѣщеніе нравовъ народныхъ—говоритъ онъ— и послѣдовавшее оттуда большее чувствованіе людскости и человѣчества были причинами немалыми въ отмѣненіи безчеловѣчнаго обхожденія съ женами и въ уничтоженіи варварскія мужнія власти живота и смерти надъ женами. Въ непросвѣщенныя и варварскія времена силь-

ный всегда немощнаго утъсняль, и каждый склонень быль къ употребленію и малічшія власти даже до отнятія жизни у немогущаго сопротивляться. При избавлении женскаго пола отъ толикаго варварства не меньше просвъщение правовъ, какъ и совершенство правленій д'єйствовало. Премудрый законоположникъ и просвътитель Россіи, Великій Петръ, въ своемъ изложеніи табели о рангахъ, сдълалъ узаконеніе, по которому женскій полъ и преимущественно д'ввицъ не токмо уважилъ, но несравненно еще и предпочтеннымъ отличалъ передъ мужескимъ. Драгоцънное сокровище, которое нынъ толикимъ служитъ украшеніемъ женамъ, то есть воспатаніе ихъ и дарованіе, подобно какъ металлъ въ земят, погребено было у первоначальныхъ народовъ въ нищетъ и непомышленіи. Напротивъ того, въ наши времена первое о воспитаніи ихъ всёми прилагается стараніе и съ толикимъ успёхомъ, что многія, къ безсмертной славѣ своего пола, нимало мужескому неуступающими въ наукахъ доказали себя предъ всвиъ ученымъ светомъ. Не упоминая другихъ премногихъ, madame Dacier во Франціи и lady Wortheley Montagues въ Англіи, изъ коихъ первая переводами классическихъ греческихъ и римскихъ писателей столько прославилась, что ея переводъ на французскомъ и нынъ почитается наилучшимъ, а вторая сочиненіями, знаніемъ многихъ языковъ и переписками съ учеными не меньше первой доказала себя ученою» и т. д. 4).

Десницкій избранъ въ члены россійской академіи при самомъ ея учрежденіи: въ спискѣ лицъ, провозглашенныхъ въ первое торжественное собраніе академіи, находится и Семенъ Ефимовичъ Десницкій «въ московскомъ университетѣ докторъ и профессоръ правъ». Желая участвовать въ работахъ по составленію словаря, Десницкій, какъ юристъ принялъ на себя выборъ словъ изъ слѣдующихъ памятниковъ, въ высшей степени важныхъ какъ въ бытовомъ, такъ и въ юридическомъ отношеніи: изъ Судебника царя Алексѣя Михайловича, изъ Устава царя Ивана Васильевича и изъ Ярославовой Правды 5).

## С. Г. ЗЫБЕЛИНЪ,

Семенъ Герасимовичъ Зыбелинъ былъ питомцемъ московской славяно-греко-латинской академіи, откуда онъ и поступилъ въ московскій университеть при самомъ его открытіи. Дальнейшее образование свое Зыбелинъ пріобрѣлъ заграницею — въ Кенигсбергъ, Берлинъ и Лейденъ, подъ руководствомъ тогдашнихъ европейскихъ знаменитостей въ области медицины и естествознанія. По возвращении въ Россію, онъ получилъ каоедру въ московскомъ университеть, которую и занималь втечение тридцати щести льть. читая различныя отрасли медицинскихъ наукъ: анатомія, хирургію и т. п. Съ знаніями спеціалиста онъ соединяль замічательный даръ слова. Въ литературномъ кругу того времени онъ пріобрѣлъ извѣстность не только своими ораторскими рѣчами, но и своими стихотвореніями <sup>6</sup>). Зыбелинъ, по отзыву его біографа, принадлежалъ къ числу «краснор вчив в йшихъ профессоровъ московскаго университета, и одинъ изт первыхъ много содъйствовалъ тому, чтобы создать правильный, ясный, точный и изящный языкъ для врачебной науки въ Россіи: россійская академія уважила эту заслугу въ профессоръ, и признала его своимъ дъйствительнымъ членомъ» 7). Въ біографическомъ очеркѣ, изъ котораго взяты приведенныя нами строки, сказано, что Зыбелинъ избранъ въ члены россійской академіи 1-го іюня 1784 года. Такое указаніе сдълано, въроятно, на основаніи печатнаго извъстія о занятіяхъ и собраніяхъ академіи 8). Но онъ избранъ не 1 іюня, а 21 марта 1784 года; въ собранія же 1 іюня заявлено было о получени отъ Зыбелина письма, въ которомъ онъ благодаритъ за избраніе. Въ протокол' академическаго собранія 1-го іюня 1784 года читаемъ: «Донесено академіи, что отъ новоизбраннаго въ послъднее собрание сочлена, коллежского ассесора, медицины доктора, профессора химін и практической медицины, господина Зыбелина полученъ благодарственный отзывъ съ обнадеживаніемъ поспѣшать академій въ трудахъ ея по его возможности». Въ этомъ же протоколѣ упоминается, что послѣднее собраніе академіи происходило 21-го марта; но протоколъ собранія 21-го марта не сохранился <sup>9</sup>).

Новоизбранный членъ писалъ президенту россійской академіи, княгини Дашковой:«Отмѣнныя достоинства и дарованія обыкновенно увънчиваются отмънными преимуществами. Премудрая наша монархиня, прозорливо усмотръвъ высокія вашего сіятельства совершенства, отмънный примъръ въ ученомъ свътъ благоволила показатьвами, препоручивъ управленіе, касающееся до просвъщенія рода человъческаго, въ с.-петербургской академіи наукъ. Отъ вашего, милостивая государыня, проницанія не скрылось между прочими неусыпными трудами и то, что распространение наукъ безъ обилія, чистоты, словомъ, безъ приведенія въ совершенство природнаго языка, трудно или и невозможно; не преминули исходатайствовать у монаршаго престола новыя оному красоты и приращеніе, имфющія быть отъ учрежденія императорской россійской академіи, которую теперь вашимъ попеченіемъ украшають искуснейшие въ россійскомъ слове мужи. Я имель счастіе узнать отъ его превосходительства Ивана Ивановича, благод втельнаго нашего куратора, что, по снисхожденію вашего сіятельства и почтеннъйшихъ сей академіи членовъ, удостоенъ и я участіе имъть въ числѣ оныхъ. Хотя сіе достоинство и превышаеть мою способность, но съ искреннею благодарностію пріемля, за непремінный долгъ поставляю себф стараться сколько возможно полезнымъ быть сему благопочтеннъйшему обществу» 10). Старанія его были однако же очень умфренны, судя потому, что отъ нихъ не осталось почти никакихъ следовъ. Только въ одномъ изъ писемъ къ Лепехину, непрем вниому секретарю академін, Зыбелинъ сообщаетъ нъсколько бъглыхъ замътокъ касательно предпринятаго тогда академіею словаря русскаго языка. Въписьм этомъ говорится следующее: «За присланный вами жетонъ, который я получиль исправно, приношу мою нижайшую благодарность. Впрочемъ, прошу покорно извинить мою медленность въ пересылкъ къ вамъ листовъ аналогической таблицы, которыми не могъ ускорить, хотя и сердечно

желаль, по причинь моихь обстоятельствь. Въ мѣстахъ, которыя теперь имѣю честь вамъ сообщить, кажется быль недостатокъ нѣсколькихъ словъ, кои я, сколько могъ припомнить и пріискать, дополниль. Другихъ примѣчаній сообщить не имѣю, кромѣ, что по неправильности глаголовъ россійскаго языка, начинать бы ихъ не съ перваго лица настоящаго времени изъявительнаго образа, но лучше бы съ неопредѣленнаго, по примѣру нѣмецкаго языка, понеже отъ онаго удобнѣе составлять прочія отъ него происходящія слова. Во-вторыхъ, страдательные глагоголы при дѣйствительныхъ ставить, кажется, необходимой нужды нѣтъ. Въ третьихъ, при нѣкоторыхъ глаголахъ прошедшія времена замѣчать казалось было бы не безполезно, по крайней мѣрѣ для иностранныхъ, напримѣръ, стереть, тру, теръ. Наконецъ, весьма осторожно должно бы помѣщать тѣ слова, которыхъ употребленіе сомнительно и не очень доказательно» 11).

Для рѣчей своихъ, произносимыхъ въ торжественныхъ собраніяхъ университета, Зыбелинъ выбиралъ предметы, любопытные для людей мыслящихъ, имѣя постоянно въ виду примѣненіе науки къ жизни, къ нуждамъ и потребностямъ человѣка. Въ двухъ изъ своихъ рѣчей Зыбелинъ разсматривалъ нѣкоторыя изъ тѣхъ вопросовъ, касающихся движенія народонаселенія въ Россіи, которые такъ превосходно поставлены и освѣщены Ломоносовымъ въ его знаменитомъ разсужденіи о размноженіи россійскаго народа. Зыбелинъ говорилъ о причинахъ убыли народонаселенія преимущественно въ дѣтскомъ возрастѣ; о физическомъ воспитаніи; о различіи людей по темпераменту; о прививной оспѣ «съ моральными и физическими возраженіями противъ неправомыслящихъ» и т. п.

Должно признаться, — говорить онъ — что человъческая природа есть «непрестанное самой себъ противоръчіе: человъкъ хотя есть такое созданіе, которое проникаеть во весь союзъ вещей, и въ состояніи понимать ихъ вредъ и пользу, но видя многоразличіе вещей, теряется иногда въ оныхъ, и стези праваго пути оставляеть, располагая все только по прихотямъ своимъ. Чудное

истинно съ самимъ собою человъкъ часто имъетъ сражение, и удивительное тогда представляеть эрклище: самъ себя во многихъ иногда обличаеть погръщностяхъ, но въ тоже время и оправданіе готовить ко вреду своему. Всякому извёстно, что предёль жизни нашей не столь краткій положень, какъ нын' видимъ обыкновенно; но оный можеть превысить и цёлое столётіе, и притомъ безъ важныхъ бользней, чему безчисленные имъемъ примъры. Но многіе ли суть толь счастливы, чтобъ до числа сихъльть благополучно достигали, хотя и многіе безъ сомньнія весьма усердно желають долговременной жизни. Для чего же таковое желаніе исполняется едва только въ тысящномъ человѣкѣ? Сему причина по большей части конечно въ самихъ насъ находится, исключая жестокій родъ жизни и непредвидимыя приключенія. Но желать исполненія и пренебрегать средства, не явное-ль сіе есть противоржчіе противу себя самихъ! Если посмотримъ на животныхъ, оныя кажутся быть осторожнее человека въ сохранени себя и своей жизни. Изъ нихъ всякое по роду своему довольствуется однимъ и темъ единственно для утоленія глада: иныя питаются только произрастеніемъ, другія—рыбою или меньшими животными, прочія—насѣкомыми; но человѣкъ единый не доволенъ ничѣмъ однимъ: ему одному только недостаетъ для пищи ни земныхъ, ни воздушныхъ, ни въ водъ обитающихъ вещей... Еслибъ возможно было сыскать врачество на праздность, на неводержание и на вредныя страсти, то бы оное было всеобще целительное всемъ и почти противу всёхъ болёзней человёческихъ. Тогда то бы, конечно, ни въ правилахъ діэты, ни во врачебной наукт въ свтт никакой бы не было никому нужды»...

Опредѣливши различіе между сложеніемъ тѣла: флегматическимъ, холерическимъ, меланхолическимъ и сангвиническимъ, и указавши образъ жизни, наиболѣе соотвѣтствующій каждому изъ этихъ темпераментовъ, ораторъ задаетъ себѣ вопросъ, что сильнѣе дѣйствуетъ на умственную и нравственную сторону человѣка: физическое ли сложеніе или воспитаніе, и склоняется къ тому выводу, что духовное начало одерживаетъ верхъ надъ физиче-

скимъ, вследствие чего и восшитание нередко оказывается сильне самой природы. «Неръдко случается — говорить онъ — что силу и недостатокъ природы воспитаніе препоб'єждаетъ. Хотя глупаго отъ природы научить и весьма трудно, но возвысить его дарованія не невозможно, а нравы исправить и того удобнье; но вопреки, сложение телесное хотя-бъ было и пренаисчастливейшее, но когда разумъ безъ просвѣщенія и показанія ему пути оставляется, то онъ навсегда остается дикъ, звърскъ и несовершенъ. а нравы и того болъе. Воспитание же и наука не малую силу имьють возвышать разумь и совсымь перемынать склонности и нравы, отъ худаго или недостаточнаго сложенія зависящія. Если бы духъ не имѣлъ преимущества надъ силою тѣла, или бы сложение насильно принуждало кого что делать, то бы оное ни при комъ и ни при какихъ обстоятельствахъ было необузданно и непреоборимо. Но видимъ оному совсъмъ противное, т. е. гордый и гнъвливый — предъ высшимъ, отъ страху, а предъ тъмъ, кого почитаетъ, отъ любви, - ласковъ и низокъ; сладострастный — въ нищеть и при недостаткъ — очень умъренъ; сребролюбивый, - во время нужды бываеть расточителенъ; равном'врно и другіе, то отъ стыда, то отъ любочестія, или воздержатся отъ злодъяній или сыплють иногда и самыя благодъянія противъ своей врожденной склонности. Я думаю посему, что тот не совстми бы предосуждение заслуживали, кто-бы ви извъстном смысль утверждать сталь, что человьки по нравственными дъйствіями своими болье есть духовени, нежели тьлесень: слыдовательно, что онь зависить наипаче оть разума и духа, нежели от тъла или от сложенія. Ибо, что челов'я ни дълаеть, что ни предпринимаеть, всему тому полагаеть основаніемъ разумь; тёло же вмісто орудія только употребляеть. Сколько во всемъ отступаетъ человъкъ къ излишеству единственно въ угождение и увеселение духа. Мы и живемъ, кажется, для него только, позабыет почти совствить свое тыло, о которомъ едва когда помышляемь или только мимоходомъ и то редко, исключая болъзненные припадки, да и тъ, поелику только  $\partial yx$ г оскорбляють,

намъ чувствительны и горьки. Представимъ себѣ человѣка, тѣломъ во всемъ совершеннаго, одѣяннаго великолѣпно, украшеннаго всѣмъ, что есть драгоцѣнно, имѣющаго предъ глазами все, что чувства восхищаетъ, и гдѣ царствуютъ всѣ воображаемыя въ высшемъ степени удовольствія или, кратко сказать, введемъ его въ рай; но лишимъ его чувствія увеселеній, уничтожимъ въ немъ, хотя не надолго, понятія о сихъ духа удовольствіяхъ, — что онъ при всѣхъ сихъ тѣлесныхъ, хотя и превосходнѣйшихъ, выгодахъ будетъ? Всякъ скажетъ: не иное что, какъ неподвижное древо или самый истуканъ. Когда духъ человѣка ничѣмъ насыщаться не можетъ, то весь свѣтъ предъ нимъ претворится въ мечту: все будетъ для него суета и ничто» и т. д. 12).

### В. Н. НИКИТИНЪ И П. И. СУВОРОВЪ.

Пребываніе за границею. — Д'яятельность въ морскомъ корпус'в. — Литературные труды. — Избраніе въ члены россійской академіи.

1

Къ группѣ ученыхъ, избранныхъ въ члены россійской академіи, примыкаютъ также два лица, представляющія чрезвычайно много общаго и по судьбѣ своей и по своей литературной дѣятельности. Оба они начали свое образованіе въ русскихъ духовныхъ училищахъ, а довершили его за границею, въ Англіи; оба долгое время занимали совершенно однородную должность въ одномъ и томъ же вѣдомствѣ; оба участвовали въ составленіи книгъ, въ которыхъ нѣтъ возможности указать, что именно принадлежитъ одному и что другому. Даже сношенія свои вели они собща, посылая въ россійскую академію письма за общею подписью. Судя по уцѣлѣвшей перепискѣ, можно бы подумать, что они не только виѣстѣ жили и работали, учили и учились, но какъ будто и болѣли вмѣстѣ, т. е. въ одно и тоже время, извѣщая се-

кретаря академін, за общею подписью, что они не могутъ быть въ засѣданіи по причинѣ болѣзни. Эти два неразлучные спутника— профессора морскаго піляхетнаго корпуса Никитинъ и Суворовъ.

Василій Никитичъ Никитинъ (1737 — 1809) воспитывался въ московской славяно-греко-латинской академіи, и по окончаніи курса быль въ той же академіи учителемъ греческаго и еврейскаго языка. По собственному желанію, отправленъ въ Англію въ званіи инспектора находившихся тамъ русскихъ студентовъ; втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ изучалъ различныя науки подъ руководствомъ профессоровъ оксфордскаго университета, и получилъ отъ оксфордскаго университета въ видъ особенной почести honoris causa — званіе магистра. Возвратившись въ отечество. Никитинъ поступилъ на учебную службу въ морской кадетскій корпусъ, гдъ былъ сперва преподавателемъ, а потомъ инспекторомъ классовъ. Въ должности инспектора онъ прослужилъ болбе десяти лёть, съ 1783 до 1794 года. Изъданныхъ, уцёлёвшихъ въ архивѣ морскаго корпуса, видно, что Никитинъ былъ еще инспекторомъ 19-го декабря 1793 года, и что преемникъ его, Суворовъ, вступилъ въ должность инспектора, или по крайней мфрф получаль инспекторское жалованье, съ 23-го марта 1794 года 13).

Прохоръ Игнатьевичъ Суворовъ (1750—1815) началъ свое образованіе въ тверской семинаріи, а окончилъ въ оксфордскомъ университетѣ, которымъ и удостоенъ степени магистра. Службу свою Суворовъ началъ въ морскомъ кадетскомъ корпусѣ—преподавателемъ, помощникомъ инспектора и инспекторомъ классовъ; продолжалъ ее въ черноморскомъ штурманскомъ училищѣ, а окончилъ въ московскомъ университетѣ, гдѣ былъ, въ послѣдніе года своей жизни, профессоромъ высшей математики. 14).

Никптинъ и Суворовъ отправлены заграницу въ 1765 году, когда послѣдовало повелѣніе Екатерины II выбрать въ духовныхъ училищахъ десять воспитанниковъ, отличающихся «понятіемъ и честными поступками», и послать ихъ въ Англію, чтобы они въ тамошнихъ университетахъ, оксфордскомъ и кембриджскомъ, обучались «высшимъ наукамъ», а также восточнымъ языкамъ и богословію. Когда повельніе объ этомъ было разослано по епархіямъ, ректоръ тверской семинаріи отвѣчалъ, что выбранъ для посылки заграницу слушатель школы философіи Прохоръ Суворовъ, которому отъ роду пятнадцатый годъ, и который во все время пребыванія своего въ семинаріи «поступалъ всегда и во всемъ честно и безпорочно; кромѣ отмѣиныхъ добродѣтелей и постоянства, никакого за нимъ подозрительства не оказалось; въ наукахъ отмѣнные успѣхи показывалъ; неусыпное имѣя прилежаніе, предъ всѣми сверстниками преимущество получилъ». При этомъ прибавлялось, что воспитанникъ Суворовъ самъ изъявилъ желаніе учиться заграницею.

Инспекторомъ при молодыхъ людяхъ, отправляющихся заграницу, назначили-было учителя тверской семинаріи Верещагина, но онъ просилъ уволить его отъ этой обязанности, вслѣдствіе чего инспекторомъ назначенъ былъ Никитинъ на томъ основаній, что св. синоду извѣстно, что «находящійся въ московской славено-греко-латинской академіи еврейскаго и греческаго діалектовъ учитель Василій Никитинъ инспекторомъ быть желаетъ».

Втеченіе десяти лѣтъ семинаристы наши находились въ Оксфордѣ, слушая тамъ курсы различныхъ наукъ: богословія, философін, исторіи, математики, астрономіи, химіи, юриспрунденціи, и т. д., и занимаясь изученіемъ языковъ: еврейскаго, греческаго, латинскаго, французскаго, англійскаго. Особенную страсть имѣли они къ языку греческому, и любимымъ писателемъ ихъ былъ Оукидидъ. Профессора оксфдроскаго университета не нахвалятся прилежаніемъ русскихъ студентовъ, ихъ умѣньемъ взяться за дѣло, склонностью къ самосостоятельнымъ изслѣдованіямъ и критическимъ складомъ ума.

Магистръ наукъ Горнсби (Thomas Hornsby) «экспериментальной философіи (physices) прелекторъ и астрономіи профессоръ савиліанскій въ Оксфордѣ» свидѣтельствовалъ, что «Василій Никитинъ, находящійся въ коллегіи Благословенной Дѣвы Ма-

ріи въ Оксфордѣ, упражнялся въ философіи, астрономіи и высочайшихъ частяхъ маоематики, и такое усердіе, такіе поступки къ соотечественнымъ своимъ оказывалъ, которые пристойны разумному, честному и рабу славнѣйшія императрицы». Тотъ же Горнсби удостовѣрялъ, что «магистръ наукъ Василій Никитинъ, какъ философіи, астрономіи и высшей математики непрестанно обучался, такъ и въ достиженіи химическаго знанія съ достойнымъ похвалы прилежаніемъ обучался».

По свидътельству «члена королевской коллегіи, магистра наукъ» Стобса (Stubbs), Прохоръ Суворовъ и его товарищъ (Михайло Быковъ) «вопервыхъ обучались юриспруденціи, потомъ еврейскому языку и богословію. Притомъ, иногда важное растворяя веселымъ, многіе прочли волюмины о различныхъ матеріяхъ на греческомъ, латинскомъ и аглицкомъ языкахъ, изъ которыхъ иные увеселяютъ повъствованіемъ о вещахъ бывшихъ, иные — описаніемъ вещей, вымышленныхъ музами; иные изобилують сентенціями и правилами, касающимися до житія честнаго и нравовъ; иные преподаютъ начала превосходнъйшихъ наукъ, полезныхъ во время мира и войны. И особенно, отъвеликой любви къ греческому языку, онаго узловатаго автора Оуцидида читали. Кратко сказать, оба въ такой возрастъ пришли, когда недовольно обучаться словамъ вещей, но должно изследовать самыя вещи, ихъ натуру, причины и реляціи. Радуюсь, — прибавляеть Стобсь-что въ обоихъ толикую ума остроту и разсужденія силу нахожу, что кажется мнь, они никогда безполезно не приступять ни къ чему... Съ самаго начала года (1770) во французскомъ языкъ съ невъроятнымъ прилежаніемъ упражнялись, однако такъ, что притомъ ни филозофіи, ниже исторіи, къ которынъ особливую склонность имъли, не оставляли, да и еврейскаго языка обучаться не забывали. Весьма долго бы было исчислять всёхъ тёхъ авторовъ, коихъ они прошедшаго года разбираль, и отъ того такой успъхъ получили, что французскихъ, греческихъ, римскихъ и аглицкихъ авторовъ безъ всякой трудности изъяснять могутъ. Мало въ томъ нужды, какому предводителю и чьему послѣдовали примѣру, а довольно того, что уважая одни резоны и вещей причины, и не смотря, кто сказалъ, но что, для чего и справедливо-ли отъ автора сказано было, прилежно разсматривая, дѣйствительно зрѣлое о всемъ разсужденіе получили, и въ филозофіи совершенно успѣли» <sup>15</sup>).

Въ іюлѣ 1775 года изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ дано знать, что находящіеся въ Оксфордѣ инспекторъ и студенты возвратятся въ Россію нынѣшнимъ лѣтомъ. Но дальнѣйшихъ свѣдѣній о возвратившися не доставлено св. синоду, и въ 1787 году св. синодъ сообщалъ сенату, что изъ посланныхъ заграницу питомпевъ духовныхъ училищъ Василій Никитинъ и Прохоръ Суворовъ представлены въ св. синодъ не были, и гдѣ находятся—неизвѣстно.

Въ то время, когда между высшими государственными учрежденіями происходила переписка о разысканіи лицъ, находившихся неизв'єстно гдіє, въ дібиствительности лица эти уже около двієнадцати лість находились въ весьма изв'єстномъ містіє — въ морскомъ кадетскомъ корпусіє.

#### u.

Никитинъ и Суворовъ опредълены въ морской корпусъ по волъ самой государыни. Они явились къ директору корпуса, адмиралу Голенищеву-Кутузову, въ октябръ 1775 года, съ письмомъ отъ вице-президента адмиралтейской коллегіи графа Чернышева. Въ письмъ говорилось: «вручители сего—тъ два магистра, о которыхъ имълъ честь писать, что ея императорское величество всемилостивъйше пожаловать изволила для опредъленія въ кадетскій морской корпусъ». Предоставляя Голенищеву-Кутузову судить о степени пользы, которую эти магистры могутъ принести учащемуся юношеству, Чернышевъ прибавлялъ съ своей стороны: «себя счастливымъ считаю, что таковыхъ двухъ достойныхъ людей обръсти могъ».

Опредѣленіе въ морской корпусъ такихъ ученыхъ, какъ Никитинъ и Суворовъ, признано было новымъ знакомъ особеннаго вниманія правительства къ учрежденію, служащему разсалникомъ образованныхъ моряковъ. Директоръ корпуса Иванъ Логиновичъ Голенищевъ-Кутузовъ, самъ человъкъ просвъщенный и любознательный, приняль магистровь въ высшей степени радушно, и возлагалъ на нихъ большія надежды, въ полной ув френности, что они подымутъ научный уровень преподаванія. По распоряженію Кутузова, магистры наши внесены въ классный списокъ подъ именемъ математиковъ. Никитину поручено читать «Вольфіевъ курсъ» съ его необходимою принадлежностью - экспериментальною физикою, а на Суворова возложено преподованіе математики съ тѣмъ, чтобы онъ преподаваль ее «читаніемъ лекцій, по образу, какъ въ университетахъ делается». Впоследствии, уже будучи помощникомъ инспектора, Суворовъ удержаль за собою матетематическій классъ, а Никитинъ, бывшій тогда инспекторомъ, изъявилъ желаніе обучать нравственной философіи и правамъ. Сверхъ того, какъ на Суворова, такъ и на Никитина, возлагаемы были различныя работы по составленію учебниковъ и по переводу книгъ съ иностранныхъ языковъ на русскій. Признавая необходимымъ сдълать существенныя измъненія въ способъ преподаванія математики, Голенищевъ-Кутузовъ писаль: «господа математики (Никитинъ и Суворовъ), по извъстному своему знанію и искусству, потрудятся въ перевод или сочиненіи на нашемъ языкъ (книгъ), къ сему ученію нужныхъ, въ чемъ они, какъ усердные сыны отечества и рачительные споспъществователи лучшимъ успъхамъ наукъ въ кадетскомъ корпусъ, охотно и объщали. Крайне я желалъ, чтобъ имъть также книги ради преподаванія ученія во словесных наукахо, въ чемъ я также не суми ваюсь, что, будучи они столь трудолюбивые и усердные къ пользѣ своего отечества люди, въ досужныя свои времена не оставять потрудиться, чёмъ могуть заслужить не токмо отъ калетскаго корпуса пристойное награждение, но и славу яко вводитемі сих преполезных и нужных наукт на россійскій языкт». Въ составленномъ Никитинымъ и Суворовымъ учебномъ планъ

вмѣстѣ съ математикою и военными науками находятся: россійская грамматика, россійскій штиль и права.

Ходатайствуя о награжденіи Никитина и Суворова за ихъ полезную и долговременную педагогическую дѣятельность, Голенищевъ-Кутузовъ вмѣняетъ имъ въ особенную заслугу введеніе «лучшихъ методъ и основательнѣйшаго ученія» въ математикѣ. Въ награду за это Никитинъ назначенъ былъ главнымъ инспекторомъ надъ классами, а Суворовъ его помощникомъ, и оба они произведены въ премьеръ-маіоры. Поводомъ къ дальнѣйшему служебному ихъ повышенію—къ производству въ подполковники послужило то, что, благодаря ихъ неусыпнымъ трудамъ, втеченіе семи лѣтъ «выпущено изъ корпуса какъ гардемаринъ, такъ обучившихся при корпусѣ офицеровъ въ мичманы, также и въ артиллерію въ констапели, 596 человѣкъ, что составитъ на каждый годъ ио 85 человѣкъ» 16).

#### ш.

На память о литературной деятельности Никитина и Суворова осталось нёсколько р'вчей, произнесенныхъ въ торжественныхъ случаяхъ, и нѣсколько книгъ, оригинальныхъ и переводныхъ 17). Элементы Эвклида они перевели съ греческаго подлинника; составленную ими самими тригонометрію сами же они перевели на англійскій языкъ, и т. д. Яркую особенность трудовъ ихъ составляетъ настойчивая замѣна иностранныхъ словъ русскими, причемъ авторы руководствовались слёдующими соображеніями. Иностранныя слова-гово рили они-введены у насъ иностранными учеными, т. е. людьми, незнавшими русскаго языка, да и въ ту пору намъ было не до словъ: мы нуждались тогда въпредметахъ, въ вещахъ, а не въ словахъ. У многихъ народовъ принято за правило не употреблять иностранныхъ словъ: греки, римляне, арабы избёгали иностранныхъ словъ въ своихъ философ. скихъ и математическихъ сочиненіяхъ. Также поступають теперь и нъмцы. Если-же въ языкахъ романскихъ и встръчаются заимствованія изъ латинскаго, то единственно вслідствіе того, что и сами эти языки происходять отъ латинскаго. Но русскій языкъ «во всемъ есть преизобильный и пребогатый, въ превосходство предъ всёми нынёшними европейскими языками, и даже предъ самымъ латинскимъ» и «время намъ познать силы и богатство нашего языка». До какой степени удачна была придуманная нашими авторами замёна иностранныхъ словъ русскими, можно судить по слёдующимъ образцамъ. Они употребляли:

вмъсто линія — черта.

- » фигура образъ.
- » центръ остіе.
- » діаметръ размъръ.
- » радіуст полуразмърт.
- » паралелопипедт мимоплоскное.
- » паралелограмз мимочертное.
- » ипотенуза подтягающая.
- » хорда стягающая.
- » ипотезист подлогт.
- » теорема мысліе.
- » теорія мыслыствіе, и т. д. въ томъ же родь.

Способъ изложенія вполн'є соотв'єтствовалъ филологической изобр'єтательности нашихъ авторовъ. По ихъ опред'єленію:

- Точка есть то, чего часть ничтоже, то есть ни долгота, ни широта, ни глубина.
  - Черта есть долгота безширная.
- Размъръ круга јесть всякая прямая, чрезъ остіе проведенная, и окраенная съ объихъ сторонъ обводомъ круга, (которая и съчетъ кругъ на полы), и т. д.

«Мало въ свътъ таковыхъ, которые и изобръли каковую науку, и купно привели оную въ совершенство: и сія хвала принадлежить, можетъ быть, токмо Аристотелю, Архимеду и Ньютону. Вообще же разумъ человъческій разверзается и приплождается и созръваетъ весьма по малу; и соединенныя силы многихъ мужей и даже многихъ въковъ потребны къ совершенію

единыя науки... Поистинъ не должны мы льстить себъ, аки бы уже взошли на верхъ совершенства въ математикъ: много еще осталось и изобрѣтать и исправлять, не токмо же что касается до мысльственныхъ, но даже до самыхъ дъльныхъ потребъ. Примъры на сіе весьма удобно подать изъ каждой части сего . знанія. И сія единая мысль довлела бы, кажется, побудить насъ ко иззванію и напряженію нашихъсиль въсемъ благородномъ и словесномъ предлогъ. Не имъли мы, россіяне, части въ томъ славномъ тризнищъ, гдъ, въ концъ минувшаго въка и въ началъ текущаго, толь многіе и высокіе умы всёхъ странъ Европы, благородною ревностію воспаленны, толь знаменито подвизались въ семъ знаній, и алгебранческую онаго часть толь богато пріуплодили. Мы съ повиновеніемъ и покорностію следуемъ другихъ руководству; но не дерзаемъ сами себъ мужественно открыть путь и другимъ руководствовать. Ниже таланты наши скудны или отягот вшіе. Суть весьма ученые люди въ нашемъ сосъдствъ и въ климатъ паче нашего хладивишемъ. Имвемъ мы сами знаменитыхъ и подлинныхъ писателей, хотя и малочисленныхъ. Имфемъ юношей, паче же изъ благородныхъ, которые остротою своею, какъ изъ учащенныхъ опытовъ можно видеть, по крайней мере отнюдь не уступають наижив в шимъ юношамъ государствъ самыхъ просвѣщеннѣйшихъ» и т. л.

Но каковы бы ни были недостатки изложенія, нельзя не зам'єтить, что авторы обладали большою начитанностью, и добросов'єстно трудились на научномъ и педагогическомъ поприщ'є. Что касается до заботливости объ отд'єлк'є трудовъ и о прим'єненіи ихъ къ потребностямъ учащихся, то она простиралась до того, что сочиненіе довольно объемистое переписано было семь разъ рукою одного изъ сочинителей, и до изданія своего въ св'єть испытано и пров'єрено на преподаваніи бол'є, нежели тремъ стамъ юношей. При составленіи руководствъ ц'єлію авторовъ было «не сл'єпой переводъ какой-либо прилучившейся иностранной книги сд'єлать или издать безвкусный сборъ малосостоятельныхъ списаній; но паче, собравъ и соустроивъ что въ разныхъ писателяхъ есть наилуч-

шее, къ сему жъ исправивъ неправое и дополнивъ недостаточное, составить нѣкое цѣлое, которое бы не уступало ничему, ими свѣдомому, какъ на своемъ, такъ и на другихъ языкахъ» <sup>18</sup>).

По случаю мира, заключеннаго между Россією и Турцією. Суворовъ произнесъ, въ морскомъ ішляхетномъ корпусъ, весьма пространную и чрезвычайно витіеватую рѣчь. Восхваляя Екатерину за ея доблести и добродѣтели, ораторъ видитъ въ ней избранницу неба, и приводить преданіе о томъ, что когда Екатерина въ день воцаренія своего вступила въ церковь, въ Сергіевой пустыни, то внезапно, къ удивленію всёхъ началось чтеніе апостольскаго посланія (Римл., гл. XVI), въ которомъ говорится: поручаю вамъ служительницу церкви; примите ее и помогите ей, въ чемъ будетъ имъть у васъ нужду, ибо и она помогала многимъ, и т. д. Въ подтверждение этого предания указываетъ на то, что по церковному уставу чтеніе приводимаго посланія апостола Павла полагается въ пятницу четвертой недёли по пятидесятницъ, а 28-е іюня — день воцаренія Екатерины — приходилось въ пятницу только три раза въ восемнадцатомъ столетіи, а именно: въ 1751, въ 1762 и въ 1772 годахъ.

Какъ признательный членъ учено-литературнаго общества, принявшаго его съ такимъ радушіемъ, Суворовъ съ особенною подробностію останавливается на учрежденіи россійской академіи. «Вождельная народа славенскаго матерь, — восклицаеть онъ, - како любиши древности славенскія, даянія, поваствованія, все, все, принадлежащее славянамъ! Въ сихъ упражняещися, любомудрствуеши, и простираеши нев домый лучъ св тлости будущимъ писателямъ нашимъ. Коль сладостно намъ сіе, что тако чествуеши и возносиши языкъ славенскій! Коликій твой подвигъ сей — почеронути оный изъ источниковъ истинныхъ и единыхъ, но источниковъ отдаленныхъ и мало посъщаемыхъ! Чего ради въ царствованіе твое облекся языкъ нашъвъ новую силу, въ новую красоту, богатство, славу. И се учреждаети собраніе во утвержденіе и обогащение россійскаго слова и слога; учреждение, прославившее иногда возстановительницу наукъ Италію, прославившее величе-3 \*

ственныхъ государей французскихъ. Собираются вкупѣ любигели отечества, ибо любители отечественнаго языка; предсѣдаетъ жена, удивившая мудростію далекія государства и просвѣщеннѣйшія, избранная Екатериною въ достойнаго наукъ и знаній правителя. И се, что индѣ созерцаютъ вѣки, въ Россіи созерцаютъ годы! Начинается премноготрудное и всетягостное дѣло, и сіе дѣло благопреуспѣваетъ. Возвеличатся россіяне таковымъ твореніемъ; возрадуются пришельственники наши; возрадуются иностранные сами, жаждущіе языка нашего, учащающіе нынѣ посѣщати Россію, да узрятъ величія Екатерины».

Въ Екатеринъ, по словамъ оратора, воскресаетъ образъ древней Ольги, которая «созидала грады, уважала и вознесла родъ славенскій, при рюриковой, пришельственной дружинѣ нѣ-колико поникшій; не позабыла даже попещись, изящная, о самомъ языкъ славенскомъ».

Въ рѣчи своей Суворовъ упоминаетъ между прочимъ и о французской революцій, бывшей тогда злобою дня для всёхъ мыслящихъ людей Европы, и допускаетъ тѣсную связь между революціоннымъ движеніемъ и идеями писателей, преимущественно Вольтера и Жанъ-Жака Руссо. Съ горькимъ упрекомъ обращается онъ къ этимъ вождямъ народной мысли, вовлекшимъ народъ въ такое ужасное бъдствіе, и противополагаетъ имъ знаменитаго Монтескье, истиннаго просвътителя умовъ, върно и глубоко понимавшаго начала государственной жизни: «Воззри, великій, но не благопроусмотрительный писатель фернейскій! Воззри прославленный, но не истинный другъ человъчества, гражданинъ Геневы, возымъвшій искати славы отъ замысловатыхъ и чрезъестественныхъ и неожидаемыхъ писаній, паче, нежели отъ твердыхъ, созидающихъ сердце! Воззрите, вы и прочіе немалочисленные, чему вы научили соотчичей вашихъ? Вы превратили правила нравъ, правленій; поколебали учрежденное върою; отъяли сладчайшее упованіе, сладчайшее утьшеніе человьчества... И ты, премудрый творецъ Духа законовъ, преселившагося въ писанія п учрежденія Екатерины, — честь разуму челов вческому,

вящше же челов'вческому сердцу честь! Мню, яко гнушаешися и отрицаешися почестей, теб'в соотечественниками твоими во храм'в великихъ мужей н'вкогда опред'вляемыхъ. Твое ученіе не безначаліе; не народодержавіе въ пространн'вйшей и сильн'вйшей области Европы, владычествующей во вс'яхъ частяхъ св'ята; не неистовое и ярящееся властительство нощныхъ сонмищъ, дерзающихъ поставляти престолъ свой въ поруганныхъ и святыни обнаженныхъ храмахъ Божіихъ, и злоумышляющихъ тамо неслыханныя продерзости и беззаконія. Мудрость твоя, почерпнутая изъ вс'яхъ странъ земли и изъ вс'яхъ в'єковъ челов'єчества, подвигъ двадесяти л'єтъ драгой твоей жизни, отечеству твоему днесь не на пользу» 19).

#### IV.

Подвизавшіеся на педагогическомъ поприщѣ въ морскомъ кадетскомъ корпусъ Никитинъ и Суворовъ избраны въ члены россійской академіп по предложенію директора корпуса и вмъсть съ тёмъ члена россійской академіи Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова. Въ собраніи академіи 11 ноября 1783 года, третьемъ со времени ея учрежденія, избраны въ члены академіи: писатели Петровъ и Богдановичъ, педагогъ Янковичъ де Миріево и «господа профессоры морскаго шляхетнаго корпуса» Василій Никитичъ Никитинъ и Прохоръ Игнатьевичъ Суворовъ 20). Они были очень польщены и обрадованы этимъ избраніемъ, и въ письмѣ на имя непремъннаго секретаря, за ихъ общею подписью, радость свою выражали такимъ образомъ: «За высокую и отмѣнную честь себѣ поставляемъ, что императорская россійская академія благоволила достойными насъ судить и избрать въ сочлены оной. Сіе наше счастіе тімь есть вящшее, что получаемь оное сверхь всякаго нашего упованія и надежды; и радость наша тімъ большая, что толь остроумной и просвъщенной особы, какова есть ея сіятельство Екатерина Романовна, высокопочтенный нашъ председатель. п такого высокоименитаго общества, каковое есть императорская россійская академія, одобренія и благаго мнінія удостоиваемся. 3 \*

Но послику сами за бол'єзнію самолично не можемъ, васъ, милостиваго государя, нижайше просимъ принести нашу наичувствительн'єйшую благодарность какъ ея сіятельству, такъ и всей почтенной академіи за толь великое благотвореніе, намъ оказанное» <sup>21</sup>).

Немедленно по вступленіи своемъ въ россійскую академію Никитинъ и Суворовъ избраны были въ члены такъ называвшагося издательнаго отдёла, образованнаго при распредёленіи работъ по изданію академическаго словаря. Они приняли на себя «трудъ прочтенія» ирмолога и октоиха съ выборкою изъ нихъ словъ для помъщенія въ словарь, и изъявили готовность собирать, съ тою же целію, слова, начинающіяся съ буквы Р. Несмотря на то, что на долю обоихъ досталась только одна буква, работа велась ими такъ медленно, что спустя около года она была еще въ самомъ началь. Въ ноябръ 1783 года имъ поручено было собирание словъ на букву Р, а въ октябръ 1784 года они писали непремънному секретарю академіи: «Съ крайнимъ сожальніемъ посылаемъ порученную намъ отъ академій букву, едва нами начатую. Мы, думая, что оная не скоро понадобится, и будучи заняты всегдашними класными дълами, новыми еще для насъ, пріуготовленіем книга для классова и притомъ обученіемъ, также и другими многими дізлами посторонними, отлагали до удобнейшаго и свободнейшаго времени возложенный на насъ долгъ исполнить съ большею рачительностію. И хотя мы не им'єли счастія симъ служить академін, однакожь просимъ васъ донесть, что все, впредь возлагаемое на насъ академією, съ отмѣннымъ раченіемъ и усердіемъ исполнять потщимся» 22).

Почти не участвуя въ работахъ академіи, Никитинъ и Суворовъ не посъщали академическихъ собраній, живя внѣ Петербурга. Послѣ страшнаго пожара, истребившаго зданія корпуса и множество другихъ домовъ на Васильевскомъ острову, морской шляхетный корпусъ былъ переведенъ, въ 1771 году, изъ Петербурга въ Кронштадтъ, гдѣ и оставался во все время царствованія Екатерины ІІ. Со вступленіемъ на престолъ императора Пав-

ла I-го корпусъ снова былъ переведенъ въ Петербургъ вслѣдствіе того, что Павелъ І-й, носившій званіе генералъ-адмирала флота, выразилъ желаніе, чтобы «колыбель флота, морской кадетскій корпусъ былъ близко къ генералъ-адмиралу» <sup>23</sup>).

Въ собраніи россійской академіи 16-го января 1809 года членъ и непремѣнный секретарь академіи «исполнилъ печальный долгъ возвѣщеніемъ собранію о кончинѣ двухъ членовъ академіи: г. тайнаго совѣтника и кавалера Ивана Григорьевича Долинскаго и г. коллежскаго совѣтника и кавалера Василія Никигича Никитина» <sup>24</sup>). Суворовъ скончался въ Москвѣ, въ декабрѣ 1814 года, вскорѣ по оставленіи имъ кафедры въ московскомъ университетѣ.

### Т. С. МАЛЬГИНЪ.

Путешествіе по Россіи.—Литературные труды.—Д'ятельность въ россійской академіи.—Р'ячь о союз'є разума съ науками.

I.

При обзорѣ дѣятельности россійской академіи въ концѣ восемнадцатаго и въ началѣ девятнадцатаго столѣтія нельзя забыть Т.С. Мальгина, принимавшаго весьма замѣтное участіе въ тогдашней академической жизни. Избранный во времена Екатерины, Мальгинъ принадлежалъ россійской академіи и въ ея послѣдующіе періоды; пережилъ трехъ президентовъ и многихъ изъ своихъ сочленовъ, и до конца жизни оставался однимъ изъ самыхъ ревностныхъ участниковъ въ трудахъ и предпріятіяхъ академіи. Не выдаваясь ни силою дарованія, ни обширною ученостью, онъ представляетъ собою образецъ посредственности, но тѣмъ не менѣе заслуживаетъ вниманія при полномъ и безпристрастномъ изложеніи дѣла, на которое онъ положилъ всѣ свои силы. Въ исторіи какихъ бы

то ни было учрежденій и обществъ многое приходится на долю посредственности, и говорить объ однихъ только крупныхъ талантахъ значило бы ограничиваться верхушками, и вмъсто разсказа о быломъ, о живой дъйствительности, сообщать отрывочныя свёдёнія о блестящихъ исключеніяхъ. Посредственность гораздо легче уживается съ окружающею средою и поглощается ею, а вследствіе этого даеть более данных для знакомства съ самою средою, съ ея понятіями и нравами. Что касается Мальгина, то онъ совершенно сжился съ россійскою академіею, вполнъ проникся ея интересами, принималь къ сердцу все, что волновало академію, дорожиль приговорами ученаго ареопага, входиль въ состязаніе съ разномыслящими сочленами, и придаваль весьма серьезное значеніе своей полемики съ ними. Въ началъ своей академической деятельности Мальгинъ какъ-то стушевывался; его заслоняли болъе крупныя величины; присутствуя во всъхъ или почти во всёхъ засёданіяхъ, онъ только изрёдка подаваль свой голосъ въ вопросахъ, занимавшихъ на ту пору академію. Но по мъръ того, какъ происходили измъненія въ академической жизни, все замѣтнѣе и замѣтнѣе становился Мальгинъ, и по его мнѣніямъ и возраженіямъ можно составить довольно живое понятіе о томъ, что происходило въ былыя времена въ россійской академіи.

Тимовей Семеновичъ Мальгинъ (1752—1819) родился во Псковѣ, 10-го іюня 1752 года; первоначальное образованіе получилъ въ псковской семинаріи, а дальнѣйшее— въ академическомъ университетѣ <sup>25</sup>). Въ молодые годы свои Мальгинъ подавалъ большія надежды; его считали достойнымъ ученикомъ знаменитаго Лепехина. Подъ руководствомъ этого ученаго и въ обществѣ своего университетскаго товарища Озерецковскаго, Мальгинъ совершилъ научное путешествіе по Россіи, продолжавшееся болѣе пяти лѣтъ (1768—1773) и обнимавшее огромное пространство. По возвращеніи изъ путешествія спутники и сотрудники Лепехина обратились въ академію наукъ съ заявленіємъ и просьбою слѣдующаго содержанія <sup>26</sup>):

Императорская академія наукъ, отправляя насъ въ экспедицію, требовала отъ насъ, чтобъ мы обучались натуральной исторіи, и за успѣхи въ сей наукѣ, совокупленные съ добрыми поступками, благоволила въ данной намъ отъ себя инструкціи обнадежить насъ по нашемъ пріѣздѣ произвожденіемъ, которымъ будучи мы ободрены, всячески старались соотвѣтствовать ея намѣреніямъ. Чрезъ всѣ пять лѣтъ нашего странствованія обучались оной наукѣ съ непрерывнымъ раченіемъ; о собираніи натуральныхъ вещей старались столько, сколько нашихъ силъ доставало, не щадя ни трудовъ, ни покоя; и при всемъ томъ оныхъ своихъ трудовъ никогда не затьмевали дурными поступками. Того ради императорской академіи наукъ Комиссію всепокорнѣйше просимъ тѣмъ произвожденіемъ, которое намъ обѣщано, милостиво теперь насъ ободрить. Генваря 21-го дня 1774 года.

Студентъ Николай Озерецковскій. Студентъ Тимоеей Мальгинъ.

Комиссія, управлявшая тогда академіею, предписала ученому собранію «освидътельствовать» Мальгина въ его познаніяхъ какъ въ естественной исторіи, такъ и во всёхъ другихъ наукахъ, которыми онъ до того времени занимался. Мальгина экзаменовали, въ присутстви всего ученаго собранія, академики Лепехинъ и Лаксманъ-натуралистъ по призванію, начавшій свою научную дъятельность при Колыванскихъ рудникахъ, и продолжавшій ее въ академіи наукъ, гдѣ онъ занималъ каоедру химіи. Сверхъ устныхъ вопросовъ Мальгину предложено было описать несколько предметовъ, взятыхъ изъ зоологическаго кабинета 27). Результатъ испытанія, устнаго и письменнаго, удовлетворилъ ожиданіямъ академіи, и Мальгинъ должень быль поступить къ комулибо изъ академиковъ для дальнейшаго занятія науками. Но онъ не изъявилъ согласія остаться при академіи наукъ, и пожелаль избрать другой родъ деятельности. Вследствіе этого комиссія академін наукъ, въ собранін своемъ 6-го мая 1774 года, постановила: Такъ какъ студенть Тимооси Малыинъ «объявилъ, что

онъ не имѣетъ болѣе охоты остаться при наукахъ, и просить о уволеніи его отъ академіи, съ награжденіемъ чина за понесенные имъ въ бытность его въ экспедиціи труды и нужды, дабы онъ чрезъ то могъ удобнѣе пріискать себѣ мѣсто въ другой командѣ, то—уволить его, Мальгина, отъ академической службы, переименовавъ его въ награжденіе, въ разсужденіи понесенныхъ имъ тѣхъ трудовъ, переводчикомъ, и дать ему для пріисканія себѣ мѣста въ другой командѣ на два мѣсяца срока съ продолженіемъ ему чрезъ то время жалованья, оставляя его между тѣмъ при прежней должности, По прошествіи же того двумѣсячнаго времени, хотя бы онъ никуда и не опредѣлился, болѣе онаго жалованья не производить, но дать ему о уволеніи его отъ академіи и о бывшей его при оной службѣ пристойнное отъ комиссіи свидѣтельство». 28).

#### II.

По выходѣ изъ академіи и до конца своей жизни Мальгинъ не покидаль научныхъ занятій, и довольно часто напоминаль о себѣ въ литературѣ изданіемъ того или другаго труда, оригинальнаго или переводнаго. Изъ переводовъ его особенно замѣчательны Записки Манштейна, составляющія драгоцѣнный матеріалъ для исторіи Россіи въ первой половинѣ восемнадцатаго столѣтія. Къ оригинальнымъ произведеніямъ Мальгина принадлежать: Зерцало россійскихъ государей; Россійскій ратникъ; Опытъ историческаго изслѣдованія о судебныхъ мѣстахъ Россій и др. 29).

Зерцало россійскихъ государей заключаетъ въ себѣ краткія свѣдѣнія о жизни и дѣйствіяхъ русскихъ государей отъ Рюрика до Екатерины II. Оно выдержало нѣсколько изданій; имъ пользовались въ свое время наши ученые и писатели; оно было въ рукахъ Державина и Карамзина. Каждому изъ государей авторъ даетъ особенное прозвище съ цѣлію обозначить ихъ отличительныя свойства, подобно тому какъ въ ложно-классическихъ драмахъ названія дѣйствующихъ лицъ служатъ вывѣскою ихъ поня-

тій и качествъ. Въ Зерцалѣ Мальгина изображены: Рюрикъ—родообновитель, Игорь—дерзосердый, Ярославъ—славный, Изяславъ—незлобивый, Святославъ—тщеславный, Всеволодъ—тихій, Святополкъ—пылкій, Ярополкъ—правдивый, Ростиславъ—набожный, Мстиславъ—могутный, Алексѣй Михайловичъ—остроумный, Өедоръ Алексѣевичъ—чахлый или чахотный, Анна Ивановна — строгая или грозная, Елисавета Петровна — кроткая, Петръ III—полководный, и т. п.

Россійскій ратникъ или общая военная пов'єсть представляетъ одинъ изъ первыхъ опытовъ военной исторіи Россіи, хотя въ этомъ случав нам'вреніе оказалось бол'є похвальнымъ, нежели исполненіе.

Въ описаніи старинныхъ судебныхъ мѣстъ въ Россіи сообщаются краткія свѣдѣнія о различныхъ приказахъ: земскомъ, ямскомъ, холопьемъ, помѣстномъ, аптекарскомъ, иноземскомъ, патріаршемъ, и т. д

Внѣшнюю особенность сочиненій Мальгина составляеть то, что всѣ они снабжены посвященіемъ одному или нѣсколькимъ лицамъ или даже цѣлому сословію. Собраніе образцовъ сношеній русскихъ государей съ иностранными посвящено Екатеринѣ II «самодержицѣ всероссійской, московской, кіевской, владимірской, новгородской, царицѣ казанской, царицѣ астраханской, царицѣ сибирской, царицѣ Херсонеса - таврическаго, государынѣ псковской и великой княгинѣ смоленской» и пр., и пр. Зерцало россійскихъ государей посвящено великимъ князьямъ Александру Павловичу и Константину Павловичу и великимъ княгинямъ: Александрѣ Павловнѣ, Еленѣ Павловнѣ, Маріи Павловнѣ, Екатеринѣ Павловнѣ и Ольгѣ Павловнѣ. Россійскій ратникъ посвященъ христолюбивому и побѣдоносному всероссійскому воинству.

Мальгинъ былъ большимъ любителемъ древностей, дорожилъ старинными рукописями и монетами, и зная, какъ быстро исчезаютъ они при всеобщемъ почти равнодушіи къ нимъ, старался подѣлиться съ обществомъ тѣиъ немногимъ, что удалось ему, при его скудныхъ средствахъ, добыть и собрать. На основаніи

подлинной рукописи семнадцатаго вѣка, случайно попавшей въ руки Мальгина, онъ составилъ свой сборникъ формъ—титуловъ, обращеній и т. п., наблюдавшихся при перепискѣ русскихъ государей съ иностранными. На основаніи небольшаго собранія монетъ Мальгинъ составилъ статью о древнихъ русскихъ монетахъ. Въ статъѣ своей онъ описываетъ между прочимъ монету, принадлежащую будто-бы ко временамъ великой княгини Ольги и сына ея Святослава, и упоминаетъ о такого рода монетахъ и медаляхъ:

Сирена съ надписью вокругъ: кн. вел. Василей Васильевичъ (темный); наоборотъ всадникъ на конъ съ копьемъ, змія колющій, и надписью: осподарь всея Россіи.

Птица о четырехъ крылахъ съ женскимъ лицомъ подъ короною; съ надписью вокругъ: кн. вел. Василей Иванович; наоборотъ звърь на подобіе коня, съ надписью вокругъ: осподарь всея Россіи.

Человѣкъ подъ короною съ мечемъ въ рукѣ; наоборотѣ посрединѣ надпись: денга псковская.

Летящая птица; наобороть надпись: великаго Новгорода.

Орелъ съ вѣтвію въ носу; наоборотѣ надпись: *пуло тверское* и т. д.

Въ рѣчи своей о состояніи въ Россіи народнаго просвѣщенія въ древнія и новѣйшія времена Мальгинъ имѣлъ цѣлію доказать, что Россія уже въ древности обладала несомнѣнными началами образованности, которая постепенно развивалась, дѣлая весьма значительные успѣхи, несмотря на всѣ препятствія и невзгоды. Въ доказательство того, что въ Россіи процвѣтала внутренняя и внѣшняя торговля—что Руссы вели торговлю съ Даніею, Швеціею, Норвегіею; что они достигали Сиріи, Египта и т. п., Мальгинъ ссылается на свидѣтельство Константина порфиророднаго и Гельмольда. Чтобъ дать понятіе о состояніи искусства въ древней Россіи, авторъ указываеть на то, что въ Римѣ, въ Ватиканѣ, сохраняются до сихъ поръ пять картинъ, подъ названіемъ катоніанскихъ, писанныхъ въ тринадпатомъ столѣтіи русскими живописцами: Андреемъ Ильинымъ, Николаемъ Ивановымъ и

Сергвемъ Васильевымъ. Блестящимъ намятникомъ поэтическаго творчества въ древней Россіи Мальгинъ считаетъ Слово о полку Игоревъ, и высказываетъ мнъніе, что письменность извъстна была предкамъ нашимъ задолго до Кирилла и Менодія, и чго Іоакимъ и Несторъ отнюдь не были первыми нашими летописцами. а заимствовали свои сказанія изъ летописей гораздо более древнихъ. Основную мысль свою, къ которой возвращается и въ другихъ статьяхъ и сочиненіяхъ, авторъ выражаетъ въ следующей тирадъ: «Пусть непроницаемая завъса самой отдаленной древности и язычества первобытныхъ нашихъ предковъ скрываеть отъ насъ лучи тогдашняго въ Россіи, свойственнаго темъ векамъ. просвъщенія. Пусть счастливьйшіе мнимымъ ускореніемъ въ ономъ, но кичливые симъ счастіемъ, нікоторые народы чрезъ своихъ писателей порицаютъ россіянъ варварствомъ и крайнимъ невѣжествомъ. Пусть, по движенію зависти, злобы, презорства, или паче по незнанію своему, осыпають невинныхъ прародителей нашихъ всякою лжею, клеветами и нелепостями. Пусть, по надменности своей, уничтожають древнюю важность, силу и славу отечества нашего. Но время, безпристрастіе и благоразсудливость, истинные свидътели и судіи всего, открывая въ самой вещи совстмъ тому противное, неправду какъ прахъ вттромъ развтваютъ, истину же, яко небесное свътило, земному мраку непричастное, въ чистомъ своемъ образѣ являютъ» и т. д.

### III.

Литературные труды Мальгина пріобрѣли ему извѣстность, которая и послужила поводомъ къ избранію его въ члены россійской академіи. Онъ быль предложенъ академикомъ Лепехинымъ, и въ собраніи академіи 5-го іюля 1791 года избранъ большинствомъ голосовъ — «по извѣстному знанію отечественнаго нашего языка, какъ сочиненіями, такъ и переводами доказанному» эо). Вступивши въ академію, онъ сдѣлался ея ревностнымъ приверженцемъ, и питалъ къ ней особенную нѣжность, которую сохранилъ не смотря на всѣ столкновенія и разочарованія, какія

ему пришлось пережить. Въ одной изъ позднѣйшихъ рѣчей своихъ онъ говорилъ, что о россійской академіи радуются и утѣшаются не только живущіе нынѣученые и писатели, но и сошедшіе въ могилу: Тредьяковскій, Ломоносовъ, Сумароковъ, Лепехинъ и другіе. Онъ вѣрилъ въ будущность россійской академіи и въ таланты ея членовъ, наивно примѣняя къ нимъ слова Ломоносова <sup>81</sup>):

Что можетъ собственныхъ Платоновъ И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ Россійская земля рождать.

Втеченіе долговременнаго пребыванія своего въ академів Мальгинъ былъ однимъ изъ самыхъ ревностныхъ постителей академическихъ собраній. Только одинъ годъ, изъ двадцати восьми, составляетъ исключеніе; но и на это были, по всей въроятности, самыя уважительныя причины. Не только имя его постоянно встръчается въ числе лиць, присутствовавшихъ въ собраніяхъ академіи, но и духъ его обиталъ въ этихъ собраніяхъ — какъ сказали бы тогдашніе стилисты. Съ необычайною готовностью Мальгинъ принималь на себя всякаго рода порученія, возлагаемыя на него академією. Онъ участвоваль во всёхь трудахь и предпріятіяхь академін. и принесъ свой посильный вкладъ въ важнъйшія изънихъ-въдва словаря, появившіеся въконцѣ восемнадцатаго и въначалѣ девятнадцатаго стольтія. Признаніе трудовъ и заслугъ Мальгина по академій выразилось въ двукратномъ присужденій ему, въ 1800 и въ 1802 году, золотой медали — почести, которой удостоивались самые деятельные участники въ академическихъ предпріятіяхъ. Присуждая Мальгину золотыя медали, россійская академія основывалась на томъ, что онъ ревностно участвовалъ въ трудахъ академін, присутствовалъ «безпрерывно» во всёхъ ея собраніяхъ, и своими замічаніями и объясненіями много содійствоваль обогащенію издаваемых вакадеміею сочиненій.

Приготовляя матеріалы для словарей, Мальгинъ выбиралъ слова изъ различныхъ сочиненій, и не ограничивался однимъ подборомъ словъ, но и объяснялъ значеніе каждаго изъ нихъ. Дѣлая вышиски изъ писателей, онъ приводилъ не одни только слова, но цѣлыя мѣста, при помощи которыхъ объясняется смыслъ каждаго отдѣльнаго слова. Объясненія, предлагаемыя Мальгинымъ, касаются преимущественно какъ старинныхъ словъ вообще, такъ и тѣхъ, которыя употреблялись и употребляются въ судопроизводствѣ.

Для втораго академическаго словаря Мальгинъ привелъ въ порядокъ, исправилъ и дополнилъ собраніе словъ, начинающихся на B и на  $\Pi$  <sup>32</sup>).

Въ числѣ необходимыхъ матеріаловъ для словаря Мальгинымъ представлены въ академію слова, выбранныя имъ изъ сочиненій Ивана Грознаго, св. Димитрія Ростовскаго и архимандрита Раича.

Изъ первой части сочиненій св. Димитрія Ростовскаго выписаны и представлены Мальгинымъ сто шестьдесятъ шесть неизвѣстныхъ, необыкновенныхъ или малоупотребительныхъ словъ, и такого-же рода слова, выбранныя имъ изъ Розыска о брынской вѣрѣ. Ко всѣмъ этимъ словамъ присоединенъ и самый текстъ, въ которомъ они встрѣчаются, и при помощи котораго можно опредѣлить ихъ значеніе <sup>33</sup>).

Изъ посланія Ивана Грознаго въ кирилло-бѣлозерскій монастырь сообщены Мальгинымъ слѣдующія слова: честыня, вершіе, опалатися, нампстіе, мздиться, доволь, кормля, лискарь, кручинить, кручинный, жуки, дуровать, лежень. Всѣ эти слова положено внести въ академическій словарь 34). Почти всѣ слова, представленныя въ академію Мальгинымъ, вошли въ словарь церковно-славянскаго и русскаго языка, составленнаго вторымъ отдѣленіемъ академіи наукъ, и притомъ со ссылками то на историческіе акты, то на исторію россійской іерархіи, то на Карамзина, который въ свою очередь ссылается на тоже изданіе (истор. россійск. іерарх.), которымъ пользовался и Мальгинъ.

Сверхъ того, Мальгинъ сообщилъ академіи слова, выписан ныя имъ изъ Исторіи разныхъ словенскихъ народовъ, сочиненной

архимандритомъ Іоанномъ Раичемъ <sup>35</sup>). Сопоставленіе Раича съ Иваномъ Грознымъ не лишено своего рода интереса.

Въ собраніяхъ россійской академіи особенно подробно обсуживались нѣкоторые вопросы, относящіеся къ словопроизводству и правописанію. Мальгинъ никогда не оставался безмолвнымъ свидѣтелемъ академическихъ преній, и взгляды свои на спорные вопросы выражалъ какъ устно, такъ и письменно.

О происхожденіи слова память Мальгинъ представиль такого рода домыслы:

«Слово память кореннымъ быть не можеть, нбо глаголь помию, изъ глагола мию и предлога по состоящій, значить содержу что вз умь, миьній и мыслях или возобновляю вниманіе, воображеніе о чемз, а сходственно сему и существительное память, яко способность и дѣйствіе помнящаго, согласное и точное съ своимъ глаголомъ имѣя знаменованіе, непосредственно доказываетъ тѣмъ истинное свое отъ него происхожденіе и союзъ, съ перемѣною только, по нарѣчію, предлога по или па, что во многихъ случаяхъ употребительно. Причемъ, сравнивая между собою слѣдующіе производные отъ нихъ глаголы: помнить и памятовать, помнится и памятуется и проч., также имена: злопомнюніе, злопомный и проч., наипаче усматривается одинаковый корень, сила, сходство разума и понятія оныхъ.

- Ежели слово *память*, по малой только въ буквахъ, а не въ силѣ, разности, отдѣлить отъ глагола *помию*, то сей своего существительнаго имѣть не будетъ, чѣмъ произвольно и безъ нужды нарушить должно свойство и составъ языка, ибо коренные и производные глаголы непосредственно принимаютъ свойственныя себѣ существительныя, напр.: *мию миюніе*, *помию память*, *зрю зрюніе*, и проч.
- Что въ производствѣ многихъ и едва-ли не вообще всѣхъ глаголовъ и существительныхъ именъ весьма часто встрѣчаются перемѣны и несходство буквъ, ударенія и произношенія, какъ и въ настоящемъ случаѣ слово память отъ глагола помню нѣкоторую въ буквахъ имѣетъ разность, тому много есть примѣровъ,

а именно отъ глагола есмь произведены: естество, сый, сущій и проч.; сижу — съдло, насъдка, сидка; жру — жертва, жертвенникъ, и проч.

— Все сіе доказываеть, что употребительныя по свойству языка при произведеніи и составѣ словъ въ буквахъ, окончаніяхъ спряженіяхъ и нарѣчіи перемѣны отнюдь не отвергаютъ ихъ отъ сроднаго и ближайшаго имъ корня, который академія, сколько возможно, къ непоколебимому правилу и твердости языка нашего сыскивать и соблюдать долгомъ себѣ почитаетъ и старается. Почему слово память съ его производными надлежить оставить при его коренномъ глаголѣ мню и помню» <sup>36</sup>).

О филологическихъ пріемахъ Мальгина можно судить по сближенію имъ слова князь съ словомъ гнесъ — одного корня съ глаголомъ инету. «Россійская академія — говорить онъ — слово князь опредълила такъ: конь, конекъ, самый верхній брусъ на кровлѣ у деревяннаго строенія; или верхнее бревно, перекладина на воротахъ, какъ видно изъ Псалма 23.7. ст.: возьмите, врата, князи ваши. На противу-же оное слово во многихъ мъстахъ старинныхъ лѣтописцовъ и въ извѣстной Игоревой ироической пъсни о походъ на половцовъ на 23 стр. не кнезь, а кнест выражается; изъ чего заключаю, что въ произношение или выговоръ издревле вкралось неправильное употребление вмъсто буквы и буква к, т. е. *гнесъ* отъ глагола гнести, яко прямое званіе прижимнаго для досокъ бруса, а не кнест, наппаче-же князь, которое слово въ семъ смыслѣ съ настоящимъ понятіемъ о человъкъ владътельной или верховной особы никакого сходства, подобія и точнаго выраженія не имбеть. Я не вхожу теперь въ производство истиннаго корня слову князь, а доказываю только явную порчу и погръщность въ употреблении слова князь въ мъсто гнест, которое съ самою вещію и съ прямымъ понятіемъ весьма близко и сродно сходствуетъ. Ибо и въ самой библіи на другихъ языкахъ означаетъ только верхній перекладъ; а не званіе верховной особы, въ какомъ-бы смыслё то ни брать, слёдовательно весьма ощутительна и явна пограшность въ употреблении слова

князь за перекладъ на воротахъ или пригнетину на кровъѣ. И какъ академія и долгъ и право имѣетъ въ очисченіи отечественнаго языка отъ явныхъ погрѣшностей и злоупотребленія, то не благоугодно-ли будетъ, принявъ сіе примѣчаніе въ особенное разсужденіе, вмѣсто слова князь, исправить и опредѣлить при настоящемъ чтеніи и поправленіи буквы г слово гнесъ, яко прикрѣпу на воротахъ или на кровъѣ, толь ясный корень отъ глагола гнести имѣющее, и тѣмъ сдѣлать впредь справедливое различіе въ произношеніи и понятіи прямаго разума между толь различныхъ словъ: князя и гнеса» 37).

Мальгинъ допускалъ нѣкоторыя рѣзкія, бросающіяся въ глаза, особенности въ правописаніи, въ замѣнѣ однихъ буквъ другими, въ переносѣ словъ и т. п. Предлагая разлагать букву щ на ея составныя части, смотря по корню слова, въ которомъ слышится звукъ щ, Мальгинъ опирался на слѣдующіе доводы:

1) Въ употребленій буквы щ или вмѣсто оной: жи, зи и си, по различію случаевъ, непремѣнно должно смотрѣть, слѣдовать и наблюдать сущность первообразныхъ и коренныхъ словъ, отъ коихъ производныя произходятъ, составляются и сочиняются; напримъръ, отъ словъ: мужет-мужчина, приказчикъ, из-6035— извозчикъ, песокъ-песчаный, гость-госченіе, ростиросча, густый — гусча, мость — мосченіе, чистый — чисченіе, мысто — помѣсченіе, въсть — вѣсчаніе, безчадіе - безчадный п проч., безъ всякаго сумненія надлежить изображать чрезъ жч, зч и сч, а не чрезъ щ, яко-бы подъ видомъ сокращенія оныхъ или яко двоегласной, сложенной по догадкамъ изъ буквъ с и ч. Въ истинъ чего ясно удостовъряетъ и свидътельствуетъ различіе словъ и реченій, единственно только букву щ принимающихъ, напримфръ: щадить, щеголять, тщиться, щавель, щи, щелчекъ, щеголь или щегленокъ и проч., въ коихъ и имъ подобныхъ, такъ какъ и во всёхъ причастіяхъ, нельзя безъ грубой погрѣшности употреблять сч, что и убѣждаетъ въ обоихъ сихъ случаяхъ для ясности, правильности и точности дѣлать необходимое различе изображениемъ пристойныхъ буквъ.

- 2) Славенское и въ церковныхъ книгахъ употребляемое правописаніе безъ всякаго различія въ корнѣ, производствѣ и оборотахъ, гдѣ одною только буквою щ всѣ подобные нашему предмету случаи выражаются, отнюдь къ принятому и утвержденному россійскому правописанію не принадлежитъ, образцомъ и примѣромъ не служитъ, такъ какъ и грамматики сихъ языковъ въ своихъ правилахъ весьма между собою различны и совершенно несходственны.
- 3) Россійская академія, по начертанію обязанности и важности предметовъ своихъ, между прочимъ должна вычисчать языкъ отъ вкрадшихся злоупотребленій какъ въ точномъ знаменованіи и смыслѣ, такъ и въ правильномъ, приличными буквами, выраженіи и правописаніи словъ; слѣдовательно въ томъ и другомъ наблюдать строго и всевозможно силу и точность, сущности, сродства и истины, отъ коренныхъ и первообразныхъ словъ произтекающія; всемѣрно истреблять привычку невѣжества, закосиѣлости и самолюбія, нерѣдко за неизмѣняемый обычай принимаемыхъ; показывать своими примѣрами образцы къ подражанію прочимъ, не имѣющимъ времени, способности и случая въ томъ упражняться, не пренебрегая однако-же и самыми по наружности малыми къ достиженію истины поводами, отъ которыхъ въ противномъ случаѣ и великіе ослаблены и упусчены быть могутъ.
- 4) Ежели по прежнему оставить всеобщее вездѣ употребленіе буквы ш, безъ различія и пристойности, гдѣ собственно оную или въ мѣсто ея жи, зи и си по правильному правописанію изображать на письмѣ и въ печати, хотя устное произношеніе оныхъ кажется и одинаковымъ; то по строгому въ справедливости сужденію отъ почтенной публики должно ожидать или словесной или письменной критики съ нареканіемъ, что академія, по долгу своего званія, въ правописаніи замѣтить, различить, ознаменовать и правиломъ утвердить сего не могла или не хотѣла, а чрезъ то легко можетъ умалить, ежели не потерять, довѣренность, уваженіе и почтеніе къ себѣ самой и трудамъ своимъ, до

нынъ еще сохраняемыя, чего, конечно, она не похочетъ и со всякимъ тщаніемъ избъгать будетъ. Наконецъ,

5) по митнію моему какъ о настоящемъ предметт, такъ и о прочихъ, тому подобныхъ, можетъ быть, въ изданной академіею россійской грамматикт незамтченныхъ и упусченныхъ, надлежитъ дополнить или объяснить особыми примтчаніями въ академическихъ изданіяхъ, чего почтенная публика, кажется, пустою ученостію или умничаніемъ не почтетъ, поелику и сіе непосредственно къ правильности и чистотт языка принадлежитъ зв).

Филологическія соображенія свои Мальгинъ примѣнялъ и къ вопросамъ историческимъ. Доказательствомъ этому служитъ замѣтка его о варяго-руссахъ. Онъ говоритъ: «Варяги—Русь, или Руссы, въ древней отечественной нашей исторіи составляютъ важное и знаменитое мѣсто. Но сія статья бытописанія по нынѣ покрыта толь густымъ мракомъ нерѣшимости, что не только иностранные, но и россійскіе бытописатели не могли ступить на путь истины и вразумиться въ ясное понятіе сего слова, а чрезъ то удобно разогнать пустый туманъ прежняго заблужденія и нелѣпыхъ толковъ.

Я оставляю здёсь и тёхъ и другихъ безъ обличенія въ тщетныхъ и неприличныхъ доводахъ о произхожденіи русскихъ или россіянъ отъ скандинавскихъ предковъ или родоначальниковъ. Неудивительно, что иностранцы производять ихъ отъ свеевъ, отъ финновъ, отъ чухонъ, отъ латышей и даже почти отъ самайѣдовъ; но удивительнёе то, что сами русскіе, какъ бы стыдясь русскаго своего произхожденія, покаряются иностраннымъ въ развратныхъ ихъ мечтахъ. Пусть только вникнутъ въ славенское значеніе слова варяго или варяй, — и все очарованіе изчезнетъ.

Между тёмъ послушаемъ презираемаго многими, но намъ всегда любезнаго лётописателя преп. Нестора, который о междуусобім славянъ новгородскихъ и избраніи ими князей варяго-русскихъ вълётописи своей на 16 стран. говорить тако: «Поищемъ собё кня-«зя, иже бы владёлъ нами и рядилъ по праву. И идоша за море «къ Варягомъ—Руси: сице бо тіи звахусь Варязи—Руси, яко се

«друзіи (т. е. варяги же) зовутся Свіе, друзіижь (такъ же варяги) «Урмяни, Ингляне, друзіи Готе» и проч. и проч.

Сего о Варягах различія для краткаго предмета моего весьма довольно. Теперь разберемъ силу Несторовыхъ словъ, что суть Варяги? Онъ, конечно, подъ симъ именованіемъ разумѣетъ не столько самые сіи народы, т. е. Русь, Свеевъ, Нордмановъ, Инглянъ и Готовъ, но качество и различіе оныхъ въ томъ, что они были предніе, предупредившіе, прежде пришедшіе на мѣста свои поселенцы, и славенскимъ прилагательнымъ отличенные отъ послѣдовавшихъ имъ новыхъ, которые именемъ варяговъ, такъ какъ предшественныхъ или варятельныхъ народовъ, называться уже не могли, и не назывались по примѣру первыхъ. Вотъ вся тайна, вся развязка въ семъ дѣлѣ, толико затруднявшемъ бытописателей.

И такъ, мечтательные скандинавскіе Вагры и Вагріоны—волки и разбойники, свейскіе Россы, Ротсы и Руотсы, такъ же и мечтательныя мѣста: Вагрія въ Вандаліи; Варягія въ Италіи, генуезской области; Боруссія или Пруссія и свейскій Росъ-лагенъ да изчезнутъ во тмѣ мечтателей своихъ. Наши же Варяги въ существѣ и истинѣ произшествія пребудутъ первыми только, другихъ предупредившими насельниками по Варяжскому (Балтійскому) морю, названному такъ отъ славянъ, какъ и Каспійское Хвалисскимъ или Хвалынскимъ по своимъ обитателямъ славенскихъ поколеній и древнихъ вѣковъ.

Сколько же, гдѣ, когда и какимъ образомъ произходили такія славенскія поселенія, любопытный можетъ видѣть, читать в пользоваться историческими розысканіями о произхожденіи Сарматъ, Склавоновъ и Славянъ, сочиненными и изданными въ 1812 году почтеннѣйшимъ нашимъ сочленомъ, преосв. митрополитомъ римскихъ въ Россіи церквей Станиславомъ Сестренцевичемъ-Богушемъ.

Руссы неоспоримо были сродны и свойственны славянамъ новогородскимъ, хотя въ языкъ, въ образъ жизни и нравахъ отъ времени и мъста перемънились; но совершенно не измънились: то 4 \*

удивительно ли, что послѣдніе князей первыхъ, яко единоплеменныхъ и родственныхъ, избрали себѣ на княженіе, а отъ того Русь или Руссія — государство россійское начали такъ именоваться.

Но весьма жаль, что самый новъйшій и много объщавшій писатель-россійской исторіи уклонился отъ очищенныхъ стезей и самонадъятельно упустилъ многія истины о славянахъ, нашихъ неотрицаемыхъ предкахъ, оставившихъ и у насъ и у прочихъ окрестныхъ народовъ неизгладимые слъды языка своего и славныхъ дъяній, почитаемыхъ нъкоторыми за басни и вымыслы несодъянные и невъроятные. Отъ того-то у насъ чужія бредни въ чести и уваженіи. Подлино жаль, жаль. Желательно, чтобы время, истину открывающее, когда нибудь вразумило, наставило, исправило погръшности, недоумънія и киченія.

Я мнѣніе свое о словѣ Варяй или Варяг основываю и утверждаю на славенскомъ глаголѣ варяти съ производными его. Оно мнѣ, какъ русскому, кажется и пріятнѣе, и справедливѣе всѣхъ натяжныхъ, насильныхъ и странныхъ именованій, иностранцами даемыхъ, а нѣкоторыми русскими попускаемыхъ или терпимыхъ, но часъ отъ часа болѣе несносныхъ» 39).

Въ мивніяхъ Мальгина обнаруживаются не только филологическія понятія автора, но и нікоторыя черты литературныхъ нравовъ того времени. Онъ горячо отстаиваль необходимость заявлять объ участій каждаго изъ сотрудниковъ въ совокупномъ трудів академій, и доказываль, что подобнаго рода заявленія весьма сильно и поощрительно дійствують на писателей, поддерживая въ нихъ благородное соревнованіе. «Въ собраніи россійской академій—писаль онъ—читано и утверждено было всіми единогласно предисловіе къ первой части издаваемаго вновь россійскаго словаря со включеніемъ именъ г. членовъ, трудившихся въ приведеніи въ азбучный порядокъ, въ поправленіи и дополненіи противу прежняго извістныхъ буквъ; а по возраженію на то одного изъ г. сочленовъ, безъ присутствія г. президента, суждено упоминаніе г. трудившихся членовъ изключить. Таковая невнима-

тельность къ усердію и къ лицамъ трудившихся, есть не только не благопристойна, но и обидна, ибо:

- 1) Не всѣ г. члены приняли на себя оный трудъ, но нѣкоторые, по особливой достохвальной ревности для благопоспѣшенія общественной пользы, что къ удовольствію академіи и исполнили.
- 2) Никакъ не можно того сказать, чтобъ академія оный важный трудъ сама совершила безъ личнаго соучаствованія своихъ сочленовъ.
- 3) Хотя академія въ общихъ собраніяхъ разсматриваеть и утверждаеть оный трудъ, однакожь сочиненія на общее лицо принять отнюдь не можетъ, которое, по всей справедливости, долженствуеть относиться къ особенности лицъ трудившихся г. членовъ, коимъ сія честь нужна не для тщеславія, но для памяти въ потомствѣ посильныхъ ихъ трудовъ и для соревнованія прочихъ, чему академія имѣетъ и примѣры.
- 4) Включеніе именъ г. трудившихся членовъ не можеть дѣлать ни вообще академіи, ни неучаствовавшимъ сочленамъ никакого нарѣканія и постыдности потому, что сіе почтенное сословіе состоить изъ добровольныхъ сотрудниковъ, и никто чуждаго труда себѣ присвоять, а паче оный какимълибо образомъ помрачать, утаивать и уничтожать права не имѣетъ.
- 5) Нѣтъ никакой причины ни академіи и никому предъ общенародствомъ скрывать имена г. трудившихся членовъ, поелику они посильный трудъ добровольно приняли, усердно окончили и охотно подвергли разсмотрѣнію и суду академіи, которая уже готовый приводитъ только въ возможное совершенство.

По симъ истинамъ имѣю честь Императорской Россійской Академіи представить мое мнѣніе, что изъ вышепомянутаго предисловія именъ г. трудившихся членовъ изключать не должно для ободренія настоящихъ и будущихъ трудовъ ихъ; въ противномъ же случаѣ какъ нынѣ у многихъ сотрудниковъ нашихъ легко упасть можетъ усердіе и ревность къ далыгѣйшимъ трудамъ, такъ и впредь у послѣдующихъ соревнителей вовсе пресѣчена будетъ къ тому охота. Есть-ли же кто изъ г. трудившихся сочленовъ,

по какимъ либо видамъ, самъ добровольно на исключение своего имени согласится, таковой, по особливому однакожь отзыву, можетъ быть не упомянутъ» <sup>40</sup>).

Мальгинъ принадлежаль къ числу самыхъ дѣятельныхъ членовъ россійской академіи не только по ея научнымъ предпріятіямъ, но и по дѣламъ экономическимъ. Онъ былъ членомъ хозяйственнаго или домостроительнаго комитета, и исполнялъ эту довольно тяжелую повинность съ примѣрнымъ усердіемъ и существенною пользою для академіи. Что же касается до многочисленныхъ комиссій или комитетовъ по различнымъ вопросамъ, занимавшимъ академію какъ учено-литературное общество, то едва-ли не въ каждомъ изъ подобныхъ комитетовъ участвовалъ и Мальгинъ. По званію члена того или другого комитета, Мальгинъ долженъ былъ разсматривать матеріалы для словаря, исправлять невѣрныя или неточныя опредѣленія словъ, дополнять пропуски; критически разбирать сочиненія, представляемыя въ россійскую академію для соисканія наградъ или для напечатанія въ академическихъ изданіяхъ.

Критика Мальгина и его сочленовъ касалась преимущественно языка и слога, но не оставляла совершенно въ сторонъ и требованій цензурныхъ. Въ рукописи Львова: Памятникъ князя Голицына Мальгинъ и другіе академики признали нужнымъ исключить слъдующее мъсто: «особенно же того повиновенія, которое малодушные царедворцы неръдко спъшатъ стремглавъ оказать въ угодность страстямъ государей своихъ, дабы чрезъ то обръсть щедроты ихъ» и т. п. 41).

Чёмъ ограничивался Мальгинъ при литературной оцёнкё произведеній, можно видёть по слёдующимъ отзывамъ его о нохвальныхъ словахъ, представленныхъ на судъ академіи.

#### 1. МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ.

Сочинение сте заключаеть въ себф не похвальное слово, но произвольный вымыслъ въ образф неосновательной повфсти съ

нъкоторымъ слабымъ нравоученіемъ; ибо нѣтъ въ немъ ни порядочнаго теченія рѣчи по правиламъ искуственнаго витійства, т. е. надлежащаго приступа, нужнаго содержанія существа дѣла и пристойнаго заключенія, ни должнаго соображенія мыслей съ истиннами бытописанія, какъ, когда и что произходило, ниже желаемаго описанія достопамятныхъ подвиговъ и высокихъ добродѣтелей; но даже сочинитель, по видимому, не знаетъ имени, отечества, состоянія и отличностей хвалимыхъ ироевъ или бывшихъ въ связи дѣла знаменитыхъ особъ; словомъ, ни малѣйшею частію не удовлетворяетъ важности матеріи, задачи и ожиданія: по чему и не заслуживаетъ никакого вниманія.

### 2. царю голнну ву василивичу.

Сіе такъ же, какъ и предыдущее, не имѣетъ ни достоинства. ниже названія похвальнаго слова, потому что:

- 1) Разположено не по риторическимъ правиламъ, безъ надлежащей силы и важности повъствуемыхъ дъяній, безъ всякаго украшенія и выразительности мыслей.
- 2) Существо и основаніе д'яній на подтверждается историческими истиннами и ссылками на источники, откуда что почерпнуто.
- 3) Врожденное свойство, отличныя дарованія, подвиги и добродѣтели похваляемаго царя достойно не описаны, не уважены и не взвеличены.
- 4) Внутреннія и внѣшнія обстоятельства, до собственнаго царскаго лица, государства, народа и образа нравовъ и правленія касаящіяся и съ необходимою связію произшествій и знаменитыхъ лицъ сопряженныя, или вовсе упусчены, или невѣрно и превратно выражены. Въ доказательство незнанія сочинителева исторіи и неосновательности сочиненія, оставляя многія другія мѣста. приведу только примѣромъ на самой первой страницѣ слѣдующія сочинителевы слова: «въ такомъ вѣкѣ и въ четырнадцать лѣтъ отъ рожденія предлежалъ подвигъ Іоанну царствовать»: далѣе: «правленіе Ксеніи и все, что при ней составляло

совѣтъ, обѣщало-ль блистательную перспективу монарху, безъ опытности и безъ руководителей». Но исторія повѣствуетъ, что царь І. В. по завѣсчанію и по кончинѣ отца возведенѣ на престолъ 1534 г. декабря 4-го, отъ роду не 14, а 4-хъ лѣтъ, подъ опекою матери и нѣкоторыхъ боляръ; царица же, матерь его, именовалась не Ксеніею, а Елена Васильевна, слѣдовательно сочинитель самыхъ первыхъ и главнѣйшихъ чертъ исторіи не знаетъ.

5) Сочиненіе наполнено описокъ и грамматическихъ погрѣшностей, а слогъ смѣшанъ со многими, безъ всякой нужды введенными, иностранными словами. Почему и сіе не заслуживаетъ никакой награды, ниже посредственнаго одобренія.

### 3. петру великому.

Сочиненію сему, такъ какъ и предыдущимъ, никакой не можно отдать справедливости, потому что:

- 1) Оное состоить изъ кучи необразованныхъ мыслей, неустроенныхъ словъ и безъ всякой связи.
- 2) Нѣтъ въ немъ ни порядка въ составѣ, ни витійственныхъ украшеній, ниже выбора особенныхъ предметовъ или цѣли къ похвалѣ изящныхъ подвиговъ и высокихъ добродѣтелей душевныхъ и тѣлесныхъ отличнѣйшаго героя, но даже упусчены самыя важнѣйшія въ отрочествѣ, въ мужествѣ и въ преклонныхъ его лѣтахъ, каковы суть: благочестіе, остроуміе, храбрость, великодушіе и человѣколюбіе и проч., которыхъ едва-ли совокупно въ жизни множайшихъ великихъ государей не только сравнить, но и найти по исторіи возможно.
- 3) Знаніе сочинителево крайне ограничено въ източникахъ, обстоятельствахъ, важности и превосходствъ безпримърныхъ дъяній неподражаемаго Петра и сотрудниковъ его; но одну только справедливость въ девизъ своемъ истинно изобразилъ, что Петръ I превыше похвалъ, которыхъ въ словъ своемъ, по достоинству величія, славы и безсмертія подвиговъ его, ни тъни не изобразилъ. Почему оное слово, яко недостойное героя, не

можетъ быть никакъ одобрено и заслуживать каковой-либо награды.

# 4. царю тоанну іх васильевичу,

съ девизомъ:

О! коль достойныхъ славы много Молчаніемъ сокрыто дѣлъ!

Хотя сіе похвальное слово, судя по важности предмета и по строгости особливаго безпристрастія, не заключаеть въ себъ такого совершеннаго изящества и толь высокаго витійственнаго слога, каковыми нфкоторые древніе и новфишіе риторы отлично блистаютъ, или какъ-бы академія и всякой любомудрецъ въ учености и словесности желали; однако можно и должно отдать сочинителю онаго ту справедливость, что сохраниль нужныя въ составѣ правила, согласность съ истиннами бытописанія и превосходную отличность врожденнныхъ и пріобратенныхъ добродателей похваляемаго проя. И какъ сочинение сие во всёхъ частяхъ предъ прочими настоящими есть лучшее, и достоинства своего не потеряло-бы и тогда, когда-бы другое было превосходнъйшее, и въ такомъ случат могло быть вторымъ или подходящимъ. Но что касается до нѣкоторыхъ словъ, въ нѣкоторыхъ мъстахъ сочиненія нъсколько или излишне или неточно по здравому и строгому смыслу употребленныхъ; то сіе, по открытій имени сочинителя, самимъ имъ, или по препорученію отъ академій кѣмъ-либо изъ г. членовъ, легко и удобно исправлено быть можетъ, что къ удостоенію почести не препятствуетъ и не затрудняеть. И для того въ поощреніе труда, усердія и соревнованія трудящихся на предбудущее время, митніемъ моимъ полагаю удостоить и наградить сочинителя объщанною отъ академіи за лучшее изъ присланныхъ сочиненій золотою, а по крайней мѣрѣ серебряною медалью 42).

О третьемъ словѣ, написанномъ на ту же тэму, Мальгинъ далъ слѣдующій отзывъ: «По препорученію академіи разсмотрѣвъ присланное въ оную похвальное слово царю и самодержцу всероссійскому Іоанну Васильевичу подъ девизомъ: единъ онъ былъ и начало царей и новый законодатель и проч., им во честь представить, что хотя основаніе сего слова и могло служить къ изображенію достойныхъ похвалъ оному государю; но надутый сочинителя слогъ непристойными высокопарностями, помраченный невывстными существительными и прилагательными именами, и противный употребительному въ семъ родъ сочиненій правилу, причиняетъ не только въ понятіи помраченіе и темноту, но и въ самомъ даже чтеній отъ многословія трудность и отягощеніе. Сверхътого выраженіе мыслей во многихъ мъстахъ съ самымъ дъломъ несходственно, слова же употреблены безъ разбора должной приличности, силы и точности къ своимъ предметамъ. Почему мивніемъ полагаю, что оное сочинение ни мало не удовлетворяетъ желанію академій и достоинству предмета, то и не заслуживаеть не только объщанной награды, но и посредственнаго одобренія» 43).

#### IV.

Произнося приговоры другимъ, Мальгинъ въ свою очередь нерѣдко представалъ на судъ своихъ собратовъ по академіи. И судъ порою бывалъ неумолимымъ; не допускалось никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ; не дѣлалось ни малѣйшей поблажки авторскому самолюбію. По поводу одной рѣчи Мальгинъ долженъ былъ подвергнуться тяжелому испытанію—вынести цѣлый рядъ оскорбленій, и ни въ комъ не встрѣтилъ ни поддержки, ни сочувствія.

Въ россійской академіи издавна велся обычай произносить рѣчи въ академическихъ собраніяхъ. Не уступая никому въ точномъ соблюденіи академическихъ обычаевъ, Мальгинъ произносилъ рѣчи и читалъ разсужденія и въ торжественныхъ и въ обыкновенныхъ собраніяхъ академіи. Въ 1808 году онъ читаль въ торжественномъ собраніи рѣчь о состояніи въ Россіи древняго и новѣйшаго народнаго просвѣщенія. Рѣчь эта встрѣтила благо-

склонный пріемъ, и помѣщена въ повременномъ изданіи академіи. Въ 1817 году Мальгинъ читалъ, въ двухъ засѣданіяхъ академіи, разсужденіе: О неоипненномъ дарть слова человпческаго и о посладтвенной отт онаго пользю постепеннаго усовершенія словесчости для народнаго просвъщенія и славы государей — любителей онаго. По выслушаніи разсужденія, положено было хранить его въ академіи, чтобы современемъ сдѣлать надлежащее употребленіе. Въ 1812 году Мальгинъ также приготовилъ рѣчь для произнесенія въ годичномъ торжественномъ собраніи академіи, и ее также положено хранить въ академическомъ архивѣ, но отнюдь не дѣлая изъ нея никакого употребленія, т. е. не признано было возможнымъ ни произнести ее публично, ни помѣстить въ изданіяхъ академіи.

Первое впечатлѣніе избраннаго кружка было до такой степени не въ пользу рѣчи, что.чуткій авторъ провидѣлъ самый печальный исходъ, приписывая его, какъ водится, злобѣ и недоброжелательству. Въ то самое засѣданіе, когда впервые заговорили о рѣчи, высказаны были «недоброхотные» отзывы о другомъ трудѣ Мальгина—о переводѣ изъ Шревеліева греко-латинскаго словаря 250 избранныхъ краткорѣченій, несмотря на то, что эти краткорѣченія заключали въ себѣ высокія мысли и нравоученія. Почуявъ бѣду, Мальгинъ обратился въ президенту Нартову съ вопросомъ, не подвергнется-ли и рѣчь его такому «ничтожному жребію» какъ переводъ, и если опасенія его справедливы, то просилъ возвратить ему подлинную рукопись, потому что «никому непріятно, да и несправедливо оставлять знаки трудовъ сво-ихъ тамъ, гдѣ ихъ презирають съ обиднымъ попраніемъ ревностнаго усердія» 44).

Разсмотрѣніе рѣчи поручено было нѣсколькимъ членамъ россійской академіи, и всѣ они пришли къ одному и тому же, невыгодному для автора, заключенію. Въ отзывахъ своихъ они не пощадили самолюбія автора; краснорѣчіе его называли страннорѣчіемъ, а уподобленіе разума грузу, сдѣланное въ рѣчи Мальгина, находили неудачнымъ потому, что у иногихъ вовсе не оказывает-

ся этого груза. Мальгинъ не встрѣтилъ сочувствія и поддержки ни въ комъ изъ академиковъ. Приводимъ ихъ отзывы, въ которыхъ есть и остроуміе, и злоба дня, и черты литературныхъ понятій того времени 45):

По препорученію Императорской Россійской Академіи прочитавъ рѣчь о необходимом союзь разума и природных дарованій ст науками, добрался я, какъ по сему заглавію, такъ и по содержанію всей рѣчи, до той только истины, что науки полезны.

Кто же въ томъ сомнѣвается? Самъ сочинитель говоритъ, что истина сего древняя, и нынъ никому, кажется, сумнительною быть не можетъ.

А какъ для истинъ ясныхъ и давно уже признанныхъ излишни доказательства, а особливо доказательства обыкновенныя, то само собою разумѣется, что рѣчь сія, по содержанію своему, не можетъ быть занимательна.

Впрочемъ извъстно и то, что иногда и не новое, и даже обыкновенное можетъ плънять насъ, когда оно изображено и украшено новыми и отмънными оборотами мыслей.

Дабы показать ученому сословію по крайней мѣрѣ съ сей стороны усилія сочинителя, я выписаль изъ рѣчи его нѣкоторыя мѣста, гдѣ наиболѣе видно напряженіе разума.

Напримъръ: «Здъсь, то есть на высотахъ небесныхъ, чув-«ствовать можно ухомъ сердечнымъ безчисленные хоры и самое «сладчайшее согласіе небесныхъ круговъ въ разномърномъ ихъ «по разстоянію ихъ отъ солнца движеніи, въ установленномъ по-«рядкъ теченія и неприкосновенности, во взаимномъ дъйствіи и «внъшнихъ отъ онаго пользахъ по безпредъльному пространству «мъста, путей и времени толикія тысящи лътъ непреложно, не-«преложно и во въки».

Еще: «Дъйствительно не ужасають непоколебимаго духа, ума «и дерзновенія человъческаго ни вихри небесные, ни пропасти «земныя, ни пучина морская, не преизподняя земли. Чудесное «свойство, господственная смълость, недоумънная превысимость «человъка надъ самимъ собою, почти невъроятныя, бренности

«его несродныя, но всѣ событныя, всѣ самымъ дѣломъ и опы-«тами доказанныя и нимало не сумнительныя!»

И еще: «Разумъ и природныя дарованія въ человѣкѣ суть «великое духовное сокровище, вліянное благостію Божією по не-«испытанному провидѣнію и по тайной мѣрѣ вмѣстительности въ «каждаго особенно, какъ бы на стражу и въ помощь души и тѣла «его, и проч.».

Вотъ, наконецъ, образчикъ иносказанія! «Потальнымъ, а не чи-«стаго золота ученіемъ помраченные упорно стоятъ въ своей кич-«ливости. Они не рѣдко даже надмѣваясь, подобно бугристымъ «волнамъ въ бурю, хотятъ стремительнымъ паденіемъ своимъ по-«давить и въ прахъ истнить драгоцѣнные бисеры, всегда однако «по круглости своей невредимые, тѣмъ болѣе благоразуміемъ ува-«жаемые, истиною прославляемые».

Опасаясь, чтобы мое одно о сихъ отрывкахъ сужденіе не было сочтено погръшительнымъ, подвергаю ихъ суду академіи.

Однако не могу безъ замѣчанія пропустить нѣкоторыхъ, по мнѣнію моему, странныхъ словъ и выраженій, какъ-то: дпйственный способъ, отнезрачные вихри, высоты Господни, превозносливость, опытные горорытцы, плоды обильно гобзовали, творить глубиною премудрости, великая тонкость, превысимость, и проч. Такія странности могутъ, обезобразивъ и хорошее сочиненіе, отнять у него цѣну.

Александръ Никольскій.

## Въ Императорскую Россійскую Академію.

По препорученію академій разсматриваль я річь подъ заглавіємь: О необходимом союзю разума и природных дарованій ст науками, и иміно честь донести сліндующее:

1.

Самое уже названіе меня удивило, ибо какъ не быть необходимому союзу между разумомъ, природными дарованіями и на-

уками, когда науки суть дѣти разума и природныхъ дарованій; сія истина столь очевидна, что предъ толь знаменитымъ сословіемъ, какова россійская академія, оныя и утверждать не нужно. А прочитавъ рѣчь, увидѣлъ я, что господинъ сочинитель говоритъ въ оной о нобходимости просвъщать разумъ и изощрять дарованія упражненіемъ въ наукахъ; то и сего, кажется, доказывать намъ не нужно, — ибо россійская академія состоить изъ такихъ членовъ, которые и въ сей истиннѣ увѣрены. При томъ нашъ безсмертный Ломоносовъ, въ рѣчи своей о пользѣ химіи, сравнивая дикаго человѣка съ просвѣщеннымъ, на двухъ или трехъ страницахъ сказалъ о семъ болѣе убѣдительнаго, нежели г. авторъ во всей рѣчи.

2.

Рѣчь почтеннаго нашего сочлена писана весьма тяжелымъ и жесткимъ слогомъ, какъ всякой въ томъ удостовърится, кто возметъ на себя терпъніе оную прочитать. Въ ней есть выраженія весьма странныя, разсужденія неосновательныя, сравненія не естественныя, напримъръ: огнезрачные вихри, господственная смълость, недоуменная превысимость человъка надъ самимъ собою, парительный духъ ума, вмъсто того, чтобъ сказать: я дерзну утверждать, авторъ говоритъ: я дерзну сказать съ утвержденіемъ.

Г. авторъ умствуетъ слъдующимъ образомъ: душа человъческая, хотя сама по себъ превосходнъйшая, есть одна только часть человъка, и безъ тъла, другой части или внъшняго своего состава, совершеннаго дъйствія не имъетъ, и цълаго человъка въ полномъ его существъ не составляетъ. Такъ, такъ подлинно разумъ, дарованія безъ образовательной своей части бываютъ не полны, скользки, неосновательны и проч. Что значитъ скользкій разумъ или, еще лучше, неполныя, скользкія, неосновательныя дарованія? Кто не имѣетъ неполнаго дарованія, тотъ, по моему мнѣнію, никакого не имѣетъ. Что такое образовательная часть разума или дарованій? При томъ, что это такое, уподобленіе или другое что.

Знаменитый канцлеръ Оксенстирнъ, уподооляетъ страсти парусамъ, а разсудокъ кормчему; нашъ авторъ пишетъ такъ:

Для большаго впечатлѣнія и ясности уподобимъ человтька кораблю, разумг—грузу, дарованія—снастямг, науки—втрамг и якорю, просвъщеніе—кормиему, и всякг признает истиннюе дъйствіе въ правленіи хода корабля, путей и послюдствій его.

Разумъ грузу уподобить кажется не можно, ибо много есть такихъ людей, которые во всю жизнь ходятъ безъ сего груза; при томъ грузъ въ кораблѣ всегда лежитъ на днѣ, почему одинъ только самый тяжелый разумъможно уподобить грузу. Можно ли также уподоблять науки и вътрамя и якорю вмѣстѣ. Къ кораблю вѣтры совсѣмъ не принадлежатъ, а якорю уподобить ихъ можно развѣ потому, что онѣ заставляютъ ученыхъ сидѣть безвыходно по нѣсколько недѣль въ кабинетѣ, такъ какъ на якорѣ корабль долгое время стоитъ въ пристани.

Изъвсего вышеписаннаго предоставляю почтенному сословію нашему дёлать свое заключеніе: читать-ли рёчь сію въ торжественномъ собраніи или нётъ.

Александръ Севастьяновъ.

Съ симъ мнѣніемъ согласенъ Василій Севергинъ. Съ симъ мнѣніемъ согласенъ Петръ Соколовъ.

Рѣчь г. Мальгина, при семъ возвращаемая, есть плодоносная нива для замѣчаній. Преслѣдуя сочинителя на каждомъ періодѣ, можно бы также написать противъ него 530 строкъ, каковое количество оныхъ содержатъ по исчисленію сочинителя въ его рѣчи, но сіе значило бы не дорожить временемъ своихъ сочленовъ.

Всякое хорошее сочиненіе должно им'єть обдуманный планъ, и искусное исполненіе онаго составляеть торжество сочинителя. Въ рѣчи г. Мальгина не найдете ни того, ни другаго. Написавъ почти полтора листа о дъйствіях разума и способности человической на горних, земных, морских и преисподнихь мистах главнийших частей зримаго свита, послітого уже просить онъ у слушателей позволенія кратким словомъ, нисколько коснуть-

ся предложенія своего, вмѣсто того, что во всей рѣчи надлежало-бы заниматься своимъ предложеніемъ, подкрѣпляя оное доказательствами. Распространенія въ ней самыя бѣдныя; часто набираются слова безъ дальней надобности, напр. въ самомъ началѣ рѣчи: весь разумъ, все просвищеніе, вся душа наша не единаго токмо, но безчисленныхъ міровъ; на стран. 2: непреложно, непреложно и во въки; но кто подробно, кто рышительно, кто точно дерзнетъ и можетъ и проч.; стран. 5: духъ ума питать себя; умолкнемъ, умолкнемъ и проч.; стран. 7: приложимъ, примънимъ; стран. 14: достойное сокровище помъщаться въ семъ святилищъ изящныхъ познаній, въ семъ храмъ музъ, въ семъ обиталищъ про свъщенія; словесности, толико богатой обиліемъ словъ и проч., и проч.

Г. сочинитель часто, желая быть краснорычивымъ, дылается страннор вчивымъ:... Сима дъйственныма способома, кака-бы нъкоторым таинственным ключем, многіе удобно отверзают и самую твердь небесную. Ключу отверзать свойственно; но что за симъ следуетъ въ речи, то уже не можно приписать ему; надлежало расположить слова иначе, чтобы избъжать обоюдности въ отношеній оныхъ между собою..... Здись то чувствовать можно ухом сердечным безчисленные хоры. Во первыхъ уху чувствованіе, особенно принадлежащее, есть слышаніе; сліздовательно приличеве сказать слышать ухома; во вторыхъ, когда позволить имъть уши сердцу, то и каждая часть нашего тела станетъ домогаться иметь оныя.... Кто не знаетъ, что на морях зримо бывает такое множество крылатых кораблей, какт-бы представлялись тутт цълые города укръпленные и замки вооруженные, движимые по произволенію и проч. Отъ двухъ и болѣе предметовъ, между собою совершенно различныхъ, заимствуемыя метафоры не правильны и рѣдко не бывають смішны.... Науки уподобляются вмість и выпрама и якорю..... Рудовъдецъ низходить въ самое чрево земли, гдъ до невообразимой многими глубины тайный жарь подземности служитъ порнилома для металловъ и маткою для камней драгоценныхъ!... Академики названы *столпами* всей *кръпости* наукъ; тутъ-же созидается *столпъ отечественной словесности*, красоту разума и дѣлъ, какъ цвъты, свътъ и тъни въ живописномъ искуствъ изображающей, умъ и чувства услаждающей различнымъ образомъ пріятности!!

Г. сочинитель много составиль новых словь и при томь по собственным правиламь, напримъръ: недоумпиная превысимость, событныя, общежительныя нужды, парительный духъ ума, горорытцы; кичит, превозносливости, гобзовали и проч.

Г. сочинитель такъ часто употребляетъ слова: мню, подтверждаю, а особливо говорю, что какъ-бы сомнѣвается, повѣрятъ-ли ему, что онъ мнитъ, подтверждаетъ, говоритъ, если того не скажетъ.

Очистими чувства и узрими; нади всяческими державствующаю; блаю есть поучаться во вспии дплами Божіших; други друга тяюты носить. Сін й подобныя симъ изъ церковныхъ книгъ выраженія и слова г. сочинитель, кажется, почитаетъ брильянтами своего краснорѣчія, но въ свѣтской и академической рѣчи они едва-ли брильянты.

Есть мысли и выраженія противныя истинѣ: Драгоцинные бисеры, всегда однако по круглости своей невредимые. Будто они по круглости невредимы..... Усугубять все рвеніе, вст наши силы. Или не надобно 'усугублять, когда сказано все, или должно выкинуть все, когда оставить слово усугублять.

Вообще въ рѣчи г. Мальгина нѣтъ истиннаго краснорѣчія, состоящаго въ изящныхъ мысляхъ, а не въ сборѣ и вымышленіи словъ. Мысли его и украшенія—самыя обыкновенныя, и рѣчь, при каждомъ переходѣ отъ одной части ея къ другой, падаетъ. Какъ часто сочинитель говорить много о томъ, что можно-бы выразить сильно и красно въ короткихъ словахъ! Какъ часто прибѣгаетъ къ самымъ слабымъ сопряженіямъ частей своего сочиненія!

Наконецъ, хотя маловажный предметъ, но замѣчу; ибо г. Мальгинъ самъ переписывалъ свое сочиненіе, а оно останется, 5 \* по крайней мѣрѣ, въ архивѣ академіи и будетъ служить доказательствомъ, что онъ былъ членомъ ея. Во многихъ словахъ не соблюдено правописаніе: благоговей вмѣсто благоговий; растеній—вмѣсто растьній; произрастеній, животнорастеній — вмѣсто произрастьній, и проч.; вышь — вмѣсто выше; цели — вмѣсто цъли; вящиь — вмѣсто вящие; сумненія — вмѣсто сумньнія. А въ переносѣ словъ съ одной строки на другую столь много неправильностей, что кажется не по незнанію сіе сдѣлано, но по особливымъ какимъ-либо расчетамъ, впрочемъ весьма неумѣстнымъ: на первой строкѣ оны-, на второй хъ; поз-нанію — вмѣсто по-знанію; человоко-въ — вмѣсто человоко-воє; доктельны-мъ вм. доктельныт; чудны-хъ—вмѣсто чуд-ныхъ; чре-зъ—вмѣсто чрезъ; сло-въ—вмѣсто словъ; утвержде-нному — вм. утвержден-ному; то-лько—вмѣсто толь-ко и проч., и проч.

И. Мартыновъ.

Одинъ изъ членовъ россійской академіи, Иванъ Семеновичъ Захаровъ, не счелъ рѣчи Мальгина заслуживающею письменнаго разбора, и возвратилъ ее черезъ чиновника, служащаго въ канцеляріи академіи, съ словеснымъ заявленіемъ, что она не стоитъ критики <sup>46</sup>).

Въ бумагахъ россійской академіи уцѣлѣлъ собственноручный отзывъ Крылова о рѣчи Мальгина. Вопреки черезчуръ откровеннымъ и рѣзкимъ приговорамъ своихъ сочленовъ, Крыловъ мягко и уклончиво выражаетъ свое мнѣніе въ слѣдующемъ письмѣ на имя непремѣннаго секретаря россійской академіи Соколова:

## Милостивый государь мой

# Петръ Ивановичъ!

Исполняя волю почтеннаго сословія, котораго я им'єю честь быть членомъ, читалъ я присланную мні вами, милостивый государь мой, річь Тимовея Семеновича Мальгина: о необходимом союзю разума и природных дарованій ст науками. Замічанія,

сдёланныя на оную нёкоторыми г. членами, читанныя вами нёсколько времени тому назадъ въ собраніи академіи, и разсужденія, сдёланныя тогда-же объ оной, столь справедливы, что нынё, перечитывая рёчь сію, я еще болёе убёдился въ истинё оныхъ, въ заключеніе чего и осмёливаюсь сказать мое мнёніе, что лучше-бы было рёчь сію въ торжественномъ годовомъ собраніи академіи не читать.

Съ истиннымъ почтеніемъ и таковою же предавностію пребуду навсегда

вашего высокоблагородія

покорный слуга

Иванъ Крыловъ.

Ни количество и качество рецензій, представленныхъ въ академію, ни общій неодобрительный отзывъ всего академическаго собранія не могли поколебать ув'тренности автора въ несомнітьномъ достоинствъ его произведенія. Какъ-бы желая отомстить за сдѣланную ему несправедливость, онъ рѣшился немедленно подѣлиться съ обществомъ плодами своего краснорфчія, вкушать которые отказались его ближайшіе сочлены. Всё тё выраженія, которыя осуждали его критики, какъ напримъръ: парительный духь, отнезрачные вихри, и т. п., авторъ не только удержаль въ печатномъ изданіи во всей цілости, но и подбавилъ ихъ въ тіхъ мъстахъ, гдъ прежде ихъ не было. Всъ измъненія состоятъ только въ нанизываніи фразъ, одна другой безцвѣтнѣе, которыми онъ увеличилъ наборъ словъ, невыносимый и въ первой редакціи. Но при изобиліи мелкихъ и ничтожныхъ дополненій есть одинъ пропускъ, и онъ-то заслуживаетъ особеннаго вниманія. Авторъ пропустиль въ річи своей то місто, въ которомъ онъ говорить о членахъ россійской академіи, осыпая своихъ коварныхъ друзей самыми изысканными похвалами. Въ рукописной редакціи річь заключается такимь, умилительнымь воззваніемъ: «Обращаюсь и къ вамъ, почтеннъйшіе мои сочлены и сотрудники! Нахожу и торжественно признаю всъхъ васъ и великими природными дарованіями украшенныхъ, и глубокими науками обогащенныхъ, и благонам френнымъ къ общему благу сердецъ и мыслей вашихъ расположеніемъ отличныхъ. Достойное сокровище пом'вщаться въ семъ святилище изящныхъ познаній, въ семъ храмъ музъ, въ семъ обиталищъ просвъщенія! Вы единственный образецъ, сильная пружина къ побужденію и поощренію всіхъ соотчичей любить и почитать науки; вы — надежнъйшіе къ тому руководители, наставники, ободрители; вы - столпы всей крѣпости наукъ. Но сами, думаю, чувствуете и согласны утвердить со мною ту истину, что въ избранномъ нашемъ сословіи для исполненія великаго дёла въ образованіи и утвержденіи россійской словесности, толико богатой обиліемъ словъ и рѣченій, силою выраженій, красотами слога, предлежить намъ и великая также обязанность — другъ друга тяготы носить, другъ друга въ усердныхъ подвигахъ поддерживать, другъ другу въ смиренномудріи и искренности большую честь и в'тру оказывать. Такимъ образомъ, въ добромъ согласіи, въ дружественномъ союэъ, совокупными силами, какъ на незыблемомъ основаніи, возможемъ и преуспъемъ создать непоколебимый во въки столпъ отечественной словесности, красоту разума и дёль, какъ цвёты, свътъ и тъни въ живописномъ искусствъ, изображающей, умъ и чувства услаждающей различнымъ образомъ пріятности» 48.

Борьба, выдержанныя Мальгинымъ по поводу его рѣчи, составляетъ одно изъ самыхъ крупныхъ событій въ его академической жизни. Неудача, испытанная Мальгинымъ въ этой борьбѣ, не охладила его усердія къ академіи, и не заставила его уклоняться отъ участія въ академическихъ трудахъ и предпріятіяхъ. Онъ попрежнему радѣлъ о нравственныхъ и матеріальныхъ интересахъ дорогаго ему учрежденія; попрежнему трудился и работалъ, не разрывая связей своихъ съ академіею до самой смерти своей, послѣдовавшей въ 1819 году. Онъ умеръ, какъ жилъ въ крайней бѣдности и нищетѣ, не оставивъ средствъ на погребеніе. Въ этомъ удостовѣряетъ слѣдующее заявленіе и предложеніе президента россійской академіи Шишкова: «Академія прошедшаго августа 28-го дня лишилась члена своего коллежскаго ассесора Тимоеея Семеновича Мальгина. Онъ вступилъ въ академію въ 1791 году, впродолженіе двадцати осьми літь ревностно посъщаль академическія собранія, участвуя въ трудакь и работахъ академіи. Сверхъ сего, онъ издаль нікоторыя историческія сочиненія, и несъ на себь особенный и добровольный трудъ засъдать въ комитетахъ хозяйственномъ и временномъ строительномъ, безъ всякаго за то воздаянія, которое онъ, по отличному усердію своему, уже и заслуживаль; но смерть не допустила его онымъ воспользоваться. Онъ умеръ въ совершенной бъдности, такъ что оставшаяся послѣ него дочь не имѣла, чѣмъ отца своего погребсти. Входя въ заслуги его и состояніе, я имъю честь предложить академіи, чтобъ, на основаніи устава ея, выдать на погребеніе его пять сотъ рублей» 49). Собраніе изъявило согласіе на предлагаемую выдачу. За нъсколько дней до смерти Мальгина россійская академія купила у него слѣдующія книги: 50).

- 1) Творенія Николева, бывшаго члена россійской академін.
- 2) Описаніе обитающихъ въ россійскомъ государствѣ народовъ.
  - 3) Полный домашній лічебникъ, сочиненный Буханомъ.
  - 4) Экстрактъ Саваріева лексикона о комерціи.

Лепехинъ и Мальгинъ служатъ представителями, хотя и совершенно противоположными, той группы тружениковъ, которою преимущественно двигалась наша наука въ восемнадцатомъ стольти. Само собою разумѣется, что движущая сила исходила отъ Лепехиныхъ, а не отъ Мальгиныхъ. Лепехинъ принадлежалъ къ числу научныхъ свѣтилъ своего времени; заслуги его для науки и для Россіи не подлежатъ сомнѣнію. Въ трудахъ писателей, подобныхъ Лепехину, важны для историка литературы и научная разработка предмета, и черты народнаго самосознанія. и про-

свътительное вліяніе на общество. Степень этого вліянія зависъла отъ многихъ условій: и отъ содержанія трудовъ, и отъ способа изложенія, и отъ даровитости писателя, и отъ его отношенія къ вопросамъ умственной и общественной жизни.

Проводниками научныхъ истинъ въ обществъ были у насъ въ восемнадцатомъ столътіи и труженики науки, съ молодыхъ лътъ посвящавшіе себя ученому званію, и люди, стоявшіе внѣ учебнаго круга, и занимавшіеся наукою не по званію своему, а единственно по призванію. Одновременно съ профессорами и академиками дъйствовали на литературномъ поприщѣ и другія лица, вышедшія изъ другихъ слоевъ русскаго народа, и поставленныя судьбою въ иныя житейскія отношенія.

Большинство ученыхъ по званію вышло изъ духовныхъ семинарій. Значительная часть приходится также на долю крестьянскаго сословія—дѣтей солдатскихъ, первоначальною школою которыхъ были преображенскія или семеновскія казармы. Въ казармахъ и семинаріяхъ начинали свое образованіе многіе изъ питомцевъ академическаго университета, который въ свою очередь посылалъ ихъ по окончаніи курса заграницу: въ страсбургскій, геттингенскій, лейденскій и другіе университеты, а также отправлялъ и въ научныя путешествія по Россіи.

Въ аудиторіяхъ инострачныхъ университетовъ и отчасти въ путешествіяхъ по различнымъ краямъ Россіи питомцы академіи наукъ встрѣчались съ молодыми людьми, принадлежащими къ высшимъ слоямъ общества, къ богатому и знатному дворянству. Въ средѣ нашего дворянства находилось не мало разумныхъ и ревностныхъ поборниковъ просвѣщенія, вносившихъ весьма цѣнные вклады въ русскую литературу и науку.

Въ дѣятельности и въ самомъ составѣ россійской академіи екатерининскаго періода отражалось до нѣкоторой степени современное ей состояніе науки и литературы въ Россіи. Живыя силы академіи, принадлежа къ различнымъ слоямъ общества, представляли группы, подобныя тѣмъ, которыя существовали и въ тогдашнемъ литературномъ мірѣ. Изъ числа писателей, помѣщен-

ныхъ въ историческомъ словарѣ Новикова, одна треть съ небольшимъ приходится на долю духовенства; остальное количество, около двухъ третей, распредѣляется такимъ образомъ, что меньшую часть составляють бывшіе питомцы духовныхъ училищъ, дѣти лицъ духовныхъ, а большую — писатели-дворяне, избравшіе ту или другую отрасль общественной дѣятельности, и участвовавшіе въ литературѣ по влеченію своего таланта, по внутреннему призванію, а отчасти по духу времени — по настроенію, господствовавшему тогда въ образованномъ обществѣ.

Члены россійской академіи образують двѣ главныя группы, равныя одна другой по числу принадлежащихъ къ нимъ лицъ. Первую составляютъ преимущественно лица духовныя или же происходящія изъ духовнаго сословія, воспитанныя въ духовныхъ училищахъ и впослѣдствіи перешедшія въ свѣтское званіе. Товарищами ихъ по академической гимназіи и университету были дѣти солдатъ, служившихъ въ гвардейскихъ полкахъ. Вторую группу составляютъ родовитые дворяне, дѣйствовавшіе на общественномъ, а отчасти и на литературномъ поприщѣ.

Въ словарѣ Новикова, рядомъ съ архимандритами, протоіереями, дьяконами и вышедшими изъ духовнаго званія юристами и т. п., стоятъ артиллерійскіе полковняки, генералъ-инженеры, капитаны полевыхъ полковъ, сенаторы, камергеры и т. д. Въ спискахъ членовъ россійской академіи слѣдуютъ одни за другимъ имена епископовъ и священниковъ, свѣтскихъ ученыхъ, вышедшихъ изъ духовнаго званія, адмираловъ, гофмейстеровъ, президентовъ коллегій и т. п.

Въ группѣ писателей, соединявшихъ служеніе наукѣ съ общественною дѣятельностью, почетное мѣсто занимаетъ Иванъ Никитичъ Болтинъ (1735 — 1792), пріобрѣвшій громкую, долговѣчную и вполнѣ заслуженную извѣстность трудами своими въ области русской исторіи.

## и. н. болтинъ.

Біографія Болтина. — Литературные труды его. — Леклеркъ. — Болтинъ, какъ писатель. — Оцънка его произведеній. — Дъятельность Болтина въ россійской академіи.

I.

И. Н. Болтинъ служитъ блестящимъ представителемъ русской науки въ восемнадцатомъ столетіи. Въ произведеніяхъ Болтина ярко обнаруживается и сила его ума и таланта и современное ему состояніе русской образованности. Онъ быль воспитань не школой, а самою жизнью; умственная пытливость соединялась въ немъ съ дъйствительнымъ знаніемъ Россіи; работая въ области отечественной исторіи, онъ ясно понималь и значеніе прошедшаго и живыя потребности настоящаго. Съ самыхъ раннихъ льть поставленный въ прямыя, непосредственныя отношенія къ обществу, онъ пріобръль ту чуткость въ пониманіи нуждъ и настроенія общества, которая не вычитывается изъ книжекъ. Житей ская обстановка давала ему возможность удовлетворять врожденной ему любознательности, и вмёстё съ тёмъ опредёляла до нёкоторой степени кругъ его познаній — выборъ техъ произведеній европейской мысли, которыя, въ большей или меньшей степени, прямо или косвенно, отразились впоследствии и на его литературной деятельности. При основательномъ знакомстве съ идеями и стремленіями, господствовавшими въ западной Европъ, онъ остался вполнъ русскимъ человъкомъ, ръзко отличаясь отъ многихъ своихъ отечественниковъ, воспитанныхъ за границею или хотя и въ Россіи, но совершенно на иностранный ладъ. Болтинъ и началь, и продолжаль, и довершиль свое образование въ Россіи, посъщая и изучая различные края Россіи, и вступая въ сношенія съ различными слоями русскаго общества и народа.

Чемъ важнее значение Болтина въ истории русской литературы и образованности, темъ естественнее желать возможно большаго количества точныхъ и подробныхъ сведений, относящихся къ жизни и деятельности этого замечательнаго человека.

Такое желаніе одущевляло уже первыхъ нашихъ библіографовъ; но для осуществленія его встрівчались уже и тогда чрезвычайныя затрудненія. Одна изъ главныхъ причинъ подобныхъ затрудненій заключается въ той печальной истинь, что, говоря словами трудолюбиваго изыскателя нашей литературной старины, мы ленивы и нелюбопытны. Писатели наши исчезають съ лица земли, оставляя недолгій слідт въ воспоминаніяхъ современни. ковъ, и для позднъйшихъ покольній остаются только книги писателей, а не ихъ живые образы. О человъкъ, такъ много сдълавшемъ для русской науки, съ такимъ одушевленіемъ и талантомъ писавшемъ о вещахъ, близкихъ уму и чувству мыслящихъ людей Россіи, русское общество забыло едва-ли не въ ту же минуту, какъ гробъ покойнаго опущенъ былъ въ могилу. Черезъ нъсколько латъ посла его кончины, потребовались большія усилія, чтобы добыть хотя самыя краткія о немъ свідінія. Собирая матеріалы для словаря русскихъ писателей, и приступивъ къ его изданію, митрополить Евгеній быль на первыхь же порахь задержань въ работь своей отсутствіемъ свыдыній о Болтинь. Объ одномъ изъ первыхъ выпусковъ своего капитальнаго труда Евгеній пишеть: «Думаю, не скоро отдълаю, ибо заботитъ меня статья Болтинг»... «Мучить меня Болтинъ», — говорить Евгеній въ слідующемь письмѣ по тому же поводу 51).

Какъ ни малочисленны свѣдѣнія, добытыя Евгеніемъ, составленная имъ статья о Болтинѣ, сохраняетъ до сихъ поръ все свое значеніе 52). Послѣдующіе библіографы только повторяли Евгенія, дѣлая въ статьѣ его самыя незначительныя и притомъ невсегда удачныя перемѣны. О степени неточности біографическихъ данныхъ можно судить по слѣдующимъ образцамъ. Одни говорятъ неопредѣленно, что Болтинъ родился около 1737 года; другіе весьма опредѣленю указываютъ не только годъ, но и день рожденія, именно 1-го января 1735 года. Мѣсто рожденія обозначается самымъ страннымъ образомъ: оказывается, что Болтинъ родился въ Псковской губерніи, въ С.-Петербургѣ, близъ Казани 53)...

Если трудно было собирать сведенія, такъ сказать, по горячимъ слъдамъ, когда еще жили и дъйствовали современники нашего писателя, лично его знавшіе и бывшіе съ нимъ въ сношеніяхъ, то во сколько разъ трудние это теперь, по прошествія чуть не цёлаго столётія. Единственными источниками могуть служить данныя, упалавшія въ различныхъ архивахъ, и добываемыя также съ большими затрудненіями. Въ надеждѣ найти подобнаго рода данныя, мы обращались къ различнымъ собраніямъ рукописей восемнадцатаго стольтія; мы искали свъдъній о Болтинъ: въ государственномъ архивъ и въ императорской публичной библіотекъ, въ Петербургъ; въ архивъ военной коллегіи, находящемся въ Москвъ; въ московскомъ архивъ министерства юстиціи; въ московскомъ главномъ архивѣ министерства иностранныхъ дёль; въ мёстныхъ архивахъ, какъ напримёръ, въ архивѣ конногвардейскаго полка и т. д. Само собою разумѣется, что важнымъ источникомъ служили для насъ произведенія Болтина, въ которыхъ раскрываются особенности его какъ писателя, и сверхъ того разсѣяны нѣкоторыя черты и для его біографіи.

Иванъ Никитичъ Болтинъ происходилъ изъ древняго дворянскаго рода, начало котораго старинныя родословныя относятъ, какъ водится, къ знатнымъ выходцамъ изъ большой орды. Одинъ изъ нихъ, мурза Кутлубага, переселился въ началѣ пятнадцатаго столѣтія въ Россію, принялъ православную вѣру, и при крещеніи названъ Георгіемъ — «имя ему Георгій, прозвища Юрья». У Юрія былъ сынъ Михайло Болтъ — «у Юрья сынъ Михайло, прозвища Болта»: отъ него и пошелъ дворянскій родъ Болтиных.

Въ половинъ шестнадцатаго стотътія, по указу царя и великаго князя Ивана Васильевича, вельно было выбрать изъ всъхъ породовъ лучшихъ слугъ тысячу человѣкъ и испомѣстить ихъ около Москвы въ ближнихъ городахъ. Въ числѣ испомѣщенныхъ упоминаются и Болтины. Въ семнадцатомъ столѣтіи нѣкоторые изъ Болтиныхъ были воеводами въ различныхъ мѣстахъ Россіи. Особенно выдается, по своей дѣятельности, воевода Баимъ Болтинъ, потрудившійся съ большимъ успѣхомъ и на военномъ, и на административномъ, и на дипломатическомъ поприщѣ. Онъ былъ и головою у стольниковъ и у стряпчихъ, и воеводою въ Тобольскѣ, и посломъ въ Даніи, и водилъ ратныхъ людей противъ непріятеля и т. п. При царѣ Михаилѣ Федоровичѣ Баимъ, бу-дучи полковымъ воеводою, взялъ Новгородъ Сѣверскій и множество плѣнниковъ, и за ту службу пожалованъ государскимъ жалованьемъ: дана ему шуба соболья подъ золотомъ, да кубокъ, да придачи къ помѣстнымъ и денежнымъ окладамъ 54).

Отецъ Ивана Никитича Болтина Никита Борисовичъ (1672—1738) служилъ стольникомъ, какъ и значился онъ въ боярскихъ спискахъ. По ближайшему къ тому времени свидѣтельству Котошихина, обязанность стольниковъ состояла въ томъ, чтобы служить за царскимъ столомъ, разнося кушанья и напитки во время торжественныхъ обѣдовъ, когда цари наши угощали бояръ, властей и иноземныхъ пословъ. Но кругъ дѣятельности ихъ простирался далеко за предѣлы царскихъ столовыхъ. По тому же самому свидѣтельству, стольники опредѣляемы были по воеводствамъ для сыскныхъ дѣлъ, для боярскихъ смотровъ ит. п. Иные стольники сидѣли въ московскихъ приказахъ, другіе— у пословъ въ приставахъ. Стольниковъ отправляли и заграницу, въ качествѣ русскихъ пословъ или ихъ товарищей 55).

Стольникъ Никита Борисовичъ Болтинъ выбранъ былъ въ золотую палату въ начальные люди, числился капитаномъ и служилъ въ кригскомисаріатѣ комисаромъ. Онъ владѣлъ многими помѣстьями; за нимъ считалось большое количество крестьянскихъ дворовъ и въ Арзамасѣ, и въ Нижнемъ, и въ Муромѣ, и на Рязани, и на Алаторѣ. Недвижимыя имѣнія находились въ разныхъ мѣстахъ: въ алатырскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ Пьянѣ, село.

Жданово; да на рѣкѣ Сухой Медянѣ село Боголюбовское, Болтинко тожъ; да въ пензенскомъ уѣздѣ, на рѣкѣ Хопрѣ деревня Ивановка и т. д. 56). Никитѣ Болтину дано было мѣсто для постройки дома въ Петербургѣ, на Васильевскомъ островѣ; но онъ медлиль постройкою, вслѣдствіе чего попалъ въ число лицъ, къ которымъ относилась угроза, что если они не произведутъ постройки безоплошно, то ихъ недвижимыя имѣнія взяты будутъ безотложно 57).

Село Жданово, алатырскаго увада, состояло когда-то за Жданомъ, мурзою Мустафинымъ, и впослъдствіи перешло въ родъ Болтиныхъ— къ дъду Ивана Никитича, Борису Иванисовичу. Есть основаніе предполагать, но отнюдь не утверждать, что село Жданово было родиною нашего писателя, а какъ Алатырь принадлежалъ первоначально къ казанской губерніи, то этимъ отчасти объясняется извъстіе, что Иванъ Никитичъ Болтинъ родился около Казани, какъ приписано собственноручно Евгеніемъ въ черновомъ экземпляръ его словаря.

По св'єд'єніямъ, заслуживающимъ наибольшаго дов'єрія, Ив. Ник. Болтинъ родился въ начал'є 1735 года. Митрополитъ Евгеній говоритъ положительно, что Болтинъ родился 1 го января 1735 года 58). Этому не противор'єчитъ и показаніе самого Болтина, который, при поступленіи на службу въ начал'є февраля 1751 года, заявилъ, что ему отъ роду шестнадцать л'єтъ. Въ полковыхъ спискахъ 1762 года Болтину значится 27 л'єтъ.

Еще ребенкомъ Болтинъ лишился отца, и остался на попеченіп матери. Мать его, Дарья Алексѣевна, рожденная Чемоданова, три раза была замужемъ, и пережила всѣхъ трехъ мужей. Отца Ивана Никитича она называла, въ офиціальныхъ актахъ, своимъ среднимъ мужемъ. Первымъ мужемъ ея былъ Петръ Михайловичъ Дубенскій, сержантъ с.-петербургскаго пѣхотнаго пол-

ка. По смерти Дубенскаго, Дарья Алексъевна вышла за Никиту Борисовича Болтина, а по смерти его — за маіора, переименованнаго потомъ въ надворные совътники, Ивана Егоровича Кроткаго <sup>59</sup>). Вотчимъ Болтина Кроткой (или Кротковъ) велъ жизнь безпорядочную, предавался кутежу, и привлекалъ къ оргіямъ и своего пасынка, заставляя его, во время пирушекъ, пъть вмъстъ съ дворнею разгульныя пъсни и т. п. Живя въ Петербургъ, Кротковъ надълалъ столько долговъ, что, спасаясь отъ нихъ, притворился покойникомъ, и выталь изъ Петербурга въ гробу <sup>60</sup>). Но, къ великому счастью, примъръ вотчима не произвелъ гибельнаго дъйствія на пасынка.

Первоначальное образованіе Болтинъ получилъ дома, а не въ частныхъ пансіонахъ и не въ кадетскомъ корпусѣ, какъ говорять его біографы. Ни малѣйшихъ слѣдовъ пребыванія Болтина въ корпусѣ не открыли намъ поиски въ тамошнемъ архивѣ. Въ числѣ воспитанниковъ сухопутнаго шляхетнаго корпуса первой половины восемнадцатаго столѣтія встрѣчается Болтинъ, но не Иванъ, а Дуксъ (Евдоксій?). Не смѣшали ли Ивана Никитича Болтина съ его однофамильцемъ или же не явилось ли это извѣстіе единственно вслѣдствіе того, что многіе изъ нашихъ писателей прошлаго столѣтія воспитывались въ сухопутномъ шляхетномъ корпусѣ.

Въ дом' родительскомъ ооучался Болтинъ русской грамоть, читать и писать, а также ариеметик и французскому языку. Съ такимъ запасомъ свъдъній явился шестнадцатильтній юноша на судъ полковыхъ штабовъ, т. е. высшихъ чиновъ конногвардейскаго полка. Въ архив этого полка сохранился любопытный въ біографическомъ отношеніи документъ — прошеніе Болтина объ опредъленіи на службу 61):

— Всепресвѣтлѣйшая, державнѣйшая, великая государыня императрица Елисаветъ Петровна, самодержица всероссійская, государыня всемилостивѣйшая.

Бъетъ челомъ недоросль изъ шляхетства Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ, а о чемъ, тому следуютъ пункты.

1.

Вашему императорскому величеству лейбъ-гвардіи въ конномъ полку служатъ свойственники мои, а я, нижайшій, до сего времени находился въ домъ своемъ, и своимъ коштомъ обучался ариометикъ и пофранцузски.

2.

А нынѣ я, нижайшій, пришелъ въ возрасть, и желаю служить вашему императорскому величеству въ помянутомъ же лейбъ-гвардіи конномъ полку рейтаромъ, во всемъ на собственномъ своемъ содержаніи.

И дабы высочайшимъ указомъ вашего императорскаго величества повельно было меня, нижайшаго, въ оный лейбъ-гвардіи конный полкъ въ рейтары за комплетъ на собственное свое содержаніе опредълить.

Всемилостивъйшая государыня! Прошу вашего императорскаго величества о семъ моемъ прошеніи милостивое ръшеніе учинить. Февраля дня 1751 году. Къ поданію надлежитъ лейбъ-гвардіи коннаго полка въ полковую канцелярію. Челобитную писалъ того-жъ полку писарь Михайло Галкинъ.

По пунктамъ подпись: «Къ сей челобитной Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ руку приложилъ». Сверху помѣтка: «Подана февраля 6 дня 1751 г.».

Полковой штабъ призналъ Болтина годнымъ для поступленія въ рейтары, т. е. въ рядовые, вслѣдствіе чего состоялось слѣдующее опредѣленіе: «По указу ея императорскаго величества лейбъ-гвардіи коннаго полку полковая канцелярія приказала: по поданной сего февраля 5 дня лейбъ-гвардіи коннаго полку въ полковую канцелярію на всевысочайшее имя ея императорскаго величества челобитной недоросля Ивана Никитина сына Болтина, который, по усмотрѣнію полковыхъ штаповъ, явился въ рейтарахъ быть годенъ, и отъ роду имѣетъ 16 лѣтъ, въ лейбъ-гвардіи конный полкъ за комплетъ во всемъ на собственное свое содержаніе въ роту пятую причислить, и написать въ списокъ, и о вѣрной

ея императорскому величеству службѣ привести его къ присятѣ по указу, и обучать его военной экзерцицы противъ прочихъ рейтаръ; и о томъ въ полкъ предложить приказомъ, а для вѣдома о томъ опредѣленіи его лейбъ-гвардіи въ конный полкъ — правительствующаго сената въ герольдмейстерскую контору сообщить промеморіею. Февраля 7 дня 1751 году» 62). Постановленіе это подписано: графомъ Алексѣемъ Разумовскимъ, княземъ Петромъ Черкасскимъ и секундъ-маіоромъ Григоріемъ Корфомъ. Графъ Разумовскій состоялъ подполковникомъ коннаго полка; званіе полковника носила, какъ извѣстно, императрица. Командовалъ полкомъ князь Черкасскій, бывшій тогда маіоромъ.

Конная гвардія, учрежденная при императрицѣ Аннѣ Ивановет изъ такъ-называемаго лейбъ-регимента, привлекала къ себ'т цв'тть нашей молодежи. На первыхъ порахъ изъ 850 рейтаровъ или рядовыхъ 700 принадлежали къ дворянскому сословію. Служба въ конной гвардіи была заманчива по своей блестящей обстановкъ, по близости ко двору и пепосредственнымъ сношеніямъ сълицами, заправлявшими тогда ходомъ общественныхъ дълъ. Офицеры конной гвардіи участвовали во всёхъ придворныхъ торжествахъ, занимая въ нихъ особенно видныя мъста; были неизбѣжными и желанными посѣтителями куртаговъ; сопутствовали высочайшимъ особамъ во время путешествій ихъ изъ Петербурга въ Москву и въ другія міста Россіи и т. п. По воцареніи своемъ, Екатерина II вытахала изъ Петербурга въ сопровожденій конногвардейскаго конвоя, и въ тотъ же день вызвала къ себъ въ Петергофъ весь конногвардейскій полкъ. На офицеровъ конной гвардіи возлагались весьма важныя порученія какъ по внутреннимъ дѣламъ, такъ и по внѣшнимъ. Имъ оказывалось большое довъріе, и давались обширныя полномочія; они принимали участіе въ дёлахъ судебныхъ и административныхъ, производили следствія надъ лицами, занимавшими высокія места въ государственной службъ, и неръдко являлись представителями Россіи заграницею, находясь въ качеств в дворяни посольства при различныхъ иностранныхъ дворахъ.

Правительство выражало желаніе, чтобы въ гвардію поступало какъ можно больше родовитыхъ дворянъ, обладающихъ значительными матеріальными средствами; при этомъ принималась въ соображеніе и внѣшняя представительность. Предписано было произвести смотры по полкамъ, и выбравъ изъ дворянскихъ дѣтей тѣхъ, кто покрасивѣе, порослѣе и позажиточнѣе, перевести ихъ въ гвардію — «всѣхъ дворянскихъ дѣтей изъ гарнизону разобрать, и которыя изъ нихъ лѣтами еще молоды и собою возрастныя и взрачныя, и хотя кто и невеликаго роста, да пожиточенъ, таковыхъ выслать для опредѣленія въ полки гвардіи» 63). Въ полковыхъ спискахъ конной гвардіи тщательно отмѣчались и рость служащихъ и ихъ состояніе. Въ нѣкоторыхъ изъ уцѣлѣвшихъ списковъ значится о Болтинѣ: высота 2 аршина 7 вершковъ, 6 осьмыхъ; крестьянъ мужескаго пола 9СО.

Изъ этихъ списковъ и изъ другихъ бумагъ, уцѣлѣвшихъ въ конногвардейскомъ архивѣ, видно; что Болтинъ былъ женатъ и и имѣлъ одну дочь. Болтинъ женился весьма рано, въ самыхъ молодыхълѣтахъ. Жена его, Ирина Осіевна, рожденная Пустошкина, была дочь новгородскаго помѣщика, коллежскаго асессора Осіи Ивановича Пустошкина <sup>64</sup>). Братъ ея, Пустошкинъ, былъ сѣвскимъ воеводою; о немъ не разъ упоминаетъ Добрынинъ въ своихъ запискахъ.

Почти восемнадцать лѣтъ прослужилъ Болтинъ въ конной гвардіи, и втеченіе этого времени прошелъ довольно длинный рядъ военныхъ чиновъ и должностей, отъ рейтара до подпоручика.

Въ 1751 году Болтинъ вступилъ въ конную гвардію рейтаромъ..

Въ 1755 году произведенъ капраломъ.

- » 1758 » » гефрейтг-капраломг.
- » 1759 » , » каптенармусомг.
- » 1761 » » квартермистром в вицевахмистром.
- Въ 1762 » вахмистромъ.

Въ 1764 году произведенъ аудиторомъ.

» 1765 » » подпоручикомг.

Въ 1768 году вышелъ въ отставку съ званіемъ премьеръмаіора арміи <sup>65</sup>).

Служа въ полку, и исполняя различныя служебныя обязанности, Болтинъ завѣдывалъ складами строительныхъ матеріаловъ, наблюдалъ за производствомъ работъ, а втеченіе нѣкотораго времени находился при конскихъ заводахъ конной гвардіи. Управленіе ими сопряжено было съ большими затрудненіями, и требовало большаго умѣнья и неутомимой дѣятельности. Заводы эти содержались на суммы, поступавшія въ полкъ изъ его обширныхъ имѣній. Конной гвардіи принадлежали два города: Батуринъ и Ямполь, тридцать три села, разныя деревни и слободы и т. д. Когда Батуринъ отданъ былъ гетману Разумовскому, конная гвардія должна была перевести заводъ свой въ другое мѣсто. Послѣ долгихъ розысковъ и осмотровъ выбрано двадцать семь селъ въ казанской и воронежской губерніяхъ, и для содержанія завода приписано къ конной гвардіи болѣе двѣнадцати тысячъ крестьянъ 66).

Служба въ конной гвардіи сблизила Болтина съ его знаменитымъ однополчаниномъ, быстро возвышавшимся на его глазахъ—съ Григоріемъ Александровичемъ Потемкинымъ. Въ одинъ годъ съ Болтинымъ Потемкинъ произведенъ и въ гефрейтъ-капралы и въ каптенармусы. Впрочемъ, Потемкинъ получалъ полковые чины съ правомъ оставаться въ московскомъ университетѣ; присяга Потемкина на чинъ каптенармуса прислана изъ университета. Въ полкъ Потемкинъ явился въ 1761 году, и пробылъ въ немъ до 1768 года. Онъ отчисленъ отъ полка въ одинъ годъ и даже въ одинъ мѣсяцъ съ Болтинымъ. Потемкинъ навсегда сохранилъ расположеніе къ своему старому товарищу: ходатайствовалъ объ опредѣленіи его на службу, призывалъ его къ себѣ, давалъ ему различныя порученія, принималъ постоянное участіе не только въ самомъ Болтинѣ, но и въ его семействѣ, въ его родственникахъ и свойственникахъ.

Въ ноябрѣ 1768 года Болтинъ вышелъ изъ конно-гвардейскаго полка, а въ іюлѣ 1769 года онъ снова поступилъ на службу, котя и другаго рода: опредѣленъ директоромъ васильковской таможни. Васильковъ — уѣздный городъ кіевской губерніи, находящійся въ тридцати семи верстахъ отъ Кіева. Въ тѣ времена существовала тамъ таможня, на границѣ русскихъ владѣній съ польскими; ѣхавіпіе на бердичевскую ярмарку и въ другія торговыя мѣста должны были брать пропускъ изъ васильковской таможни и т. д. Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, въ числѣ «достопамятныхъ мѣстъ обширной россійской имперіи» считался «Василковъ городокъ, по ту сторону Кіева; на польской границѣ, принадлежащій къ кіевопечерской лаврѣ; въ ономъ есть пограничная таможня» 67).

Въ управленіи васильковскою таможнею Болтинъ обнаружиль много энергіи и распорядительности. Особенно памятна дъятельность его въ тяжкую пору эпидеміи, свиръпствовавшей втеченіе двухъ льтъ. Большихъ усилій требовалось для того, чтобы охранить отъ заразы окраину, гдв перебывало въ это опасное время множество пробажихъ и прохожихъ, стекавшихся туда изъ различныхъ и частью уже зараженныхъ мъстъ. Бороться съ эпидеміею было т'ємъ трудніе, что со всієхъ сторонъ открывался ей свободный доступъ; ни о какихъ предосторожностяхъ, карантинахъ и т. п. не было и помину. Несмотря на всѣ неблагопріятныя условія, Болтинъ своею неусыпною заботливостью и своими благоразумными м'трами достигъ того, что никто изъ лицъ, ввъренныхъ его попеченію, не сдълался жертвою эпидемін 68). Главная таможенная канцелярія, будучи «крайне довольна» и мѣрами Болтина противъ эпидеміп, и его службою вообще, ходатайствовала чрезъ своего начальника графа Миниха, о награжденіи достойнаго директора васильковской таможни чиномъ надворнаго советника. Чрезвычайно долго тянулось это дёло: въ 1773 году Болтинъ былъ представленъ къ чину надворнаго совътника, и только въ 1779 году получилъ этотъ чинъ.

Дальнейшее движение по службе Болтина произошло при не-

песредственномъ участіи Потемкина. По просьбѣ Потемкина, Болтинъ опредѣленъ въ главную таможенную канцелярію. Секретарь императрицы Турчаниновъ писалъ генералъ-прокурору 27-го мая 1779 года: «Ея императорскому величеству угодно было по просьби князя Григоръя Александровича опредѣлить въ главную надъ таможенными сборами канцелярію господина Болтина, бывшаго предъ симъ въ васильковской таможнѣ директоромъ. Но какъ учиненное въ правительствующемъ сенатѣ опредѣленіе о производствѣ его въ надворные совѣтники еще не вышло къ исполненію, то его свътлость и поручилъ мню покорный ше просить о поспъшеніи тьмъ опредъленіемъ въ чувствительствишее его одолженіе» <sup>69</sup>).

Благодаря Потемкину, получали мѣста и средства для жизни люди, близкіе къ Болтину по родственнымъ отношеніямъ, какъ можно судить по слѣдующему письму жены Болтина къ Потемкину, 10-го января 1784 года <sup>70</sup>):

## Свѣтлѣйшій князь,

## Милостивый государь!

За милостивый вашей свѣтлости отзывъ на поданное отъ меня прошлаго года покорнѣйшее письмо желала я сама персонально нижайшую мою благодарность принести; но, по несчастію, не могла сыскать удобнаго къ тому случаю. Однакожъ великость чувствительности оныя въ сердцѣ моемъ безъ уменьшенія осталась. И сія-то самая вашей свѣтлости милость ко мнѣ и теперь даетъ мнѣ дерзновеніе о томъ же самомъ дѣлѣ нижайшую просьбу мою принести. Зять мой Мезенцовъ противъ желанія его отставленъ съ половиннымъ жалованьемъ, пока опредѣленъ будетъ къ мѣсту. Не имѣя, кромѣ жалованья, доходу ни копѣйки, а ктому жъ и бывъ еще долженъ, остался на 900 рубляхъ съ женою и семерыми дѣтьми, коимъ не токмо приличнаго дать воспитанія, но и прокормить доходитъ нечѣмъ. Въ такомъ несчастномъ ихъ положеніи подать имъ помощи я никакъ не въ состоя-

ніи, и надежды другой нётъ, какъ на милость и великодушіе вашей свѣтлости. Довершите, милостивый государь, милостивое ваше обѣщаніе опредѣленіемъ его къ мѣсту, отъ котораго бъ онъ получая жалованье, могъ жену и дѣтей своихъ содержать, и заставьте ихъ всѣхъ обязанными быть вашей свѣтлости всѣмъ своимъ благоденствіемъ и, можно сказать, жизнію, ибо въ теперешнемъ ихъ состояніи оная имъ въ тягость. Моя жъ благодарность и искреннѣйшая приверженность къ особѣ вашей не прежде кончится, какъ съ жизнію моею.

Вашей свътлости,

милостивый государь, покорнъйшая ко услугамъ Арина Болтина.

Въ день закрытія главной таможенной канцеляріи Болтинъ получилъ чинъ коллежскаго совѣтника, и въ тоже время, именно 24-го октября 1780 года, положено производить Болтину, присутствовавшему въ бывшей главной канцеляріи, жалованье изъ таможенныхъ сборовъ впредь до помѣщенія къ дпламъ 71).

Недолго пришлось Болтину оставаться не у дплз. По докладу генералъ-прокурора князя Александра Алексвевича Вяземскаго, повельно было, 15-го марта 1781 года, находящагося не у дълъ коллежскаго совътника Ивана Болтина опредълить въ прокуроры военной коллегіп 72).

Въ военной коллегіи Болтинъ состояль до самой смерти своей, нѣсколько лѣтъ въ должности прокурора и нѣсколько лѣтъ въ званіи члена. Роль не только члена военной коллегіи, но и прокурора ея была въ тѣ времена довольно безцвѣтною, и въ большинствѣ случаевъ исходъ дѣла зависѣлъ не отъ свободнаго обсужденія ихъ равноправными членами коллегіи, а отъ воли главнаго начальника, особенно если во главѣ учрежденія стоялъ такой вліятельный человѣкъ, какъ князь Потемкинъ. Указы объявлялись коллегіи ея президентомъ; доклады государынѣ дѣла-

лись то отъ военной коллегіи, то лично отъ президента ея, князя Потемкина. Большинство дёлъ, производившихся въ коллегіи, касалось: формированія полковъ; различныхъ распоряженій по продовольствію армін; производства на бригадирскія, премьеръмаіорскія и разныя другія вакансій; перевода изъ гарнизона, увольненія вовсе изъ военной службы и т. п. Присылаемыя въ военную коллегію жалобы и доносы препровождались въ учреждаемыя по этому поводу комиссіи воинскаго суда. Въ делахъ подобнаго рода разсеяно много черть, рисующихъ тогдашніе нравы и общественные порядки. Казначей въ польскомъ корпусъ Фитингофъ судился за раздачу въ долгъ разнымъ чинамъ казенныхъ денегь 44,219 червонныхъ, вътомъ числѣ генералъ-маіору, впоследствій сенатору и генераль-поручику, Чернышеву 3,615, графу Юрью Сологубу 12,600 червонцевъ и т. д. Генералъ Борзовъ называлъ себя въ разговоръ съ подчиненными государемъ, и говорилъ, что онъ можетъ виновныхъ вѣшать. Полковникъ Мекнобъ испросилъ у Борзова разрѣшенія говорить съ нимъ не какъ съ командиромъ, а какъ съ партикулярнымъ челов комъ, и получа на это позволеніе, плюнулъ ему въ лицо, поясняя, что онъ сдёлаль это для того, чтобы жалоба его скорве дошла къ высшему начальству и т. д. 73).

На основаніи данныхъ, находящихся въ архивѣ военной коллегіи, а также и въ московскомъ архивѣ министерства юстиціи, могутъ быть исправлены свѣдѣнія, относящія къ Болтину, и считавшіяся вполнѣ достовѣрными, но въ дѣйствительности неточныя. О службѣ Болтина въ военной коллегіи находятся въ первыхъ источникахъ слѣдующія свѣдѣнія.

28-го іюля 1783 года Болтинъ произведенъ въ бригадиры съ оставленіемъ въ должности прокурора въ военной коллегіи.

12-го февраля 1786 года онъ пожалованъ въ генералъмаіоры, также съ оставленіемъ въ должности прокурора военной коллегіи.

24-го ноября 1788 года онъ назначенъ присутствовать въ военной коллегія, т. е. получилъ званіе члена этого учрежденія <sup>74</sup>).

Будучи прокуроромъ военной коллегіи, Болтинъ, сверхъ прямыхъ своихъ обязанностей, исполнялъ различныя служебныя порученія, какъ напримѣръ, завѣдывалъ нѣкоторое время дѣлами главной провіантской канцеляріи 76).

Провіантская часть составляла тогда, какъ и впоследствін, больное місто военнаго відомства. Поглощая огромныя суммы, и требуя бдигельнаго надзора и добросовестности, отрасль эта служила камнемъ преткновенія и при выборѣ лицъ, и при составленіи бюджетовъ, и во многихъ другихъ случаяхъ. Чтобы свести концы съ концами, надо было закрывать глаза передъ цълымъ рядомъ произвольныхъ мъръ, незаконныхъ сдълокъ и злоупотребленій. Случалось, что суммы, забираемыя для заготовленія провіанта и фуража, исчезали безследно, и нельзя было отыскать виноватаго. Самая попытка добиться истины требовала значительной доли гражданского мужества при неизбъжномъ столкновеніи съ лицами, занимавшими высокое положеніе въ обществъ. Обыкновенно виноватыми оказывались лица второстепенныя и третьестепенныя. Исключенія были рѣдки. Къ числу этихъ довольно редкихъ явленій принадлежитъ протестъ, поданный Болтинымъ, возлагавшимъ всю вину и отвътственность на главнаго начальника провіантскаго управленія. Генералъ-провіантмейстеръ Хомутовъ представилъ военной коллегіи, что гораздо выгоднее при закупкъ хлъба обращаться не къ барышникамъ и перекупщикамъ, а къ кунцамъ, которые торгуютъ хлѣбомъ «и весь обрядъ въ тонкость знаютъ». Выборъ его палъ на купца Толченова, который изъявилъ готовность доставить въ казну хльбъ дешевле провіантскихъ комиссіонеровъ. Военная коллегія отвѣчала, что если онъ добросовѣстно исполнитъ принимаемое обязательство, то за трудъ свой получить награду. Толченовъ, разсчитывавшій получить награду впередъ, и обманувшійся въ своемъ разсчетъ, отказался отъ поставки хлъба. Послъ долгихъ настояній и упрашиваній, Толченовъ снова согласился на подрядъ, и съ перваго же раза доказалъ, что онъ «весь обрядъ въ тонкость знаетъ»: взялъ на заготовленіе фуража и провіанта казенныхъ денегъ 22,500 рублей, но никакого провіанта и фуража не представилъ, а объявилъ себя несостоятельнымъ. По мнѣнію Болтина, единственнымъ виновникомъ во всемъ этомъ дѣлѣ является генералъ-провіантмейстеръ, отъ котораго исходили всѣ распоряженія, и который болѣе, нежели кто-либо другой, обязанъ былъ удостовѣриться въ надежности того, кому ввѣрялись казенныя суммы. Суть отзыва Болтина заключается въ томъ, что нельзя карать подчиненныхъ за вину начальника. Въ приговорѣ своемъ по этому дѣлу военная коллегія руководствовалась мнѣніемъ Болтина <sup>76</sup>).

Да и нельзя было не дорожить мнѣніями человѣка, по собственному долгому и горькому опыту извѣдавшаго тогдашніе наши административные и судебные порядки.

Болтинъ неоднократно былъ вовлекаемъ въ различныя тяжбы какъ по казеннымъ, такъ и по своимъ частнымъ дѣламъ. Владѣя нѣсколькими помѣстьями, продавая одни изъ нихъ, закладывая другія и пріобрѣтая новыя, Болтинъ принималъ участіе въ различныхъ предпріятіяхъ, требовавшихъ большихъ расходовъ, входилъ въ соглашеніе и заключалъ условія и съ частными лицами, и съ казною и т. п. На него поступали жалобы о взысканіи той или другой суммы, о несоблюденіи того или другаго обязательства и т. п. <sup>77</sup>).

За Болтинымъ, когда онъ былъ еще капраломъ конногвардейскаго полка, числилось девятьсотъ душъ мужескаго пола. По раздѣльному акту матери своей Болтинъ получилъ недвижимое имѣніе въ пензенскомъ уѣздѣ, въ селѣ Архангельскомъ, Кадада тожъ; да въ арзамасскомъ уѣздѣ, въ селѣ Стексовѣ; да въ симбирскомъ уѣздѣ, въ селѣ Должниковѣ, земли, что явятся по дачамъ и по всякимъ крѣпостямъ, а людей и крестьянъ что есть нынѣ налицо и т. д. 78). У него было имѣніе въ нарвскомъ уѣздѣ 79). Онъ снималъ у казны кинбурнскія соляныя озера, отчисленныя въ собственность предполагавшемуся екатеринославскому университету 80).

По поводу киноурнскихъ озеръ возникла тяжба, которая до-

ходила до сената и до императрицы. Болтинъ, взявши у казны въ свое содержаніе кинбурнскія соляныя озера, переуступилъ ихъ купцамъ Сафонову и Еркову, получивъ отъ нихъ 20,000 рублей наличными деньги и три векселя на 30,000 рублей. Побывавъ на мѣстѣ, купцы нашли условія для себя невыгодными; начались пререканія и завязалось тяжебное дѣло, перебывавшее въ разныхъ присутственныхъ мѣстахъ, и представленное императрицѣ. Екатерина ІІ велѣла Болтину избрать посредника изълюдей почетныхъ и знатныхъ, отдать ему на разсмотрѣніе всѣ бумаги, поступавшія какъ отъ той, такъ и отъ другой стороны, и какъ онъ положитъ, такъ тому и быть. Но дѣло не могло рѣшиться потому, что одинъ изъ противниковъ пропалъ безъ вѣсти. Впослѣдствіи онъ снова появляется на сценѣ, и снова обращается къ разнымъ инстанціямъ съ жалобой на Болтина 81).

Въ должности члена военной коллегіи Болтинъ зав'єдывалъ денежною казною, добросов'єстно исполняя эту обязанность, повидимому довольно трудную и сложную. По смерти Болтина, вс'є суммы, находившіяся въ его распоряженіи, пов'єрены по книгамъ и документамъ, и все оказалось въ совершенной исправности 82).

Служа въ военной коллегіи, Болтинъ довольно часто бралъ отпуски, болье или менье продолжительные, отъ двухъ недѣль до семи мѣсяцевъ 83). По своимъ частнымъ дѣламъ онъ уѣзжалъ въ свои помѣстья, а также и въ Херсонъ. Состояніе здоровья вынуждало Болтина уѣзжать къ сарептскимъ или царицынскимъ водамъ, которыми онъ лѣчился, и которыя имъ описаны. Вообще Болтинъ не могъ похвалиться своимъ здоровьемъ, отъ природы слабымъ: по болѣзни онъ вышелъ изъ конной гвардіи; по болѣзни бралъ отпуски изъ военной коллегіи; по болѣзни же не могъ присутствовать во многихъ изъ академическихъ собраній.

Но не одни только личныя нужды и необходимость поддерживать здоровье заставляли Болтина покидать столицу и иногда надолго. Особенно важна его поъздка въ *Крымъ*, по вызову Потемкина, который былъ тогда сильно озабоченъ устройствомъноваго края, едва только сдълавшагося достояніемъ Россіи. Тре-

бовались люди съ большими способностями, чтобы положить конецъ неурядицамъ, и уничтожить поводы къ многочисленнымъ и справедливымъ жалобамъ и неудовольствіямъ. Для населенія Крыма принимались на первыхъ порахъ мёры насильственныя. принудительныя. Особенно тяжело приходилось нашимъ войскамъ, образовавшимъ, волею или неволею, первый слой русскаго населенія въ містности, враждебной намъ во многихъ отношеніяхъ. По свидътельству лица, отличавшагося высокою честностью и правдивостью, и собиравшаго свёденія на мёстё, по горячимъ следамъ, положение крымскихъ делъ представляется крайне неут вшительнымъ: «Несмотря на глубокую осень, полкамъ приказано было строить землянки вийсто зимнихъ квартиръ. Близъ рѣчекъ устроенныя землянки, въ осенніе дни сдѣланныя, были пагубны для здоровья людей; великое число русскихъ, къ крымскому климату непривыкшихъ, погребено въ иловато-известковую землю. Чума, можетъ быть завезенная, но симъ еще увеличившаяся, довершила истребленіе. Большіе рекрутскіе наборы укомплектовали полки, въ Крыму расположенные. Известія отъ возвращавшихся полумертвыми офицеровъ распространили слухи о тяжести климата. Россіяне ужасались Крыма; но писатели, подстрекая любопытство увеличенными красами, манили въ него, подкрѣпляемые силою великомощнаго боярина.. Принято нам врение населять Крымъ русскими людьми... Со всего государства вельно было собрать солдатскихъ женъ и отправить къ мужьямъ. Подъ присмотромъ привезенныя въ Крымъ женщины, коихъ мужья давно померли, разбираемы были солдатами, коимъ тотчасъ давалась отставка и снабжение отъ казны, лишь объявитъ желаніе поселиться въ Крыму» и т. д. 84). Хотя въ торжественныхъ одахъ и говорилось, что пастухи и земледельцы воспѣваютъ радостныя пѣсни, а у нѣжныхъ матерей и женъ струятся слезы отъ сердечнаго удовольствія, но въ действительности лились другія слезы, и слышались другія речи. Подъ вліяніемъ невзгодъ, испытываемыхъ войсками, сложилась песня, выражающая жалобы на праотца нашего Адама, который обиталь нькогда въ раю, но своимъ неблагоразумнымъ поведеніемъ довелъ до того, что потомки его осуждены на адское мученье, т. е. на житье въ Крыму 85).

Вседержителю Боже нашъ и всесильный Творецъ, Создатель всей твари и словесныхъ овецъ! . Позволь, владыко, хвалу Тебъ воздати И на праотца Адама челобитную подати... Адамъ чрезъ жену лишился пріятнаго раю, Чрезъ что мы лишены отеческого краю... Адамъ по паденію трудно работаль, На что свои лопатки намъ отдалъ. По смерти въ адъ хотя и попался самъ, Но кайнову элость и зависть оставиль намъ... Нынѣ Адамъ со Еввою живетъ въ раю, А насъ оставилъ въ проклятомъ крымскомъ краю; Показалъ намъ, какъ дрова рубить косами И сбирать въ полѣ навозъ нашими руками; День и ночь кизикъ на плечахъ носимъ. О томъ Тя, Господи, и на праотца Адама просимъ. Адамъ служилъ для одного только Бога: Для чего-жъ у насъ явилось земныхъ божковъ много?.. Адамъ обращался нагъ всегда въ трудахъ, Лишились чрезъ что мы сапоговъ и рубахъ; Обносились въ Крыму, и купить денегъ нътъ. И такъ мучимся уже много лътъ. Трудно жить въ Крыму, и счесть не можно. Объявляемъ, Господи, нужду свою неложно... Избави насъ, владыко, отъ многочисленныхъ панковъ, И исторгии насъ отъ вредныхъ ихъ оковъ... О Боже! сіе прошеніе наше милостиво воньми, И насъ отъ Крыма въ число людей пріими... Отъ татаръ и чумы насъ свободи. Въ Россію изъ Крыма насъ изведи

Но какими бы красками ни рисовали намъ тогдашнее положеніе д'єль, нельзя не признать, что присоединеніе Крыма было историческою необходимостью, и справедливо считается однимъ изъ замѣчательпѣйшихъ событій второй половины восемнадцатаго стольтія. Мыслящіе люди этой эпохи выражали убъжденіе, что изъ всёхъ враговъ Россіи самыми упорными и постолнными были татары, съ которыми мы воевали болье семисотъ льть, и втечение этого времени татары насъ обманывали едвали менве семисотъ разъ. Съ гибельнаго нашествія на Русь татаръ-пече нъговъ въ десятомъ столътіи, мы безпрестанно подвергались нападеніямъ этого племени. Послѣ покоренія Казани остался одинъ Крымъ и подвластные ему татары, отъ которыхъ терпъла разореніе и страдала русская земля, особенно южныя области. Одинъ выходъ, одно спасеніе — присоединить къ Россіи Крымъ. Такъ думали и говорили государственные люди Россіи, сподвижники Екатерины II, оставившіе по себѣ славную память въ исторіи 86). Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что Россія, говоря словами Болтина, присоединила Крымъ, не проливши ни одной капли крови, и не издержавъ ни одного рубля. Но однимъ внѣшнимъ присоединеніемъ нельзя было ограничиться. Оно послужило только началомъ великаго труда, который предстоялъ Россіи для увѣнчанія ся блестящей побѣды. Надо было повести дѣло такимъ образомъ, чтобы туземцы поняли и почувствовали перемѣну къ лучшему, и чтобы съ другой стороны русское господство водворилось тамъ на самыхъ прочныхъ основаніяхъ.

Главное управленіе краемъ ввёрено было человёку, который, вмёстё съ Безбородко, заранёе подготовилъ присоединеніе, именно князю Потемкину. Но одинъ въ полё не воинъ. Потемкину пужны были д'вятельные и разумные сотрудники, ясно сознающіе всю трудность положенія д'єла, и способные указать и прим'єнить наибол'є в'єрныя средства для достиженія ц'єли. Потемкинъ избралъ Болтина, и выборъ этотъ представляется во многихъ отношеніяхъ весьма удачнымъ. Знаніе людей и жизни, съ ея св'єтлыми и темными сторонами, съ ея насущными потребностя-

ми, предохраняло Болтина отъ теоретическихъ и всякихъ другихъ увлеченій, а свътлый и образованный умъ его не поддавался узкимъ и своекорыстнымъ соображеніямъ людей практическихъ такъ называемыхъ дъльцовъ.

8-го апрёля 1783 года изданъ манифестъ о присоединеніи Крыма, и въ тоже время Болтинъ дёлается спутникомъ и ревностнымъ сотрудникомъ Потемкина, оставаясь при немъ более полугода. По возвращеніи изъ Крыма, Болтинъ доносилъ генералъ-прокурору, 28-го ноября 1783 года: «бывъ уволенъ отъ вашего сіятельства съ его свётлостью генералъ-аншефомъ князъ Григорьемъ Александровичемъ Потемкинымъ, отправлявшимся отсюда нынёшняго года въ началё апрёля мёсяца въ Крымъ, и находясь во все сіе время при немъ, и исправляя по приказаніямъ его разнъя мню порученности, на сихъ дняхъ возвратился сюда, и сего ноября 27 дня въ правленіе должности моей вступилъ» 87).

Потемкинъ впрочемъ очень медленно подвигался къ Крыму. Апръль онъ провелъ въ Полоцкъ, въ помъстъ своемъ Дубровнъ, и въ другихъ мъстахъ, весьма далекихъ отъ Крыма. Въ мат и въ іюнт онъ жилъ въ Херсонъ. А Екатерина ждала не дождалась, когда онъ прітдетъ наконецъ въ Крымъ. Теряя терпъніе, Екатерина писала Потемкину, что она думала, что Крымъ будетъ занятъ никакъ не позже мая, а вотъ уже іюль, и она столько же знаетъ о Крымъ, какъ и папа римскій. Только въ іюль Потемкинъ достигъ до Крыма; но оставался тамъ не особенно долго. Въ концъ августа и въ сентябръ онъ былъ въ Кременчугъ, потомъ въ Нѣжинъ и т. д.

Ко времени пребыванія Болтина въ Крыму и при Потемкинѣ, т. е. къ 1783 году, относится цѣлый рядъ мѣръ для населенія и устройства края, для водворенія въ немъ торговли и промышленности, а также для привлеченія мѣстныхъ жителей къ участю въ общественной дѣятельности.

Изъ лагеря при Карасубазарѣ Потемкинъ писалъ императрицѣ, 30-го іюля 1783 года: «Всемилостивѣйшая государыня!

Въ настоящемъ упражненіи моемъ объ утвержденіи порядка и благоустройства въ крымской области, входя въ разсмотрѣніе, какіе комерція здѣшняя имѣетъ успѣхи, нахожу я, что количество отпускаемыхъ отсюда товаровъ несравненно по цѣнѣ менѣе ввозимыхъ. Главные продукты крымскіе: пшеница и соль, долженствующіе обогатить сію область, мѣняются на сукно, матеріи и разныя мелочи. Деньги потому здѣсь рѣдки, и недостатокъ въ оныхъ примѣтенъ. Польза будетъ ощутительная, если учрежденіемъ въ семъ краѣ фабрикъ отнимется у иностранцевъ способъ пользоваться однимъ всею прибылью торговли. Я пріемлю смѣлость всеподданнѣйше доложить Вашему Императорскому Величеству, не позволите-ли, всемилостивѣйшая государыня, ямбургскую суконную фабрику перевесть въ здѣшнее сосѣдство къ доставленію такимъ образомъ нужнаго Крыму снабженія изъ дому» 88).

Екатерина отвѣчала на это: «Заведеніе фабрики суконной въ Крыму, такъ какъ и разныхъ другихъ рукодѣлій, я признаю весьма полезнымъ и нужнымъ; но желательно было бы, чтобъ основаніе ихъ могло имѣть мѣсто безъ уничтоженія того, что уже здѣсь заведено. Я однакожъ прикажу директору экономіи Энгельгардту отправить къ вамъ нѣсколько мастеровыхъ, буде ихъ можно удѣлить изъ ямбургской фабрики, и особливо еще буде найдутся желающіе туда переселиться. Между тѣмъ мастеровъ можно выписать изъ чужихъ краевъ, въ чемъ министры мои, въ тѣхъ мѣстахъ пребывающіе, удовлетворятъ конечно вашимъ требованіямъ» <sup>89</sup>).

Манифестъ 8-го апрѣля 1783 года, возвѣщая жителямъ крымскаго полуострова о «перемѣнѣ ихъ бытія», обнадеживалъ ихъ, что русское правительство принимаетъ подъ свою охрану и защиту какъ личность и имущество своихъ новыхъ подданныхъ, такъ и ихъ вѣру, свободное отправленіе которой со всѣми законными обрядами останется навсегда неприкосновеннымъ 90).

Именнымъ указомъ, даннымъ новороссійскому генералъгубернатору князю Потемкину, 28-го іюля 1783 года, повелѣвалось, чтобы подати, собираемыя съ крымскихъ жителей «отнюдь не были въ тягость народную». Часть доходовъ назначалась на содержаніе мечетей и школь, и на другія полезныя дѣла, а также на общественныя зданія, особенно «на фонтаны для выгоды народной». Принудительныя мѣры не должны были употребляться; поступленіе въ военную службу предоставлялось единственно доброй волѣ и желанію новыхъ подданныхъ 91).

Желающихъ поступить въ военную службу татарскихъ мурзъ и чиновныхъ людей разрѣшено было Потемкину, указомъ 1-го ноября 1783 года, принимать и награждать чинами не только оберъ-офицерскими, но и штабъ-офицерскими, не выше премьеръмаюра; о тѣхъ же изъ нихъ, которыхъ Потемкинъ признавалъ достойными высшей награды, онъ дѣлалъ представление императрицѣ 92). При устройствѣ таврической области выражено положительное желание правительства, чтобы мѣстнымъ жителямъ открытъ и облегченъ былъ путь къ гражданской службѣ и къ занятию въ ней какъ низшихъ, такъ и высшихъ должностей 93).

Мфры, предлагаемыя въ докладахъ Потемкина, и получавшія въ указахъ на его имя силу закона, вполнъ совпадали съ образомъ мыслей Болтина. По мненію Болтина, великую заслугу Екатерины составляеть то, что она не поработила своихъ новыхъ подданныхъ, а напротивъ того радушно приняла ихъ подъ свою защиту, показывая въ отношеніи ихъ особенную заботливость, и щедро надъляя ихъ различными льготами. Присоединение Крыма къ Россіи при Екатерин'я II — говорить Болтинъ — составляеть рѣдкую противоположность съ присоединеніемъ Меца къ Франціи при Генрихѣ II. Генрихъ, объявивъ себя защитникомъ германской свободы, сдёлался ея притеснителемъ. Жители Мепа приняли его какъ своего покровителя, но нашли въ немъ тирана; крымцы, подчиняясь добровольно русской государынь, полагали, что найдуть въ ней правосудную властительницу, но нашли въ ней мать. Жители Меца изъ свободныхъ сделаны невольниками, жители Крыма — изъ рабовъ свободными 94).

Болтинъ могъ быть полезнымъ совътникомъ Потемкину от-

носительно мѣръ, вызываемыхъ эпидеміею, свирѣпствовавшею тогда въюжныхъ предѣлахъ Россіи. Въ перепискѣ Екатерины II съ Потемкинымъ часто говорится о «крымской и херсонской язвѣ», поглощавшей множество жертвъ. Болтинъ еще во время управленія таможнею пріобрѣлъ большую опытность въ борьбѣ съ эпидеміею: теперь открывалось ему болѣе широкое поприще для подобнаго рода дѣятельности.

Есть извѣстіе, что Болтинъ былъ нѣкоторое время правителемъ канцеляріи Потемкина, т. е. другими словами, правою рукою Потемкина. Во всякомъ случат несомнтно то, что Болтинъ находился въ довольно близкихъ отношеніяхъ къ Потемкину, и личныхъ и служебныхъ. Потемкинъ ценилъ умъ и дарованія Болтина, отдавая справедливость его мижніямъ и по вопросамъ государственнымъ и по вопросамъ литературнымъ. По свидетельству современника, заслуживающему полнаго вниманія, Потемкинъ «изъ литераторовъ особливо уважалъ Ивана Никитича г. Болтина, которому далъ идею, и просилъ сдълать возражение на сочиненную Леклеркомъ россійскую исторію» 95). Въ свою очередь Болтинъ выражалъ сочувствіе и уваженіе и къ государственной д'ятельности Потемкина и къ личнымъ свойствамъ его какъ человека. Похвалы Болтина Потемкину—не заказныя; они являлись сами собою, при описаніи времень отдаленныхъ, когда мысль историка покидала на мгновение прошедшее и переносилась въ настоящее. Встриная въ древней Россіи величавый образъ Мстислава, Болтинъ для нагляднаго поясненія свойствъ этого князя указываетъ на всемъ известнаго своего современника, сделавшагося уже достояніемъ исторіи: «Касательно Мстислава, дела его свидетельствують, что быль онь великодушень и мужествень, снисходителенъ и неустрашимъ, умъренъ и твердъ, ибо сіи свойства никогда не бываютъ разлучны. Живой образецъ видимъ въ лицѣ князя Потемкина - Таврическаго, который, соединяя вст сім въ себъ качества, истину словъмоихъ подтверждаетъ, что мужество безъ великодушія, храбрость безъ благосердія не бываютъ. Низкихъ душъ есть то свойство, чтобъ въ счастіи быть горду, высокомърну, непреклонну, неумолиму, а въ бъдствии и опасности низку, робку, слабодушну и пресмыкающу. Не таковъ былъ Мстиславъ: онъ одаренъ былъ отъ природы благими качествами сердца, безъ сумнънія и въ величествъ духа не имълъ недостатка» <sup>96</sup>).

Болтинъ ровно годомъ пережилъ Потемкина. Потемкинъ умеръ 5-го октября 1791 года; Болтинъ умеръ 6-го октября 1792 года. Онъ умеръ отъ каменной болѣзни, какъ сказано въ словарѣ митрополита Евгенія, или отъ чахотки, какъ значится въ метрическихъ книгахъ с.-петербургской консисторіи 97). Болтинъ похороненъ въ Александроневской лаврѣ, на Лазаревскомъ кладбищѣ, гдѣ погребенъ и Ломоносовъ. На могилѣ Болтина поставленъ былъ памятникъ; но онъ не уцѣлѣлъ до нашего времени. Бумага оказалась долговѣчнѣе камня: на страницахъ нашихъ журналовъ прошлаго столѣтія сохранились двѣ эпитафій Болтину. Одна изъ нихъ помѣщена въ ноябрьской книжкѣ «Новыхъ ежемѣсячныхъ сочиненій» 1792 года, безъ подписи автора:

Здѣсь погребенъ Болтинъ: любя россійско слово, Онъ силу даль ему и превосходство ново; Со древности покровъ сняла его рука, Ища сокровищей на пользу языка; Онъ нашу лѣтопись, ревнуя многи лѣта, Изъ мрака исторгалъ для пользы и для свѣта. Но рокъ, пресѣкши жизнь средь хвальнаго труда, Его для славы жить опредѣлилъ всегда.

Другая эпитафія принадлежить извѣстному въ свое время писателю Рубану; она помѣщена въ томъ же журналѣ, но годомъ позднѣе, и названа «спискомъ съ надгробія» <sup>98</sup>):

Сей ложь ле-Клеркову на россовъ обличилъ, И духъ защитника отечества явилъ; Сарептски описалъ цълительныя воды; Россійскихъ областей и земли и народы Описывать начавъ, но смертно занемогъ, Ко окончанію привесть ужъ не возмогъ. Полезный трудъ его россійски славятъ музы, Порочатъ злобные невѣжды и... французы! Но злыхъ ему хула быть можетъ ли хулой? Съ Екатерининой онъ кончилъ вѣкъ хвалой. Спокойно прахъ его въ семъ гробѣ почиваетъ. Невѣжество Болтинъ и злобу презираетъ.

## II.

- Питературная дёятельность Болтина находится въ связи съ его судьбою, съ тёми обстоятельствами и отношеніями, въ которыя ставила его сама жизнь. Въ первыя лёта молодости жизнь замёняла ему школу. Природная любознательность и постоянная работа мысли, восполняя недостатокъ первоначальнаго образованія, служили тёми двигателями, подъ вліяніемъ которыхъ расширялся кругъ его познаній и слагались его уб'єжденія. Рядомъ съ возраставшею начитанностью шло наглядное знакомство съ живыми источниками — съ нравами, понятіями и обычаями, съ экономическимъ и общественнымъ бытомъ различныхъ краевъ Россіи. Болтинъ брался за перо не всл'єдствіе какихъ-либо отвлеченныхъ соображеній, а по ясно сознаваемой потребности под'єлиться съ обществомъ плодами своихъ наблюденій и своихъ научныхъ занятій.

Любознательность, жажда знанія— какъ можно выразиться безъ преувеличенія— обнаружилась въ будущемъ историкѣ съ самой ранней молодости. Разумное чтеніе книгъ составляло его жизненную стихію. Читая, онъ постоянно дѣлалъ выписки изъ книгъ и рукописей. Объясняя появленіе примѣчаній своихъ къ драмѣ Екатерины ІІ, онъ говоритъ: «примѣчанія дѣлалъ я для собственнаго моего удовольствія, привыкнувъ отъ юности, читая всякую книгу, замѣчать и выписывать достойныя примѣчанія мѣста» 99). Толкованія затруднительныхъ мѣстъ въ Русской Прав-

дѣ основаны имъ на «выпискахъ, учиненныхъ чрезъ многія лѣта изъ древнихъ лѣтописей, грамотъ и другихъ сочиненій» <sup>100</sup>). Для удовлетворенія своей любознательности Болтинъ обращался къ памятникамъ отечественной исторіи и словесности, печатнымъ и рукописнымъ, а также и къ произведеніямъ иностранныхъ писателей, преимущественно восемнадцатаго вѣка.

Другимъ и существенно важнымъ источникомъ служили для Болтина путешествія по Россіи и частыя сношенія съ различными слоями русскаго общества и народа. Онъ перебываль почти во всѣхъ областяхъ Россіи; около десяти лѣтъ прожилъ въ Малороссіи; ознакомился съ бытомъ инородцевъ и т. д. Въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій, когда приходилось къ слову, онъ упоминалъ о пребываніи своемъ въ различныхъ краяхъ Россіи: «Родясь и большую часть вѣка проживъ въ Россіи, почти ни одной провинціи не оставиль, въ которой бы я не былъ... Я въ рѣдкой области не бывалъ... Въ Малороссіи прожилъ безъ мала десять лѣтъ... Я во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ живутъ татары, не однократно бывалъ, и о ихъ нравахъ, обычаяхъ, образѣ житія достаточно свѣдомъ» и т. п. 101).

Литературные труды Болтина появлялись въ печати преимущественно въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столътія. Въ началѣ этихъ годовъ издано описаніе сарептскихъ водъ, въ концѣ—вышли въ свѣтъ возраженія противъ Леклерка. Нѣкоторыя изъ сочиненій Болтина изданы уже послѣ его смерти.

Поводомъ къ описанію сарептскихъ водъ послужила болѣзнь автора, заставившая его вникнуть въ свойство и дѣйствіе водъ какъ для собственной пользы, такъ и для того, чтобы дать добрый совѣтъ больнымъ и хворымъ, стекавшимся къ цѣлебному источнику въ весьма значительномъ количествѣ. А разумный совѣтъ былъ тѣмъ необходимѣе, что въ обществѣ распространялись самые неосновательные слухи, вслѣдствіе которыхъ людямъ, черезчуръ довѣрчивымъ, приходилось поплатиться своимъ здоровьемъ. «Донынѣ — говоритъ онъ — не было издано никѣмъ обстоятельнаго описанія о водахъ сарептскихъ, въ недостаткѣ коего имѣли о

нихъ извъстіе только по слуху отъ прівзжающихъ оттуда. Видълъ я, будучи при водахъ, двухъ сортовъ людей. Одни, не имъя собственныхъ началъ, на коихъ бы могли основать свои мысли. рѣчи и дѣянія, прилѣпляются къ чужимъ мнѣніямъ весьма скоро. Другіе же, напротивъ, заразясь самомненіемъ, всякую мысль или заключение, въ головъ ихъ порожденное, почитаютъ важнымъ, истиннымъ и непреоборимымъ, и вследствіе того хотятъ, чтобъ всему проповѣдываему ими вѣрили, не взирая на то, что часто предлагаютъ вещи незбыточныя, или толкуютъ ихъ наизвороть и накось. Сіи самолюбивые краснобаи, увеличивая до крайности разсказываемое, и бездёлк' присвояя видъ важный, собыють съ пути. Вдругъ придетъ въ голову сказать, будто бы вода въ колодезт совствить перемтилась: «вталь были примтры такіе и въ другихъ государствахъ, что воды вовсе потеряли свою силу, и вмёсто ожидамаго исцёленія стали вредить пьющихъ оныя, и для того правительствомъ велено ихъ зарыть». Найдется изъ числа слушающихъ сіе таинственное открытіе такой, который, не хотя остаться молчащимъ, къ подтвержденію словъ его скажетъ: «ваше примѣчаніе справедливо; они совсѣмъ не тотъ имѣютъ вкусъ нынѣ, каковъ имѣли прошлаго года. Самая ихъ сила или то существо, которое цълительное свойство ихъ составляло, вылетело все вонъ, а его место заступила ржавщина, которой вкусъ чувствовать можно, если съ примъчаніемъ пить ихъ будете». Таковые и подобные симъ разсказы услышавъ, имовърные, прилъпляющиеся къ чужимъ мивніямъ безъ разбору, разнесуть ихъ повсюду со многимъ прибавленіемъ. Всё приходять въ смятеніе, а особливо барыни: одна другой пересказываетъ, и другь друга въ большій приводять страхь. Многій потребень будеть трудъ вывесть ихъ изъ сего страха. Не изъ головы своей взявъ, пишу сіе, но очевиднымъ свидътелемъ былъ сказанныхъ разговоровъ и произшедшихъ отъ нихъ смятеній» и т. д. 102).

Со всевозможною точностью описываетъ Болтинъ цѣлебныя воды, ихъ качество и составъ, положеніе источника, гигіеническія и другія условія, которыя должны быть строго наблюдаемы

при лѣченіи и т. п. Не ограничиваясь описаніемъ главнаго предмета, онъ обращаетъ вниманіе и на другія вещи, казавшіяся сколько-нибудь достопримѣчательными. Онъ самъ говоритъ въ предувѣдомленіи: «всю тамошнюю окольную страну я высмотрѣлъ, и ничего не пропустилъ, встрѣчающагося глазамъ моимъ и мыслямъ, чтобы тогда же не записать». Весьма подробныя свѣдѣнія сообщаются имъ о Сарентѣ, о бытѣ гернгутерской колоніи, о мѣстныхъ растеніяхъ и животныхъ, и т. д.

Любимымъ предметомъ занятій Болтина втеченіе всей его жизни была отечественная исторія. Судьба сблизила его съ людьми, посвящавшими свои досуги историческимъ занятіямъ, и дорожившими намятниками родной старины и древности. Въ кругу этихъ людей было предпринято и исполнено нъсколько научныхъ работь, составившихъ украшение нашей исторической литературы того времени. Въ весьма близкихъ отношеніяхъ находился Болтинъ съ Алексвемъ Ивановичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ (впоследстви графомъ), известнымъ любителемъ русскихъ древностей, обладавшимъ замѣчательнымъ собраніемъ рукописей. При участіи Алексъя Ивановича Мусина-Пушкина и Ивана Перфильевича Елагина Болтинъ издалъ знаменитый памятникъ нашей древней литературы—«Русскую Правду» 103). Объяснительныя прим'вчанія къ этому труду, пзданному, какъ значится въ заглавін, любителями отечественной исторіи, несправедливо приписывались графу Мусину-Пушкину 104). Одинъ изъ участниковъ въ предпріятіи, И. П. Елагинъ положительно удостовъряеть, что вся заслуга принадлежить Болтину, трудъ котораго изданъ подъ собирательнымъ именемъ любителей русской исторіи. Елагинъ говоритъ: «я самъ имълъ счастіе въ числъ сихъ любителей русской исторін быть, и хотя при изданін въ печать не участвовалъ, но первыя замъчанія п сношенія льтописцевь и словъ объясненія при мнѣ между прочими происходили. Я тогда же о Владимировомъ напоминалъ законѣ духовномъ; но приключившаяся болѣзнь сотруднику нашему г. Болтину, который, по отмѣнному знанію русской исторіи, къ изданію упрошенъ былъ, и единъ трудился, воспрепятствовала намъ собраться, и еслибъ кто хотпълъ изъ насъ въ чести сей ему поспорить, погръщилъ бы противу чести» 105). По свидѣтельству Калайдовича, въ «числѣ издателей Правды Русской были гг. Болтинъ, Елагинъ и графъ Мусинъ-Пушкинъ; переводъ и объясненія принадлежатъ къ трудамъ перваго» 106).

Текстъ «Русской Правды» изданъ по самому полному и притомъ древнъйшему, пергаминному, списку, который предварительно сличенъ съ пятью другими рукописными списками, а равно и съ тъми, которые появились уже въ печати. Точность издателей простиралась до того, что они оставляли безъ всякой перемѣны и исправленія самыя очевидныя ошибки, случайную перестановку словъ и статей, и т. п. Рядомъ съ подлинникомъ, напечатаннымъ церковными буквами «ради лучшаго изображенія древнихъ словъ и правописанія», пом'єщенъ переводъ на современный русскій языкъ, и къ каждой стать в приложены примъчанія, иногда весьма пространныя и всегда весьма дельныя. Примечанія эти, какъ справедливо утверждають сами издатели, составлены не по догадкамъ и произвольнымъ предположеніямъ, а на основаніи достовёрныхъ данныхъ, извлеченныхъ Болтинымъ изъ древнихъ лётописей, грамотъ и другихъ источниковъ. Собирая въ одно цѣлое черты, разсиянныя въ масси историческихъ матеріаловъ, и сближая ихъ съ памятниками законодательства соседнихъ намъ народовъ, Болтинъ составилъ себъ понятіе о правахъ и обычаяхъ нашихъ предковъ, и предлагалъ объяснение темныхъ и невразумительныхъ м'єсть въ древнихъ русскихъ законахъ. Историческая критика, въ лицѣ Калайдовича, признала свѣдѣнія, сообщаемыя Болтинымъ въ объяснительныхъ примѣчаніяхъ, любопытными, важными и драгоцінными, и поставила ему въ вину только то, что онъ не указалъ источниковъ, откуда почерпнуты

всѣ эти свѣдѣнія. По замѣчанію Н. В. Калачова, изданіе «Русской Правды» Болтинымъ было для своего времени явленіемъ важнымъ и отраднымъ, которое могло служить примѣромъ для дальнѣйшихъ археологическихъ изслѣдованій; переводъ и объясненія Болтина, въ сравненіи съ переводомъ и объясненіями Татищева, могутъ назваться образцовыми 107).

Особенное значеніе придавала критика извѣстіямъ Болтина о древнихъ монетахъ и ихъ сравнительной цѣнности. Въ объяснительныхъ примѣчаніяхъ къ словамъ «Русской Правды»: «аже не будетъ кто его мстя, то положити за голову 80 гривенъ;... вирнику 10 кунъ» и т. п., читаемъ 108):

— Гривна, яко въсъ, содержала въ себъ фунтъ, а яко монета представляла цёну фунта золота или серебра; но та и другая была сугуба, а, яко монета, и многимъ перемѣнамъ подвержена въ следстви времянъ. Касательно веса, гривна кіевская гораздо была меньше гривны новгородскія; перьвая равна была греческой литрѣ, и состояла изъ 72 золотниковъ; а новгородская гривна была равна нын шнему нашему фунту, состоящему изъ 96 золотниковъ, следственно сія целою четвертью кіевской гривны была больше. Гривна, яко монета, раздълялась на четыре части, подъ названіемъ рубль, который не иное что быль, какъ кусокъ серебра длиною вершка въ полтора, толщиною въ перстъ, имъющій на себъ клейма съ надписью и изображеніемъ нікоторыхъ знаковъ. Такой рибль, яко вещь въ разсужденіи древностей нашихъ драгоцівнівищая, подаренъ академіи наукъ однимъ изъ нашихъ соотечественниковъ, тщательнымъ редкостей собирателемъ; серебро въ немъ самое чистое, безъ всякія примѣси, вѣсомъ безъ мала 24 золотника. Изъ сего ясно открывается, что названіе рубль произошло отъ глагола рублю, пбо пруть серебра, содержащій въ себѣ гривну вѣсомъ, разрубая на четыре равные куска, назвали ихъ рублями. Такъ подобно и названіе полтина произошло отъ подобнаго-жъ действія: для разделенія куска, рубль представляющаго, на двое, надлежало его вдоль располоть, т. е. разнять, пбо

разрубя поперетъ, не могъ быть въ половинкахъ вѣсъ равенъ, для того, что у рубля одинъ конецъ дѣлался шире и толще другаго, и такъ отъ глагола располоть, сирѣчь на двѣ половины вдоль раздѣлить, — произошло слово полтина, то есть половина, равно какъ и полоть называется отъ того, что свиная туша вдоль на двое раздѣлена. Неравенство вѣса гривны новгородскія съ кіевскою было причиною, что и рубли новгородскіе гораздо были вѣсомъ больше кіевскихъ, и потомъ владимірскихъ и московскихъ; ибо въ сіи княженія вѣсъ и монета перенесены изъ кіевскаго великаго княжества, а Новгородъ оставался всегда при своихъ правахъ и обычаяхъ; и даже въ самыя поздныя времена новгородскіе рубли и другія серебряныя деньги вѣсомъ были гораздо больше московскихъ, въ слѣдствіе чего и въ хожденіи цѣну имѣли различную.

Гривна, яко монета числительная въ отношении ходячихъ денегъ, каковы были куны, въкши иногаты, съ первоначалія была равна гривнъ серебра, но въ послъдстви времени стала быть различною, потому что ходячія оныя деньги, состоящія изъ кожаныхъ лоскутковъ, не имъя никакого внутренняго достоинства, не могли удержать равныя цёны съ монетою, им вющею внутреннее достоинство, и время отъ времени теряли сразм рность свою противъ серебра. Во время в. князя Ярослава І-го гривна серебра содержала въ себъ двъ гривны, а при в. князъ Владиміръ Мономах в семь съ половиною гривенъ кунами, то есть ходячею монетою; наконецъ въ 1409 году во Псков платили за полтину по 15-ти гривенъ, какъ въ лѣтописи псковской показано, а какъ въ гривнъ серебра было 8 полтинъ, слъдственно за гривну серебра платили кунами по 120 гривенъ. Сіе крайнее униженіе кунъ, въ сравненіи серебряной монеты, и въ слідствіе того неминуемое въ торговът затруднение и замъщательство, заставило псковитянъ вскоръ послъ, а именно въ 1411 году, куны вовсе уничтожить, и уставить ходячую монету серебряную и мёдную. Для различія гривны серебряныя отъ грпвны кунами, первую называли гривна серебра, или просто гривна, а вторую гривна кунг, или кунами; и сіе различіе означеній и въсамыхъ сихъ законахъ на многихъ мъстахъ является.

- Куна. Въ самой древности повсюду купля производилась міною, и по большей части со скотомъ ділали сравненіе вещей, сирьчь ко скоту примъняяся ценили всякіе товары. У древнихъ руссовъ звъриныя шкуры сравнительную цену вещей представляли; 20 кунъ, то есть куньихъ шкуръ, цѣнилися за гривну серебра, а 20 векошъ или веверицъ, сиречь белокъ, равноценными считалися одной кунт. Сіе сравненіе кунть и вткошть съ серебромъ служило правиломъ одънки всъхъ прочінхъ вещей въ куплѣ и продажѣ. Неудобность употреблять звъриныя шкуры вмёсто ходячей монеты заставила искать другихъ знаковъ, кои бы представляли ихъ цёну; придумали надёлать и пустить въ хожденіе кожаные лоскутки съ клеймами, изображающими цёну кунъ и въкошъ, кои подъ тъмъ же названіемъ заняли мъсто шкуръ куньихъ и бѣльихъ, и стали представлять ихъ цѣну. Сіи кожаные лоскутки многіе в ки употреблялись вм всто ходячей монеты, и не имъя внутренняго достоинства, были причиною, что время отъ времени цъна ихъ, въ сравнения серебра, унижалась. Татищевъ, въ примъчаніяхъ своихъ на «Русскую Правду», сказываеть, что онъ самъ видълъ въ Новъгородъ такія кожаныя деньги, представляющія ціну вівериць или білокь, и слышаль, что въ гривнъ ихъ счислялось 380; но сіе сказано ему несправедливо, ибо достов рно есть, что въ гривн считалося кунъ 20, а въ кунт вт вт сот в сот было 400. —

Съ объясненіемъ понятій соединяется у Болтина объясненіе словъ, и историкъ нерѣдко входитъ въ область филологіи, сближая русскій языкъ, книжный и разговорный, съ церковно-славянскимъ и отчасти съ греческимъ, средневѣковымъ германскимъ и т. п. По толкованію Болтина:

— Правда — судъ, расправа. Въ книгахъ церковныхъ, съ греческаго на славянскій языкъ переведенныхъ, во многихъ містахъ слово правда употреблено въ семъ смыслів, яко во псал-

тирѣ: Боже, судъ твой цареви даждь, и правду твою сыну цареву (пс. 71, ст. 1); блаженни хранящій судъ и творящій правду (пс. 105, ст. 2). И въ древнихъ лѣтописяхъ, грамотахъ и сочиненіяхъ, сіе слово также вмѣсто судъ и правосудіе употреблялося.

- Дикая вира. Слово дикій въ первобытности своей имѣло другой смыслъ, нежели нынъ, и употреблялось въ разныхъ значеніяхъ. Иногда означало оно н'ячто неопредпленное, неизвистное, понятію невмпстное; иногда нічто удаленное отг общаго порядка вещей, странное, и прочее. То-жъ, что нынъ мы подъ словомъ дикій разумѣемъ, выражали тогда словомъ дивій. Однакожъ онаго смысла древняго въ словѣ дикій и понынѣ въ нѣксторыхъ ръчахъ чувствуются внушенія, какъ напримъръ, говоря: «новое дело покажется всякому сначала дико», или: «дичь въ голову лезеть» и тому подобныхъ; также, говоря и о цветахъ, подъ словомъ дикій разумбемъ такой цвбтъ, который въ воображеніи нашемъ не имъетъ точнаго опредъленія, по примъру прочіихъ цвётовъ. Держась прописанныхъ древнихъ слова дикій пріятій, не находимъ мы сходнъйшаго толкованія названію дикая вира представить, какъ: цъна за голову убитаго неизвъстным убійцею, названная дикою потому, что платежь ея выходиль некоторымъ образомъ изъ того порядка, который написуется правилами правды и совъсти, ибо платить надлежало невиннымъ витьсто виноватаго.
- Названіе тіуна произошло, по мнѣнію Татищева, отъ греческаго глагола тію, который имѣетъ три значенія: почитаю, отмицаю и воздаю должное; по мнѣнію-жъ нашему, отъ германскаго названія thungini, какъ называлися у франковъ судьи по уѣздамъ, коихъ должность съ должностію русскихъ тіуновъ была одинаковая. Первое словопроизводство основаніе свое имѣетъ на сходствѣ названія тіуна съ глаголомъ тію и на отношеніи должности его со значеньемъ онаго глагола по третьему знаменованію. Второе словопроизводство основывается на сходствѣ-жъ словъ и на единствѣ должности германскаго thungini

съ русскимъ тіуномъ. Но у грековъ не было судей, *тунами* называемыхъ, коихъ бы чинъ и должность вкупѣ съ названіемъ могли руссы заимствовать, а у германцевъ были, и заимствовать у нихъ руссы могли по долговременному, въ глубокой древности, однихъ со другими сожитію. Однакожъ мы ни перваго словопроизводства не отрицаемъ, ни собственнаго нашего не выдаемъ за достовѣрное, а оставляемъ читателю на разсужденіе, и т. д. 109).

Върный своему основному воззрънію, Болтинъ не упускаеть случая доказывать, что предки наши не были варварами, что они имъютъ всъ права на сочувствие и уважение, и что темныя стороны въ ихъ частной и общественной жизни находятъ себѣ если не оправданіе, то объясненіе въ быть, нравахъ и учрежденіяхъ другихъ европейскихъ народовъ. По мнѣнію Болтина, нѣкоторые изъ нашихъ древнихъ законовъ сделали бы честь и векамъ просвещеннымъ, какъ напримеръ: за жизнь женщины (рабы) полагалось болье строгое наказаніе, нежели за жизнь мужчины (смерда, холопа); если купца, торгующаго чужимъ товаромъ, постигнетъ несчастіе — товаръ потонетъ или сгоритъ, то не дѣлать купцу никакого насилія и въ рабство его не продавать, потому что невиновенъ въ пагубъ товара и т. д. Чувство правосудія оскорбляется тімь, что за жизнь свободнаго, т. е. благороднаго, полагалось сорокъ гривенъ, а за жизнь земледъльца только пять. Но не у однихъ руссовъ бывали такія уклоненія отъ праваго суда: въ западной Европ' законами было постановлено, чтобы убившій свободнаго, т. е. знатнаго, платиль двісти сольдовъ, а убившій земледѣльца — только сорокъ пять и т. п. 110).

Для знакомства съ переводомъ Болтина приведемъ тѣ мѣста, которыя самъ переводчикъ считалъ особенно трудными и до того темными, что надо было ходить, такъ сказать, ощупью, до-искиваясь настоящаго смысла 111):

Аже кто убіетъ княжа мужа Ежели кто убіетъ вельможу въ разбои, а головника не изы- въ поединочномъ бою, и убійцу щутъ, то вирную платить во сыскать будетъ не можно, то

чьей верви голова ляжеть, то 80 гривенъ; паки ли людинъ, то 40 гривенъ. Которая ли вервь начнетъ платити дикую виру, колико леть платять ту виру, занеже без головника имъ платити; будетъ ли головникъ ихъ въ верви, то за-не къ нимъ прикладывають, того жъ дёля имъ помогати головнику, любо си дикую виру, но платити имъ вообче 40 гривенъ; а головничество, а то самому головнику, а сороце гривенъ заплатити ему из дружины своею частію. Но оже будеть убиль или во свадъ или въ пиру явлено, то тако ему платити по вервиниъ, еже ся прикладываеть вирою.

Будетъ ли стоялъ на разбои безо всякія свады, то за разбойника людіе не платятъ, но выдадутъ и самого его, и съ женою и съ дѣтьми, на потокъ и на разграбленіе. пеню за убійство, именно 80 гривенъ, взыскать съ жителей той волости, въ дачахъ которыя тело поднято будеть; а ежели убить будеть людинь, то взыскать сорокъ гривенъ. И которая волость начнеть платити такую пеню, то разложить платежь ея на нёсколько лёть, ибо безъ участія убійцы платить они ее будутъ. Естьли жъ убійца послѣ сыщется въ ихъ во лости, то какъ онъ имълъ участіе равное съ прочіими въ платежѣ пени за неизвѣстнаго убійцу, такъ и имъ помогать ему въ платежѣ пени за убійство, имъ учиненное; или волости заплатить 40 гривенъ токмо, а другія 40 гривень заплатить убійцѣ. Также ежели убійство учинится въ ссорѣ или въ пьянстве при людяхъ, то платить убійцѣ пеню съ помощію жъ ему въ платежѣ отъ волости, какъ выше сказано.

Ежели кто безъ всякой причины нападетъ на кого и убъетъ, за таковаго убійцу волостные обыватели не платятъ, но выдадутъ его, съ женою и съ дѣтъми, для опредѣленія въ ссылку или заточеніе, а домъ его да отдастся на разграбленіе.

Оже кто не вложится въ дикую виру, тому людіе не помо- стія въ платежѣ пени за неизгаютъ, но самъ платитъ.

Ежели кто не возметь учавъстнаго убійцу, тому и другіе не помогають, но платить одинь.

Вообще при переводъ съ древняго русскаго Болтинъ не считалъ нужнымъ передавать подлинникъ слово въ слово, и заботился отнюдь не о буквальной близости перевода, а главнымъ образомъ о томъ, чтобы смыслъ подлинника переданъ былъ со всевозможною точностью, ясностью и сообразно съ требованіями современнаго литературнаго языка.

Изданіе «Русской Правды» представляеть нікоторыя общія черты, и внъшнія и внутреннія, съ изданіемъ поученія Владиміра мономаха 112). Поученье или духовная Владиміра мономаха изданы совершенно такимъ же образомъ, какъ и «Русская Правда»: подлинникъ напечатанъ также славянскими буквами; рядомъ съ нимъ также помѣщенъ переводъ на современный русскій языкъ, и также приложены примічанія, довольно пространныя и многочисленныя. Въ предуведомлении говорится. что издаваемая рукопись представляеть какъ наяву нравы, обычаи и познанія нашихъ предковъ, и опровергается мнѣніе, что предки наши были народъ дикій, кочевой, безъ торговли и просвъщенія. Тъже мысли высказываются и въ предисловіи къ «Русской Правдё». И въ примечаніяхъ къ «Русской Правде», и въ примечанияхъ къ поученью Владимира мономаха издатели обращаются иногда отъ древности и археологіи къ современной имъ дъйствительности, и съ одинаковою строгостью осуждають господство французскаго воспитанія и вліянія въ нашемъ, такъ называемомъ, образованномъ обществъ. Хотя изданіе поученья Владиміра мономаха принадлежить Мусину-Пушкину, но самъ

издатель говорить, что переводь сдёлань быль имъ ст помошію пріятелей. А Болтинъ быль и однимъ изъ ближайшихъ пріятелей Мусина-Пушкина, и самымъ дъятельнымъ сотрудникомъ его въ научныхъ работахъ и предпріятіяхъ. Объяснительныя примѣчанія, насколько можно судить по ихъ изложенію и тону, писаны в роятно самимъ Мусинымъ-Пушкинымъ; но матеріалы для нихъ могли быть сообщены Болтинымъ. Некоторыя выраженія подлинника объясняются въ примінаніяхъ при помощи словъ малороссійскихъ; содъйствіе Болтина въ этомъ случаь темъ вероятие, что онъ жилъ долго въ Малороссіи, и следовательно имёль возможность хорошо узнать малороссійскій языкъ: «Пуща — лѣсъ очень густой и непроходимый; въ Малороссіи доселъ сіе слово употребляется. Рови — ровъ, оврагъ; въ Малороссіи и поднесь говорится во множественномъ числь: рови. Паробщи — служители; въ Малороссіи и доднесь служитель называется паробокт», и т. д.

Трудами Болтина несомнѣнно воспользовался Мусинъ-Пушкинъ въ описаніи городовъ и урочищъ, изданномъ въ видѣ приложенія къ изслѣдованію о тмутараканскомъ княжествѣ. Самъ издатель указываетъ, какія именно статьи заимствованы имъ у Болтина. Въ числѣ источниковъ названы Мусинымъ-Пушкинымъ: рукописный географическій словарь Болтина и рукописныя географическія описанія намѣстничествъ: владимірскаго, кіевскаго и черниговскаго, входившія вѣроятно, какъ части, въ общій географическій словарь Россіи, составленный Болтинымъ.

Исключительно изъ рукописей Болтина заимствованы статьи: Чернигов, Изяславль, Кабаново, Несвижс, Пинскъ. Изъ рукописей Болтина и изъ другихъ источниковъ, преимущественно изъ исторіи Татищева, взяты статьи: Владимиръ (на Клязьмѣ), Муромг, Суздаль, Сіовскг, Туровг, Радощь, Черемисы, Шуя, Лубны, Хороль.

Въ описаніи черниговскаго нам'єстничества Болтинъ говоритъ: «Черниговъ - городъ изъ числа самыхъ древнихъ и едвали не современенъ Кіеву; но какимъ народомъ построенъ и когда, никакого свёдёнія по исторіи не осталось. То только изв'єстно, что великій князь Олегъ І, перенеся въ 882 году княжескій престоль изъ сѣверной Россіи въ южную, привель съ прочими городами и Черниговъ подъ свою власть, и тогда уже въ немъ, по сказанію Нестора, велицы князи сподяху. О названій его находятся различныя мивнія. Одни приписывають оное основателю и владътельному его князю по имени Черному, которому въ честь и память за одержанную надъ козарами победу, жители города Чернигова, на томъ самомъ мъсть, гдь онъ погребенъ, насыпали великую могилу, которая называлася черною. Дъйствительно, и понынѣ, подъ самымъ городомъ, стоять двѣ немалыя могилы, но которая изъ нихъ черною называлася, никто не знаеть. Другіе утверждають, что городь Чернигова оть чернаго льса, которымъ онъ въ древности окруженъ былъ, получилъ свое названіе».

Судя по извлеченіямъ изъ рукописей Болтина видно, что онъ обращаль вниманіе не только на большія, населенныя м'єстности, на выдающіеся города нам'єстничествъ, но и на урочища и даже на земляныя насыпи, валы и курганы, пм'єющіе неоспоримую важность для историческихъ и этнографическихъ изсл'єдованій:

- Лубны—городъ на рѣкѣ Сулѣ; вблизи города, за рѣкою, находится урочище Воинниха, на которомъ, по преданію, происходило сраженіе между русскими и половцами. «На томъ же урочищѣ, на седьмой отъ Лубенъ верстѣ, находятся два кургана, кои называются Вытеизе, чаятельно отъ того, что убіенные на сказанномъ сраженій витязи тутъ погребены».
- Радощь—городъ новгородстверскаго княжества, называвшійся когда-то Радомля, а въ настоящее время Погаръ. «Въ утвадъ города сего, между дачами мъстечка Хмелова, села Будокъ и деревни Басовки есть въ лъсу земляной валъ съ башнями

вокругъ; другой такой же между дачами селъ Гировки и Подлиннаго, въ полѣ съ двумя башнями, на подобіе крѣпостей; но когда и кѣмъ оныя построены, неизвѣстно» 118).

Имя Болтина, какъ первостепеннаго знатока русской исторіи, пользовалось громкою изв'єстностью въ современномъ ему русскомъ обществъ, разумъется, въ той его части, которая не оставалась равнодушною къ движенію русской литературы и науки. Люди, занимавшіеся русскою исторією, дорожили совътами и приговорами Болтина, и неоднократно прибъгали къ его сод'виствію, которое выражалось иногда самымъ очевиднымъ образомъ, оставляя неизгладимые следы въ литературе. Въ числь лиць, находившихся въ литературныхъ сношеніяхъ съ Болтинымъ, и пользовавшихся его трудами и указаніями, должна быть названа императрица Екатерина II. Для объясненія темныхъ мёсть въ нашихъ лётописяхъ Екатерина обращалась къ Болтину, и на судъ его отдавала свои произведенія, заимствованныя изъ русской исторіи 114). Любопытное изв'єстіе объ этомъ находимъ въ собственноручной запискъ императрицы. Въ 1786 году Екатерина написала драму, главнымъ действующимъ лицомъ которой является Рюрикъ. При скудости историческихъ свидетельствъ о такой отдаленной эпохе, для воспроизведенія тогдашняго быта пришлось ограничиться несколькими чертами, взятыми преимущественно изърусскихъ лётописей и отчасти изъ исторіи Швеціи Далина. Драма написана по образцу Шекспира, т. е. безъ соблюденія правиль, установленныхъ для драматическихъ произведеній теоріею ложнаго классицизма. Она вышла въ свътъ въ томъ же 1786 году, подъ названіемъ историческаго представленія изъ жизни Рюрика, но никто не обратилъ на нее вниманія при первомъ появленіи. Ее не зам'єтили бы и впосл'єдствін, если-бы самъ авторъ не позаботился о своемъ, всеми забытомъ, дѣтищѣ. Когда Болтинъ, при посредствѣ Мусина-Пушкина, представилъ Екатеринѣ свои возраженія противъ князя Щербатова, она выразила желаніе, чтобы драма ея подверглась критической оцѣнкѣ Болтина — à la rude critique de Boltine 115). Желаніе ея весьма скоро и весьма охотно исполнено Болтинымъ. Съ перомъ въ рукѣ прочиталъ онъ драматическое сочиненіе, представлявшее для него двойной интересъ и по содержанію своему, заимствованному изъ отечественной исторіи, и по имени автора. Съ примѣчаніями Болтина, равняющимися по своему объему съ коментируемымъ произведеніемъ, вышло оно во второмъ изданіп.

Въ примъчаніяхъ своихъ Болтинъ имълъ въ виду подробно изложить и объяснить тъ черты давноминувшаго быта, которыя только слегка затронуты въ драмъ, и вмъстъ съ тъмъ указать ея источники. Разсмотръвши внимательно пьесу, онъ пришелъ къ заключенію, что основа драмы состоитъ не изъ выдумокъ и сказокъ, а изъ событій достовърныхъ; лица, выводимыя на сцену— не подставныя, а дъйствительно существовавшія; ръчи и сужденія, влагаемыя въ ихъ уста, содержать въ себъ много историческихъ и нравственныхъ истинъ, назидательныхъ для ума и для сердца. Главнымъ источникомъ для драмы изъ жизни Рюрика служила Іоакимовская лътопись; нъкоторыя подробности напоминаютъ скандинавскую Эдду въ изложеніи Мальета; иныя тирады, по мысли и по выраженію, представляютъ много общаго съ законодательными памятниками временъ Екатерины II, какъ напримъръ, съ грамотою о дворянствъ, и т. п.

По мнѣнію Болтина, разбираемая пьеса имѣетъ право называться историческою. Если и встрѣчаются отступленія отъ исторіи, то они большею частью придуманы такимъ образомъ, что не выходятъ изъ предѣловъ исторически-возможнаго, и не противорѣчатъ духу и бытовымъ условіямъ изображаемаго времени.

Въ числѣ дѣйствующихъ лицъ являются *три* посадника новгородскіе: Добрынинъ, Тріянъ и Рулавъ. «Такихъ именъ — замѣчаетъ Болтинъ — ни въ Іоакимѣ, ни въ Несторѣ нѣтъ; но ежели они и вымышленные, то выдуманы прилично, ибо по именамъ

ихъ судить можно, кто изъ нихъ былъ славянинъ, и кто руссъ. Всякому извъстно, что въ Новъгородъ было всегда по одному посаднику, а здёсь о трему упоминается. Чтобъ разрёшить могущее быть о семъ недоумъніе, за нужное сказать нахожу: Посадникъ былъ первостепенный чиновникъ, или паче верховный правитель въ Нов тородъ; онъ первое мъсто занималъ по князъ, и на вечахъ общенародныхъ предсъдательствовалъ. Избирали въ посадники ежегодно всёмъ народомъ изъ сословія бояръ, а по прошествін года заміняль місто его другой, также по общенародному избранію. Сущій въ должности назывался степенный посадника, а бывшіе нікогда посадниками именовались, по смерть свою, старыми посадниками. Они на вечахъ высщія мъста предъ боярами занимали, и въ опредѣленіяхъ народа отъ каждаго конца одинъ старшій за весь конецъ голосъ подаваль, и печати кондовыя быль хранитель. Изъ трехъ, здёсь упоминаемыхъ, первый быль степенный, какь изъ последствія есть видимо, что онъ прочими двумя посадниками, равно какъ и всемъ народомъ, распоряжаль и управляль; а другіе — старые посадники, коихь могло быть въ каждомъ концъ по нъскольку».

Въ доказательство того, что авторъ драмы сохраняетъ существенныя черты древнихъ обычаевъ, Болтинъ приводитъ слѣдующее. Людбратъ, отецъ Рюрика — по генеалогіи драмы, сочувственно выслушавъ предложенія новгородскихъ пословъ, говоритъ: «Пусть соединеніе сѣвера въ сей знаменитый день совершится; но прилично въ семъ случаѣ начать дъло приношеніемъ жертвы богамъ, и для того пойдемъ на освященный холмъ». «Такимъ образомъ — поясняетъ Болтинъ — ничего изъ древнихъ обычаевъ, гдѣ только приличность позволяла, авторъ не упустилъ, какъ и здѣсь въ краткой рѣчи два важные вмѣстилъ: первое — что язычники руссы, и другіе имъ соплеменные, ни единаго дѣла важнаго не начинали безъ призванія боговъ, безъ принесенія имъ жертвъ, безъ испрощенія отъ нихъ благословенія начинанію своему; и второе — что не было у нихъ богамъ храмовъ, но обыкъ въ

новенно жертвы имъ приносили на горахъ и холмахъ. И сей обычай былъ общій почти всёмъ древнимъ язычникамъ».

Слова Оскольда: «счастливъ тотъ, кто съ оружіемъ въ рукахъ умираетъ за отечество» послужили темою для одного изъ самыхъ пространныхъ примѣчаній. Смерть за отечество считалась великою заслугою передъ людьми и передъ небомъ у разныхъ народовъ, каковы бы ни были представленія ихъ о загробной жизни. Въ подтвержденіе этого Болтинъ приводитъ и лѣтописное извѣстіе о Святославѣ, говорившемъ: ляжемъ костьми, но не посрамимъ земли русской; и свидѣтельство Валерія Максима о кельтахъ, считавшихъ смерть не на войнѣ позоромъ и несчастіемъ; и отрывки изъ оды датскаго короля Регнера Лодброга: для храбраго человѣка — говоритъ король-поэтъ — нѣтъ лучшей участи, какъ пасть первому посреди тучи пораженій, и т. д.

Въ пространномъ, заключительномъ, примъчаніи приведенъ рядъ мыслей, высказанныхъ въ драмъ, которыя возбуждали особенное сочувствіе въ мыслящихъ людяхъ того времени, и по которымъ можно узнать, что авторъ драмы и авторъ наказа-одно и тоже лицо. Вообще примечанія Болтина, любопытныя и сами по себъ, служать вмъстъ съ тъмъ отголоскомъ тогдашняго настроенія общества. Говорить ли онь о любви къ отечеству, возстаеть ли противъ иностраннаго вліянія, касается ли отношеній между властью и подвластными, — въ словахъ его выражаются понятія и возэрѣнія достойнѣйшихъ представителей умственной и общественной жизни Россіи восемнадцатаго стольтія. Правда, въ критикъ замътно до нъкоторой степени желание выгородить исторические промахи, оправдать появление небывалыхъ именъ и событій; онъ допускаеть иногда благоразумное умолчаніе, и т. п. Поясняя ръчь Вадима: «вы, храбрые славяне, пришедо со Дона, руссами овладели» и т. д., критикъ говоритъ: «откуда славяне пришли въ новгородские предълы, о томо не мисто здись входить вт разсмотръніе; но только то примътить нужно, что были они пришельцы» и т. д. Но вм'вст'в съ т'вмъ есть и поправки, повидимому незначительныя, но получающія свой смысль, если принять въ соображение, что за каждою строкою примечаний следили зорко, и что строки эти писаны во времена французской революціи, возбудившей у насъ большую тревогу и гоненіе на писателей: одинъ какой-либо стихъ, одинъ намекъ могъ накликать бёду, если онъ касался народовластія. Въ четвертомъ действій драмы Рюрикъ изображается полнымъ властелиномъ русской земли, распоряжающимся ею по собственному произволу. Примечание Болтина служить какъ бы возражениемъ автору драмы, выдвигая на первый планъ волю народа: «Рюрикъ, по сказанію автора, по воль своей послаль одного своего брата на Бѣлоозеро, а другаго въ Изборскъ. Вѣроятнѣе, что послы русскіе, по силь всенароднаго опредъленія учинили съ Рюрикомъ и братьями его договорныя статьи, гдт кому изънихъ имъть пребываніе, и какими правами власти пользоваться, вслёдствіе коихъ они въ тъ города и поъхали». Коментарій Болтина къ драмъ Екатерины представляетъ своего рода обмѣнъ мыслей между государыней-писательницей и ея просвъщеннымъ подданнымъ. Екатерина сама пожелала выслушать правдивый, хотя бы и суровый, отзывъ историка. Болтинъ вообще не любилъ скрывать своего образа мыслей, но въ настоящемъ случат не могъ дать просторъ своему полемическому таланту и остроумію, и долженъ быль говорить съ величайшею осторожностью и сдержанностью. Тъмъ не менъе, онъ не обратился въ панегериста. Самый выборъ мёсть, приводимыхъ Болтинымъ въ заключительномъ примечаніи, показываеть, чему онъ всего болье сочувствоваль и въ сочиненіяхь и въ действіяхъ Екатерины. Чрезвычайно тщательно подобраны имъ такого рода изръченія, вложенныя Екатериною въ уста действующихъ лицъ ея драмы: излишнія приказанія властелина связывають руки подвластныхъ; успёхъ въ дёлахъ государя зависить оть того, что ничто не отлагается до другого дни, и всякій, имінощій діло, входить свободно и не ждеть; въ виновномъ я вижу лишь человъка, и т. п. 116).

Драма Екатерины выдержала нѣсколько изданій. Въ одномъ изъ нихъ русскій подлинникъ помѣщенъ рядомъ съ нѣмецкимъ

переводомъ. Переводчикъ Христіанъ Фридрихъ Фелькнеръ (Völkner, 1722—1796), около сорока лѣтъ пробылъ въ русской службѣ: секретаремъ сената, потомъ совѣтникомъ при академіп наукъ (conferenzrath) и т. д. Онъ перевелъ на нѣмецкій языкъ рѣчь при погребеніи архіепископа Амвросія, убитаго во время чумы. Въ обширномъ предисловіи къ переводу драмы изъ жизни Рюрика и примѣчаній къ ней, Фелькнеръ отдаетъ полную справедливость глубокимъ познаніямъ Болтина и его проницательности въ историческихъ изслѣдованіяхъ, но вмѣетѣ съ тѣмъ замѣчаетъ, что Болтинъ не желалъ вдаваться въ оцѣнку историческаго содержанія драмы. Нѣмецкій переводчикъ, представляя съ своей стороны нѣсколько дополненій къ примѣчаніямъ Болтина, приводитъ между прочимъ доказательства подлинности новгородской лѣтописи Іоакима, которою пользовались и авторъ драмы—Екатерина, и авторъ примѣчаній — Болтинъ 117).

Благодаря появленію наказа Екатерины II въ переводѣ на пностранные языки, въ западной Европѣ стало обнаруживаться желаніе ознакомиться съ Россією, съ ея исторією, съ ея бытомъ п литературою. Отъ времени до времени выходили за границею статьи, брошюры и даже цѣлыя книги, толкующія, большею частію вкривь и вкось, о нашемъ отечествѣ. Ревностно занимаясь отечественною исторією, и слѣдя за ея литературою, Болтинъ не могъ равнодушно относиться къ тѣмъ произведеніямъ иностранной литературы, въ которыхъ искажалась русская жизнь, и сообщались невѣрныя свѣдѣнія о Россіи и русскомъ народѣ. Къ числу самыхъ яркихъ, самыхъ выдающихся явленій подобнаго рода принадлежить обширная, въ нѣсколькихъ томахъ, исторія Россіи, написанная Леклеркомъ—французомъ, долгое время прожившимъ въ Россіи, и возымѣвшимъ желаніе посвятить иностранную публику во всѣ тайны русской жизни. Многообѣщающее

заглавіе книги — исторія древней и новой Россіи, естественная. нравственная, гражданская и политическая; солидность ея объема; предполагаемая ученость автора, члена разныхъ ученыхъ обществъ и академій, и долговременное пребываніе его въ Россіи, и т. п. возбудили въ Болтинъ самыя пріятныя надежды. Но при первомъ же знакомствъ съ книгою радужныя надежды смѣнились разочарованіемъ, возраставшимъ съ каждою прочитанною страницею. Множество нев'єрностей, искаженій и зав'єдомой лжи поражало Болтина, поднимало его жолчь, и заставило его взяться за перо для обличенія нев'єжества и недобросов'єстности заносчиваго иностранца. Не измѣняя своимъ обычнымъ пріемамъ, Болтинъ следилъ за разбираемымъ авторомъ, шагъ за шагомъ, и на каждую страницу, чуть не на каждую строку делаль замечанія и возраженія. Въ нихъ, въ этихъ замъчаніяхъ и возраженіяхъ, обнаруживается и обширная начитанность Болтина и суть его возэрфній. Книга Леклерка послужила, собственно говоря, только внёшнимъ поводомъ къ обнародованію того, что давнымъ давно лежало на душѣ у Болтина, и что накопилось въ его матеріалахъ вследствіе также давней привычки его отмечать все заслуживающее внимание въ каждой книгъ, русской и иностранной, бывшей у него въ рукахъ. Примъчанія Болтина выходять далеко за предълы дополненія, исправленія и опроверженія чего бы то ни было, и заключають въ себт много яркихъ черть для характеристики литературной деятельности автора вобще. Посвящая обзору ея особую главу, мы ограничимся здёсь замёчаніемъ, что Болтинъ вооружался противъ Леклерка и по долгу писателя, и по долгу гражданина. До какой степени тяжелое впечатлине книга Леклерка произвела на русскихъ читателей, видно изъ того, что князь Щербатовъ, противникъ Болтина, виделъ въ ней хулу на Россію, а Потемкинъ считалъ эту книгу жестокимъ оскорбленіемъ нашего народнаго достопнства.

По признанію самого Леклерка, значительною долею своихъ историческихъ свѣдѣній онъ обязанъ историку Россіп князю Михаилу Михаилову Щербатову. Поэтому весьма понятно, что Бол-

тинъ, порицая Леклерка, задъвалъ и снабжавшаго его матеріалами и какъ бы руководствовшаго его работами, князя Щербатова. Намеки Болтина, вовсе не отличавшагося сдержанностью, были до того прозрачны, что Щербатовъ не выдержалъ и напечаталъ, въ видъ письма къ пріятелю, оправданіе свое на явныя и тайныя нападки Болтина, другими словами, обвинительный актъ противъ него. Но Болтинъ, по природъ своей, нелюбившій оставаться въ долгу, немедленно написалъ свою отповъдь, изданную подъ названіемъ: Отвътъ на письмо князя Щербатова, сочинителя россійской исторіи. Отвътомъ этимъ, хотя и весьма пространнымъ, Болтинъ не ограничился. Онъ началъ перебирать всъ свидътельства Щербатова, всю его исторію, и плодомъ этой работы были два тома Критическихъ примъчаній на исторію Щербатова, вышедшую уже по смерти обоихъ писателей.

Къ трудамъ Болтина относили также изданіе Книги большому чертежу или древней карты россійскаго государства <sup>118</sup>). Этотъ важный памятникъ былъ издаваемъ нѣсколько разъ, и первое изданіе, вышедшее въ 1799 году, приписывали Болтину какъ русскіе, такъ и иностранные библіографы.

Издавая памятникъ вторично, вътридцатыхъ годахъ нашего столѣтія, Д. И. Языковъ высказалъ предположеніе о Болтинѣ: хотя первый издатель «не подписалъ своего имени, но изъ предувидомленія его можно, по слогу и правописанію, догадываться, что это былъ И. Н. Болтинъ» 119).

Въ библіографическомъ трудѣ Брюне находимъ: Kniga bolchomow tchertéjow. Le livre au grand plan, ou ancienne carte de l'empire russe mise en tables et transcrite en livre, en 1627 (par *I. Boltine*), 1792 <sup>120</sup>).

Позднѣйшій издатель памятника, Г. И. Спасскій, первое изданіе приписываеть отнюдь не Болтину, а Ал. Иванов. Мусину-

Пушкину, на томъ основаніи, что безыменный издатель объщаетъ вскорѣ показать, гдѣ именно находился Тмутаракань, и объщаніе это исполнено Мусинымъ-Пушкинымъ въ книгѣ его о мѣстоположеніи древняго тмутараканскаго княжества <sup>121</sup>).

По сведеніямъ, собраннымъ въ ту пору, когда живы были современники и сотрудники Болтина, вся его библіотека и всѣ рукописи куплены, по смерти его, у его наследниковъ императрицею Екатериною II, и подарены ею графу Ал. Ив. Мусину-Пушкину. Въ числъ рукописей Болтина, которыхъ было до ста связокъ, находились: часть энциклопедіи въ русскомъ переводѣ и начало толковаго славяно-русскаго словаря. Большая часть рукописей погибла безвозвратно: «жестокая судьба, очевидно гнавшая исторію отечества нашего, — говорить Калайдовичь, — судила единственному и драгоцънному стяжанію (рукописямъ Мусина-Пушкина) погибнуть въ бедственный и вместе славный 1812 годъ, въ который, съ великоленнымъ графскимъ домомъ, оно превращено въ пепелъ» 122). Указанія на архивъ иностранной коллегін и на военно-топографическое депо, въ которыхъ будто-бы хранились и хранятся рукописи Болтина, оказываются, при тщательной провёрке, несостоятельными. Мусинъ-Пушкинъ действительно имёль намёреніе передать свои рукописи въ иностранную коллегію, т. е. въ московскій главный архивъ министерства иностранныхъ делъ; но намеренія своего не привель въ исполненіе, какъ это положительно извъстно 123). Указаніе на военно-топографическое депо принадлежить А. М. Вильбрехту, занимавшему въ двадцатыхъ годахъ должность начальника отдёленія въ этомъ учрежденіи. Но въ настоящее время ність и сліда какихъ бы то ни было рукописей Болтина въ архивѣ военно-топографическаго депо, который называется теперь военно-ученымъ архивомъ. По всей въроятности, Вильбрехтъ, говоря библіографу Анастасевичу, что въ военно-топографическомъ депо находятся всѣ сочиненія Болтина, разумѣлъ только тѣ изъ сочиненій Болтина, которыя появились въ печати.

#### III.

Въ литературной дѣятельности Болтина особенное значеніе имѣетъ капитальный трудъ его—примѣчанія на книгу Леклерка. Авторъ этой книги, покидавшій на нѣкоторое время Францію, жившій и служившій въ Россіи, играль довольно замѣтную роль въ русскомъ обществѣ, а благодаря неоспоримой важности примѣчаній Болтина, имя Леклерка пріобрѣло весьма прочную, хотя ужъ и вовсе непочетную извѣстность и въ нашей литературѣ. Поэтому считаемъ умѣстнымъ сообщить нѣсколько свѣдѣній о французскомъ писателѣ Леклеркѣ и о тѣхъ его произведеніяхъ, которыя имѣютъ ближайшее отношеніе къ русской исторіи и къ русской литературѣ.

Леклеркъ или Клеркъ, какъ писался онъ до полученія дворянскаго званія (Nicolas-Gabriel Clerc, dit Le Clerc, 1726—1798), пользовался въ своемъ отечествѣ извѣстностью, какъ ученый врачъ, принимавшій дѣятельное участіе въ преобразованіяхъ по медицинскому вѣдомству. Въ началѣ своего поприща онъ былъ полковымъ докторомъ, и находился въ дѣйствующей арміи; впослѣдствіи его назначили главнымъ инспекторомъ госпиталей королевства и предсѣдателемъ комиссіи для изысканія средствъ къ пресѣченію неурядицъ и злоупотребленій, достигшихъ ужасающихъ размѣровъ при тогдашнихъ порядкахъ въ управленіи больницами. Судьба вдоволь потѣшилась надъ человѣкомъ, желавшимъ прослыть рыцаремъ благородства, и можетъ быть приносившимъ дѣйствительную пользу въ борьбѣ съ

злоупотребленіями. Распорядители судебъ Франціи то оказывали ему особенное вниманіе, награждали его почестями и деньгами, то совершенно устраняли его отъ дѣлъ, и отнимали у него послѣднія средства къ существованію. Въ счастливую пору своей общественной дѣятельности онъ взысканъ былъ королевскою милостью: получиль орденъ св. Михаила, пенсію въ шесть тысячъ ливровъ и дворянское достоинство. Съ тѣхъ поръ онъ и сталъ называться Ле-Клеркомг, а не просто Клеркомг. Придворныя интриги лишили его мѣста, а революція — пенсіи.

Враждебныя ли отношенія къ окружающей средь, борьба ли партій, честолюбіе или другія какія-либо причины заставляли . Іеклерка покидать отечество и переселяться вп Россію. Такихъ переселеній было два: одно въ 1759 году, другое ровно черезъ десять лёть, въ 1769 году. И въ первый, и во второй разъ онъ оставался въ Россіи довольно долго — втеченіе нѣсколькихъ льть. Въ 1775 году онъ снова является во Франціи по вторичномъ возвращени изъ Россіи. Прибывши въ Россію въ царствованіе императрицы Елизаветы Петровны, Леклеркъ поступиль врачомъ къ брату временщика — къ графу Кирилу Григорьевичу Разумовскому, и сопутствовалъ гетману въ путешествіяхъ его по Россіи и заграницею. Впоследствіи, въ царствованіе императрицы Екатевины II, Леклеркъ занималъ, одно за другимъ и частію одновременно, нѣсколько мѣстъ: былъ лейбъмедикомъ великаго князя Павла Петровича, директоромъ наукъ въ сухопутномъ шляхетномъ корпуст, профессоромъ и совттикомъ въ академін художествъ, инспекторомъ павловской больницы въ Москвѣ, и т. д.

Графъ Разумовскій, какъ и слѣдовало ожидать, много содѣйствовалъ успѣхамъ Леклерка и въ русской службѣ и въ русскомъ обществѣ. Понятно, что Леклеркъ упоминаетъ о Разумовскомъ съ сочувствіемъ и признательностью. Живя у гетмана — говоритъ онъ — я былъ въ хорошей школѣ: этотъ вельможа, вовсе не желающій выказывать свою образованность, обладаетъ свѣтлымъ умомъ, здравымъ образомъ мыслей, большою любовью къ

истинъ и превосходною библіотекою 124). Въ свою очередь Разумовскій быль очень расположень къ Леклерку, и даже высказалъ готовность жертвовать личными удобствами, чтобы открыть болье широкое поприще своему любимцу. Въ первый разъ въ жизни — писалъ Разумовскій графу М. М. Воронцову — я долженъ просить о достойномъ человѣкѣ вопреки желанію моего сердца. Мой домашній врачь, г. Клеркь, который съ такимъ искусствомъ подвизается у меня въ Украйнь, желаль бы получить въ Москвъ мъсто, сделавшееся свободнымъ по выездъ изъ Россіи лейбъ-медика Моунзея (Mounsey). Какъ ни прискорбно было Разумовскому разстаться съ Леклеркомъ, онъ ходатайствуеть о немъ на томъ основаніи, что въ Москвѣ достоинства искуснаго и добродътельнаго врача будутъ гораздо виднъе, нежели въ Глуховъ — à la vérité l'exercice dans une ville comme Moscou pour un médicin habile et vertuenx lui donnera plus de jour qu' à Gloukoff, où il n'y a que ma maison qui connait son mérite 125).

Близость отношеній Леклерка къ Разумовскому, занимавшему мѣсто президента академіи наукъ, имѣла быть можетъ нѣкоторое вліяніе на выборъ Леклерка въ почетные члены академіи. По крайней мѣрѣ въ офиціальномъ актѣ объ избраніи въ почетные члены упоминается о томъ, что Леклеркъ — спутникъ президента въ путешествіи по Германіи и Франціи, и это обстоятельство выдвинуто на первый планъ. Предложеніе послѣдовало со стороны академика Штелина, и ученое собраніе, взвѣсивши права и заслуги Леклерка, избрали его большинствомъ голосовъ въ почетные члены академіи наукъ. При извѣстіи о первомъ посѣщеніи академіи Леклеркомъ упоминается о его сочиненіи: Меdicus veri amator ad apollineae artis alumnos, о которомъ съ особенною похвалою отзываются и иностранные библіографы: оиvrage estimé; un receuil de bonnes observations, и т. п. 126).

Несмотря на успѣхи свои въ русскомъ обществѣ, на служебныя выгоды и связи съ сильными міра, Леклеркъ бывалъ иногда предметомъ самыхъ оскорбительныхъ толковъ, и на него

взводились чрезвычайно тяжкія обвиненія. Одна изъ его московскихъ папіентокъ, жена полковника Олсуфьева, пригласила его къ себъ, какъ врача, по случаю бользии. Онъ прописаль ей лъкарство, по его увъренію, совершенно невинное, которое можно дать четырехлетнему ребенку; но больной показалось, что оно заключало въ себъ ядъ, и по городу пошли слухи, что ее хотъли отравить. На бъду Леклерка, супруги жили весьма дурно между собою, вследствіе чего слухи объ отраве пріобретали некоторую въроятность, и становились для врача не только непріятными, но и опасными. Въ оправдание себя онъ написалъ любопытное письмо, которое мы и помъщаемъ въ приложеніяхъ 127). Въ приливъ негодованія онъ требоваль, чтобы съ его паціентки, за распространеніе ложныхъ слуховъ, взыскана была непремѣнно пеня въ тысячу рублей въ пользу воспитательнаго дома. Въ противномъ случать, онъ грозилъ немедленно оставить русскую службу и увхать навсегда во Францію, будто-бы ожидавшую его съ распростертыми объятіями. Къ этому присовокупляль въ видъ предостереженія, что, при его заслугахъ для Россіи, клевета на него и ея безнаказанность отзовутся самыми печальными последствіями для нашего отечества: къ намъ перестанутъ вздить благодвтели-иностранцы.

О своемъ пребываніи въ Россіи и о своихъ заслугахъ передъ страною, въ которой прожилъ такъ долго, Леклеркъ говоритъ весьма торжественно и вмѣстѣ съ тѣмъ загадочно. Я сдѣлалъ для Россіи — восклицаетъ онъ — все, что могъ и долженъ былъ сдѣлать, не переставая быть французомъ. Я достойнымъ образомъ исполнялъ возлагаемыя на меня обязанности, и быть можетъ сослужилъ Россіи добрую службу, всячески содѣйствуя тому, чтобы отвратить политическую бурю, скопившуюся въ нѣдрахъ государства и готовую разразиться. Но это — моя тайна, и Россія не знаетъ ея 128)...

Леклеркъ извъстенъ во французской литературъ, какъ весьма плодовитый писатель. Французскіе библіографы приводятъ длинный рядъ его сочиненій, разнообразныхъ по своему содержанію, относящемуся къ области медицины, исторіи, политики, философіи, и т. д. Въ нихъ находятся и разсужденія о чувствъ долга и славолюбіи, какъ о двухъ началахъ, руководящихъ дъйствіями людей, и трактатъ о водобоязни, и наблюденія надъ заразительными бользнями, произведенныя въ южной Россіи, и ръзкое порицаніе англійской политики, и многое другое. Во время пребыванія своего въ Россіи Леклеркъ написалъ и издалъ нъсколько вещей, имѣющихъ большее или меньшее отношеніе къ русской жизни и литературъ 129).

Однимъ изъ первыхъ плодовъ его музы было стихотворное посланіе, изданное подъ пышнымъ названіемъ: Le voeu des nations ou le plan du bonheur reciproque. Оно посвящено великому князю Павлу Петровичу, и состоитъ изъ подбора нравоучительныхъ сентенцій, хвалебныхъ возгласовъ и менторскихъ совѣтовъ будущему государю. Въ посланіи встрѣчаются обращенія и замѣтки, подобныя слѣдующимъ:

Pierre le grand fut citoyen
Ce titre seul peint les bons princes.
Pour le malheur de leurs provinces,
Ce titre à peu de rois convient....
Princes, vous êtes trop heureux
Si vous sçavés comme nous sommes.
Pour peu que vous soyez des hommes.
Sujets fidels et généreux,
Nous vous faisons des demi-dieux...

Втеченіе нѣкотораго времени Леклеркъ занималъ должность директора наукъ въ сухопутномъ шляхетномъ корпусѣ. Обязанность директора наукъ заключалась въ наблюденіи за преподаваніемъ, въ устройствѣ учебной части, въ указаніи легчайшихъ

методъ обученія, въ производствъ испытаній учащимся и т. п. Уставомъ шляхетнаго корпуса требовалось, чтобы въ директоры наукъ избираемы были лица, имѣющія «отличныя достоинства» и хорошо знакомыя съ деломъ воспитанія 130). При начатіи курса физики, естественной исторіи и химіи, Леклеркъ произнесъ рѣчь. въ которой, обращаясь къ питомцамъ сухопутнаго шляхетнаго корпуса, говоритъ: «Я, нося на себъ почтенное званіе и должность — пещись о вашемъ здравіи и вспомоществовать по возможности вашему просвещеню, избраль ту часть, которая соединяетъ вкупъ пріятное съ полезнымъ. Вслъдствіе онаго предпріяль изследовать съвами свойство природы въ подверженныхъ чувствамъ нашимъ ея дъйствіяхъ и въ ея произведеніяхъ, кои имфють ближайшее и сходнфишее отношение къ намъ, и кои обфщаютъ намъ пріобретеніе наивящшихъ благъ... Какое иное государство заключаетъ въ себъ толикое множество вещей, какъ пространная имперія россійская? Какія бы, до сего времени впустъ лежащія и не вспаханныя, поля могли дать обильную жатву всякаго рода произрастеній? Сіе удобреніе земля, господа, есть предоставленный для васъ урокъ; вы должны нѣкогда воздать вашему отечеству дань благодарности, коею вы оному обязаны. Подражайте симъ превосходнымъ согражданамъ, симъ новымъ курціямъ, которые посвящають себя съ большею пользою, нежели древніе, блаженству и славт сея имперіи. Они-ваши отцы во время воспитанія: да послужать они вамъ и зерцалами во время всего жизни вашей теченія. Ваше первое существо естьбыть добрыми гражданами; но любовь къ отечеству не можетъ имъть истинной пользы, если не будетъ она управляема просвъщеніемъ, подкрѣпляемымъ трудами и украшеннымъ безкорыстіемъ. Вы будете современемъ почтенными орудіями общаго благополучія, и первая дань, коей отечество отъ васъ потребуеть, состоять будеть въ вашемъ просвъщени и» т. д. 181).

Въ качествъ профессора и совътника академіи художествъ Леклеркъ говорилъ въ публичномъ собраніи академіи художествъ ръчь о происхожденіи, успъхахъ, вкусть и совершенствъ необ-

ходимыхъ, полезныхъ и пріятныхъ. Французскій подлинникъ изданъ съ русскимъ переводомъ, и приводимыя нѣсколько строкъ могутъ дать понятіе о способѣ передачи на русскій языкъ эстетическихъ понятій <sup>182</sup>).

En effet, les moyens de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de l'éloquence, de la poésie, de la musique sont les couleurs, les formes, les reliefs, les discours, les paroles mesurées et les sons... Beaux-arts! Prenez le vol de l'aigle, animez la toile, faites respirer le marbre; employez à la fois le beau naturel, la force, l'énergie, le sublime, pour rendre avec enthousiasme les sujets majestueux que l'amour a déjà gravés dans nos coeurs...

И въ самомъ, дѣлѣ средствы живописи, скульптуры, тектуры, краснорфчія, стихотворства, музыки, суть краски, кожухи, украшенія, - рѣчи, слова по размиру, и голоса... Свободныя художествы! Возлетайте на подобіе орла быстропарящаго, одушевляйте полотно, вложите дыханіе въ мраморъ; употребляйте вдругъ красоту природы, силу, разительность, важность и превосходство, дабы изобразить съ восторнома громкія дѣла, уже на сердцахъ нашихъ напечатлънныя...

При вступленіи своемъ въ петербургскую академію наукъ въ званіи ея почетнаго члена Леклеркъ произнесъ пространную и витіеватую рѣчь, заключающую въ себѣ похвальное слово Петру Великому и отчасти Ломоносову. Во введеніи ораторъ распространяется о предметѣ, о которомъ, по остроумному замѣчанію современнаго намъ писателя, говорится съ особеннымъ аппетитомъ, именно о самомъ себѣ. Спохватившись, что уже черезчуръ долго занимаетъ почтенныхъ слушателей своею особою — mais c'est trop de vous parler de moi, messieurs, — Леклеркъ неожиданно переходитъ отъ себя къ Ломоносову. Знаменитый академикъ умеръ за нѣсколько дней до этого собранія, и Леклеркъ словно хотѣлъ сказать: не стало среди васъ великаго Ломоносова,

но за то вступаю въ ваше святилище я, Леклеркъ, достойный преемникъ почившаго. Онъ даже спрашиваетъ, обращаясь къ своимъ новымъ сочленамъ: кто изъ наст замънитъ Ломоносоваqui de nous, messieurs, se chargera de le remplacer? Bu Jomoносовъ ораторъ особенно цънитъ автора Петріады, изображающей подвиги величайшаго изъ великихъ людей. По словамъ Леклерка, Петръ Великій несравненно выше прославленныхъ героевъ древности: будучи самодержавнымъ властелиномъ, онъ являлся строгимъ исполнителемъ закона; онъ создалъ военную дисциплину, и самъ первый подчинился ей; онъ проходилъ постепенно вст должности, начиная съ самыхъ низшихъ, и если иногда браль на себя по необходимости первую роль, то никогда не забываль, что вторая роль по праву должна принадлежать ученымъ. Тщеславіе заставило Константина перенести на отдаленный востокъ столицу имперіи и назвать ее своимъ именемъ: цѣль болве возвышенная и благородная руководила Петромъ, когда онъ рѣшился осущить эстонскія болота и укрѣпиться на берегахъ моря. Изъ глубины водъ вышла его столица, и въ мъста, до толь незнаемыя, стекаются произведенія всьхъ странъ свьта; такимъ образомъ Нева приносить Россіи тоже изобиліе, какое Ниль доставляль Египту, и т. д.

Нѣкоторыя выраженія въ рѣчи Леклерка не понравились академикамъ, и потому рѣшено было предварительно разослать ее членамъ ученаго собранія, для просмотра и необходимыхъ исправленій <sup>183</sup>). Неизвѣстно, что сталось съ академическимъ спискомъ рѣчи, которая почему-то не была напечатана. Только въ недавнее время появился въ печати небольшой отрывокъ ея, касающійся Ломоносова. Мы помѣщаемъ въ приложеніяхъ полный текстъ рѣчи въ томъ видѣ, какъ сохранилась она въ единственномъ спискѣ, находящемся въ государственномъ архивѣ <sup>184</sup>).

Ознакомившись, хотя бы и поверхностно, съ современной ему русскою литературою, Леклеркъ поспѣшилъ перевести нѣкоторыя изъ ея произведеній на французскій языкъ. Въ своей исторіи Россій онъ помѣстилъ переводъ поэмы Хераскова: Чесменскій бой и

поэмы Ломоносова: Петръ Великій 135). Имъ же переведена комедія Екатерины II: О время. По словамъ переводчика, комедія эта произвела особенно сильное впечатлёніе въ русскомъ обществъ, и должна составить эпоху въ исторіи — celle qui a fait le plus de bruit dans l'empire; qui fera époque un jour dans l'histoire. Въ переводъ нъкоторыя явленія слиты одно съ другимъ, вследствіе чего въ первомъ действіи вместо двенадцати явленій оказалось только десять и т. п. Пропущены некоторыя разсужденія и черты, им'єющія значеніе для русскихъ читателей, какъ напримъръ упоминание о ежемъсячныхъ сочиненияхъ. Иное измѣнено на французскій ладъ, и между прочимъ вмѣсто понедѣльника поставлена пятница, которая во Франціи слыветъ такимъ же недобрымъ днемъ, какъ у насъ понедъльникъ. Приводимъ нъсколько мъстъ изъ комедія Екатерины ІІ въ переводъ Леклерка, въ сравнени съ подлинникомъ 136).

Непустовъ. Слышалъ я, что о добродетеляхъ ея мало я слыхалъ.

Мавра. Правду сказать, и я много о томъ говорить не могу. О пость и воздержании твердить она встмъ своимълюдямъ весьма часто, а особливо при раздачь мъсячины и указнаго. Сама жъ никогда столько прилежчости къ молитвъ непоказываетъ, какъ въ то время, когда, приходя къ ней, должники требують отъ ней за забранные по счетамъ товары платы... (Дъйствіе І, явленіе І, стр. 6).

M. Nepoustof. En effet, j'ai госпожа твоя ханжить много, а ouï dire que ta maîtresse s'est jetée dans la haute dévotion. Mais je n'ai entendu citer d'elles ni bonnes actions ni charité.

> Mavra. Franchement, je ne saurais vous en dire grand'chose. Ce que je puis assurer, c'est qu'elle ne manque pas, pour nous prêcher l'abstinence, de choisir l'heure de notre diner. Elle n'a jamais tant de ferveur pour la prière qu'au moment où ses créanciers viennent lui demander le paiement des marchandises qu'elle a prises chez eux (crp. 6).

Мавра. Она называетъ меня басурманкою за то, что иногда читаю я Ежем всячныя сочиненія, а иногда и Клевеланда (Д. І, явл. І, стр. 9).

Мавра. Она встаетъ поутру въ шесть часовъ, и следуя древнему, похвальному обычаю, сходить съ постели на босу ногу; сошедъ, оправляетъ предъ образами лампаду; потомъ прочитаетъ утреннія молитвы и аканисть; потомъ чешеть свою кошку, обираеть съ нея блохи, и поеть стихъ: блаженъ, кто и скоты милуетъ (д. І, явл. І, стр. 11).

Впстникова. Я думала... не Madame Vestnicova. J'ai cru... здёсь будь сказано! (Они опле- mais cela ne peut pas se dire вываются, подергивають себя ici. J'ai cru qu'il tombait d'épiза ухо и одуваются). Я думала, что черная немочь его убила (д. І, явл. 8, стр. 28).

Мавра. Она не новосвътская госпожа, и не только пофранцузски, но и по-русски мало она знаетъ, а потому и языка русскаго не портить; но говоря по-русски, брата называеть братцемз, а не mon frere, сестру — сестрицею, а не та soeur; не знаеть и другихъ вытверженныхъ подобно попугаю словъ, ни кривлянья, ни prunelle... Aimez-la, soyez son

Mavra. Croisiez-vous, monsieur, qu'elle me traite de païenne, parce qu'elle m'a surprise lisant l'histoire de Cléveland? (CTp. 9).

Mavra. Elle se lève à six heures du matin; elle ajuste la lampe qui brûle devant les images; elle dit ses priéres et les litanies du patron du jour; elle peigne son chat en chantant le verset du cantique: heureux celui qui a pitié de son troupeau (crp. 11).

lepsie (д. I, явл. 7, стр. 25).

Mavra. Ce n'est pas une demoiselle façonnée à la mode nouvelle. Elle ignore le français, et même elle ne sait que mediocrement sa propre langue. Elle ne rit jamais hors de propos; elle ne connait ni les belles manières ni le langage affecté de nos élégantes; elle tient les yeux baissés, au lieu de jouer de la

презрънья къ людямъ, почтенія лостойнымъ. Некстати не хохочетъ: похабства не импетт; кушанья за столомъ не называетъ блюдомг славнымъ. Словомъ, когда вы на ней женитесь, и будете ее любить, то хотя она ни болванчиком, ни топ тагі называть вась не станетъ, однако конечно стараться будетъ вамъ угождать, и доброд телью столько васъ прельстить, сколько другіе свободнымъ обхожденіемъ прельщаются, забывъ и лбы и глаза свои (д. І, явл. 12, crp. 40-41).

Ханжахина. Севодни вить понедѣльникъ, да ктому-жъ и первое число мѣсяца, а я ничего въ такіе дни никогда не начинаю. Примѣта худа! Много образцовъ бывало, да и покойный мой мужъ меня утвердилъ въ этомъ: за десять лѣтъ до смерти своей — помяни его, Господи! — предсказалъ онъ однажды въ понедѣльникъ, что онъ умретъ. А то и сбылось (д. III, явл. 5, стр. 79—80).

époux; elle mettra tous ses soins à vous plaire, elle vous charmera par sa douceur. Elle ne vous appellera pas mon cher coeur, mon petit mari, mais elle vous plaira plus que toutes celles qui affectent un air libre et aisé (д. І, явл. 10, стр. 35—36).

Madame Ghangeagghina. C'est aujourd'hui vendredi, et qui plus est, le premier vendredi du mois. Je ne commence rien ces jours-là qui sont de mauvais augure. J'en ai vu nombre d'exemples. Mon pauvre défunt — que Dieu ait son âme! — a prédit, dix ans avant sa mort, qu'il mourrait un vendredi, et cela n'a pas manqué (д. III, явл. 5, стр. 73).

Долговременное пребывание въ Россіи и сношения съ знатоками и любителями русской исторіи послужили для нашего автора поводомъ къ составленію объемистаго труда, вышедшаго въ свѣтъ въ нѣсколькихъ томахъ подъ длиннымъ и многообѣщающимъ заглавіемъ: Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne 187). Эта всеобъемлющая исторія Россіи начинается обширнымъ и до нельзя многословнымъ введеніемъ, въ которомъ авторъ толкуетъ и о вліяніи климата на человъка, и о различныхъ темпераментахъ, и о самыхъ удобныхъ формахъ правленія, и о другихъ предметахъ, болѣе или менѣе неидущихъ къ делу. Самъ авторъ, кажется, чувствовалъ это, какъ можно видеть изъ того, что онъ счелъ нужнымъ доказывать, что подобныя вещи-вовсе не hors d'oeuvre въ отношени къ русской исторіи. За введеніемъ слѣдуеть очеркъ политическаго состоянія Европы и Азін въ девятомъ стольтін, домыслы о происхождении славянъ, и т. п., и наконецъ — историческое повъствованіе о Россіи, отъ временъ Рюрика до кончины императрицы Елисаветы Петровны и вступленія на престоль Петра III. О дарствованій Петра III и Екатерины II авторъ не считаетъ удобнымъ распространяться.

Самый выгодный отзывъ объисторическомъ трудѣ Леклерка едвали не тотъ, который принадлежитъ самому Леклерку. По крайней мъръ всъ другіе, болье или менье благопріятные, отзывы бледневоть въ сравнении съзаметками, разсеянными на страницахъ исторіи Россіи, касательно ея автора. Наблюдатель по призванію, - говорить онъ о себъ проникнутый желаніемь видъть и узнавать людей, я никогда не пренебрегалъ полезными свъдъніями: втеченіе десятильтняго пребыванія своего въ Россіи, я сделаль все необходимыя разысканія, чтобы написать ея исторію. Самоув френность автора бросается въ глаза встмъ и каждому изъ читателей. Его наивная откровенность въ признаніи собственных заслугь просто неподражаема. Что можетъ сравниться съ заключительными словами его при передачъ труда изъ рукъ отца въ руки сына. Вошедшее въ исторію Россіи топографическое описаніе русскихъ областей и т. п. составлено сыномъ Леклерка Антономъ-Францискомъ (1757—1816). Мы объщали публикъ-говоритъ Леклеркъ-отецъ-полное описание общирной русской имперіи: сынъ мой настойчиво просиль у меня дозволенія исполнить это объщаніе, а такъ какъ онъ свъдущъ въ географія и въ исторіи, то я и не считалъ себя въ правѣ ему отказать: истинное утѣшеніе для честныхъ и трудолюбивыхъ отцовъ имѣть дѣтей, которыя на нихъ похожи — la consolation des pères honnêtes et laborieux, c'est d'avoir des enfants qui leur ressemblent. Признательный сынъ начинаетъ свой трудъ торжественнымъ удостовъреніемъ, что отецъ его дъйствительно честный человъкъ, что онъ презираетъ лесть и обманъ, и что онъ не принялъ бы ни почестей, ни денегъ иначе, какъ подъ условіемъ, чтобы посредствомъ ихъ дълать добро, и т. п. 138).

Первый изъ русскихъ, къ кому обратился Леклеркъ за свъдѣніями касательно исторіи Россіи, былъ Михаилъ Григорьевичъ Собакинъ. О немъ, какъ о лицѣ, извѣстномъ въ тогдашнемъ литературномъ мірѣ, упоминаетъ и Новиковъ въ своемъ словарѣ русскихъ писателей, и Леклеркъ въ своей исторіи Россіи, пользуясь въ настоящемъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, словаремъ Новикова <sup>189</sup>).

Сабакинъ, Михайло Григорьевичъ, тайный совѣтникъ,
государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ членъ, мастерской оружейной конторы главный судья, и ордена святыя
Анны кавалеръ. Въ молодыхъ
своихъ лѣтахъ писалъ разныя
стихотворенія, изъ коихъ извѣстнымъ осталося только одно
его стихотворное сочиненіе: Состих добродътели, хранящееся
въ императорской библіотекѣ; о
прочихъ же его сочиненіяхъ извѣстія нѣтъ.

M. Sabakin (Mikael Grégorévitz), conseiller privé des affaires étrangères, et chevalier de Sainte-Anne, a composé dans sa jeunesse plusieurs pièces de vers, dont une est intitulée: Les conseils de la vertu. Ce manuscrit est dans la bibliothèque impériale. M. Sabakin qui n'est plus, a constamment prouvé pendant sa vie, que sa conduite êtait d'accord avec les conseils qu'il donnait aux autres.

Собакинъ отнесся къ Леклерку съ большимъ сочувствіемъ и обязательностью. Онъ ревностно принялся за собираніе матеріаловъ, и при помощи двухъ подвѣдомственныхъ ему чиновниковъ сдѣлалъ обширныя извлеченія изъ многихъ рукописей, хранящихся въ различныхъ архивахъ и между прочимъ въ патріаршей (синодальной) библіотекѣ, изъ книгъ родословныхъ, и т. п. И всю эту массу выписокъ представилъ въ распоряженіе Леклерка, принявши на себя трудъ перевести ихъ на французскій языкъ. Съ легкой руки Собакина, котораго Леклеркъ называетъ своимъ наставникомъ и руководителемъ въ знакомствѣ съ источниками русской исторіи, число доставляемыхъ матеріаловъ быстро возрастало. Леклеркъ получилъ выписки изъ лѣтописи князя Оедора Ивановича Кемскаго — лѣтописецъ отъ начала россійскихъ князей до дней царя и великаго князя Ивана Васильевича, а равно изъ многихъ другихъ сочиненій.

Матеріаловъ накопилось много, даже черезчуръ много: по крайней мфрф такъ казалось самодовольному автору. Надо было убъдиться въ ихъ достовърности, опредълить ихъ дъйствительное значение и пригодность для исторического труда. Съ этою целью Леклеркъ обратился къ князю Михаилу Михайловичу Щербатову, и получиль отъ него богатые вклады въ свою исторію. Щербатовъ сообщилъ ему очеркъ или конспектъ русской исторіи (un précis exact de l'histoire de sa nation) отъ Рюрика до Өедора Ивановича, а также данныя для исторіи искусствъ въ Россіи и для исторіи дворянства, занимающей въ книгѣ Леклерка нѣсколько главъ, и раздъленной на восемь эпохъ 140). Леклеркъ заявляеть при этомъ случать, что онъ пользуется дружбою и уваженіемъ князя Щербатова. До какой степени простиралось уважение Щербатова къ Леклерку и къ его литературнымъ трудамъ, можно отчасти видъть изъ словъ самого Щербатова: «Раскрывши книгу Леклерка, тотчасъ увидълъ нелъпую смъсь несправедливыхъ охуленій Россів и лжи. Я Леклерка довольно лично зналъ: бывъ увтренъ въ невъдънія его россійскаго языка, въ самомъ его неосмотрительномъ обычат, и въ охогт вездт излишнее и непринадлежащее къ причинъ, о которой онъ пишетъ, вмѣщать, яко въ сочиненіи своемъ Іу великій показалъ» и т. д. 141).

Свължніями своими о русской литературъ Леклеркъ, какъ самъ говоритъ, обязанъ преимущественно Новикову. Выражаясь точнее, следуеть сказать, что почти все эти сведенія заимствованы, съ нъкоторыми незначительными измъненіями, изъ книги Новикова, вышедшей въ 1772 году подъ названіемъ: Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ. Въ обширной главь - о поэтахъ, историкахъ и писателяхъ русскихъ, Леклеркъ приводитъ длинный рядъ извлеченій изъ словаря Новикова 142). Большая часть извъстій просто переведена, съ большими или меньшими пропусками. Изръдка только встръчается какая-либо замътка, которой не находимъ у Новикова. Едвали надобно прибавлять, что переводъ не всегда отличается точностью <sup>148</sup>).

### Новиковъ.

Ильинскій Иванъ, праводушискусный въ латинскомъ, нѣсколько въ молдавскомъ и совершенно въ словенскомъ языкъ. былъ переводчикомъ при императорской академіи наукъ. Онъ писалъ много разнаго содержанія стиховъ; но печатныхъ одно только осмостишіе при Симфоніи на священное четверо-евангеліе и д'янія святых запостоль, мъ сочинен ной, и напечатанной въ Москвъ 1733 года; и еще двустишіе, по окончаніи сей кни

# Леклеркъ.

Illinski réunissait beaucoup ный и добронравный мужъ, de connaissances, et cet homme другъ нелицемърный, довольно de bien était particulièrement instruit dans la morale si conforme à la pureté de ses moeurs. Il possedait des langues latine et moldave, et parlait éloquemment la langue slavone. Son emploi fut celui de traducteur à l'académie des sciences. Il a composé plusieurs pièces de poésie, dont on n'a imprimé qu'un petit nombre, et un ouvrage théologique imprimé a Moskou en 1733. Il traite des evangiles et des actes des apotres.

ги сочиненное, слъдующаго со- Cet ouvrage est terminé par держанія:

Ликуимъ, Моме, оба! се книга кончася:

Мнѣ убо покой, трудъ же тебѣ даровася.

Козловскій князь, Өедоръ Алекстевичь, въ юныхъ своихъ летахъ обучался въ московскомъ университетъ разнымъ наукамъ; опредълился лейбъгвардінвъпреображенскій полкъ, гдѣ онъ дослужился до оберъофицерскаго чина. Въ 1767 году взять быль въ комиссію о сочиненіи проэкта новаго уложенія сочинителемъ. Исправляя должность свою рачительно и съ похвалою пробыль онъ тутъ до 1769 года, въ которомъ отправленъ былъ куріеромъ къ графу Алекстю Григорьевичу Орлову, находившемуся тогда въ Италіи. Въ пробадъ свой долженъ быль онъ забхать къ славному европейскому писателю г. Вольтеру, чёмъ князь Өедоръ

deux vers de l'auteur, qui sont bien singuliers; les voici:

Likouim, Momé, oba! cé Kniga Kontchacaïa Mnié oubo Pokoi, Troud-gé tiébé Darovacia.

Le sens littéral de ces vers est: «Réjouissons-nous tous deux, Momus! voici un ouvrage de fini. Je vais donc être en repos, et c'est à toi de t'exercer à présent.

Le prince Koslofski (Féodor Aléxiévitz) fut élevé à l'université de Moskou. Après avoir fini ses études, il devint officier aux gardes, et ensuite officier général. Il a été un de ceux qui ont travaillé à la commission établie par l'impératrice pour la rédaction du code. Il fut chargé d'un ordre particulier qui le flatta beaucoup. Il partit comme courier chargé de dépêches de l'impératrice pour m. de Voltaire. De Fernev il se rendit à l'Italie auprès du comte Alexis Orlof, s'ambarqua avec lui, se distingua dans le fameux combat de Tzèm, et sauta en l'air avec le vaisseau Saint-Eustache. en juin 1770... Ce prince, digne d'un meilleur sort, a fait une

Алексћевичъ чрезмћрно восхипо великой его щался, ибо склонности къ словеснымъ наукамъ, ничего такъ не желалъ, какъ умножить то просвъщение своего разума, которое пріобрѣлъ своими трудами. Прибывъ въ Италію, оставленъ онъ былъ при графѣ Оедорѣ Григорьевичь Орловь, и быль при немъ безотлучно до чесменскаго бою, въ который при взорваніи корабля святаго Евстафія поднять онъ былъ на воздухъ. Смерть его последовала, такъ какъ и сей бой, 1770 года въ іюнь мьсяць... Изъ сочиненій его были: Одолжавшій любовникт — прозою комедія; нѣсколько пѣсень, эклогъ, элегій и другихъ мелкихъ стихотвореній... Онъ перевелъ много комедій для россійскаго театра и другихъ разныхъ матерій. ...Кенотафія князю Өедору Алексвевичу Козловскому:

comédie intitulée l'Amant obligé, et en a traduit un grand nombre d'autres en langue russe. Il a laissé beaucoup de pièces de poésie. Voici l'epitaphe fait à sa mémoire:

Одно зришь имя здёсь, а тёло—
огнь и влага
Пожрали въ Асіи вблизи Архипелага,
Гдё турскій россами свирёпо
Флотъ сраженъ.
Разбитъ, потопленъ въ хлябь,
и въ пепелъ весь сожженъ.

Vous ne voyez ici que son nom. Son corps réduit en cendres est dispersé

Dans l'Archipel.
Koslofski! ton sort annonce le
Salut de la Grèce et la destruction

De l'empire du faux prophète.

Козловскій! Жребій твой предтечею быль рока— Къ избавѣ Греціи, къ паденью лжепророка.

Фонъ-Визинъ, Денисъ Ивановичъ, перевелъ въ стихи Вольтерову трагедію Алзиру; преложилъ по свойству нашихъ нравовъ Грессетово сочиненіе Сидней, и написалъ много острыхъ
и весьма хорошихъ стихотвореній. ... Онъ сочинилъ комедію:
Бригадирт и Бригадирша, въ
которой острыя слова и замысловатыя шутки разсыпаны на
каждой страницъ.

M. Fon-Visin (Denis Ivanovitz) a traduit en vers Alzire, et le Sydnei de Gresset ajusté aux moeurs russes. Il est permis d'imiter quand on approprie les choses au théâtre et aux moeurs de sa nation. Il a composé une comédie intitulée le Brigadier et la Brigadière, pièce vraiment originale, qui a été jouée et admirée dans les pays étrangers...

При оценке произведеній русских писателей Леклеркъ любитъ обращаться кълитературѣ французской, гораздо болѣе ему извъстной, нежели русская. Тредьяковскаго онъ сравниваетъ съ аббатомъ Прево, Сумарокова съ Расиномъ, Хераскову совътуетъ имъть въ виду Вольтера, и т. п. Находя, что Тредьяковскій столь же трудолюбивый и написавшій почти столько же сочиненій, какъ аббатъ Прево, уступаеть Прево въ легкости и естественности дарованія, критикъ отдаетъ предпочтеніе Тредьяковскому въ нравственномъ отношеніи: Тредьяковскій всецьло предавался наукъ, а Прево черезчуръ много времени тратилъ на удовольствія. Вскормленный на французскихъ образцахъ, Сумароковъ избралъ своимъ руководителемъ Расина, и лучшаго выбора не могъ сдёлать, но тёмъ не менёе далеко отсталъ отъ безсмертнаго трагика: неръдко онъ бываетъ холоденъ именно въ тъхъ сценахъ, въ которыхъ Расинъ воспламеняетъ сердца и души. Существеннымъ недостаткомъ Сумарокова Леклеркъ признаетъ его стремленіе подражать манерѣ французскихъ комедій вмѣсто того, чтобы обратиться къ русской жизни и представить рѣзкую противоположность настоящаго съ давноминувшимъ въ русскомъ бытѣ и нравахъ. Отдавая должную справедливость разнообразію талантовъ Хераскова, нашъ аристархъ, побуждаемый голосомъ истины, рѣшается откровенно высказать то, что онъ думаетъ о Россіядѣ Хераскова. По его мнѣнію, поэма эта заключаетъ въ себѣ прекрасныя подробности, детали, но въ цѣломъ она не выдержана; впрочемъ, авторъ легко можетъ помочь этой бѣдѣ: ему стоитъ только кое-что поисправить въ своей поэмѣ и придать ей болѣе художественныхъ красотъ и великольнія. Примѣромъ ему пусть послужитъ Вольтеръ, тщательно исправлявшій свои произведенія, что доказываютъ многочисленные варіанты въ его Генріадѣ.

Матеріалы, доставленные княземъ Щербатовымъ и Собакинымъ, и заимствованія изъ словаря Новикова составляютъ существенную основу книги Леклерка. Остальное заимствовано большею частью изъ Левека и изъ источниковъ еще менте цтнныхъ, къ числу которыхъ принадлежатъ и личныя наблюденія автора. По его словамъ, особенно плодотворно въ этомъ отношеній было его пребываніе въ Малороссій, между козаками, гдф онъ собралъ много любопытныхъ свёдёній преимущественно для исторіи козачества. Какими источниками, кром'є названныхъ. пользовался Леклеркъ, и какъ далеко простиралась его наблюдательность, до какой степени ознакомился онъ съ Россіею, съ русскимъ бытомъ и съ историческою судьбою русскаго народа, на это много яркихъ указаній въ его пространномъ сочиненіи, названномъ исторією Россіи. Они тщательно сведены въ одно цѣлое, подробно разсмотрѣны и критически оцѣнены Болтинымъ въ его главнъйшемъ произведеніи, какъ увидимъ это въ слъдующей главъ нашего труда, въ которой говорится о Болтинъ, какъ о писателъ.

### IV.

Въ дъятельности Болтина, какъ писателя, обнаруживаются многія черты его віка. Разнообразіе данныхъ, приводимыхъ Болтинымъ, знакомить съ кругомъ тогдашней образованности, показываетъ, чемъ всего более интересовались, что особенно цѣнили мыслящіе русскіе люди второй половины восемнадцатаго стольтія. Въ сужденіяхъ и взглядахъ Болтина отражаются, въ большей или меньшей степени, тв начала, которыя такъ горячо отстаивала европейская литература временъ энциклопедистовъ. Но въ основѣ всего слышится здравый смыслъ русскаго человъка, разумно взвъшивающаго доводы сторонъ, и нежелающаго быть отголоскомъ чужихъ понятій и возэрьній. Живая, кровная связь соединяетъ Болтина съ современными ему русскими писателями: Новиковымъ, фонъ-Визинымъ, Лепехинымъ и другими, и съ представителями предшествующихъ поколѣній — Татищевымъ и Ломоносовымъ. Дорожа печатнымъ словомъ, какъ върнымъ и добросовъстнымъ выражениемъ мыслей и знаній писателя. Болтинъ сообщалъ вътрудахъ своихъ то, и только то, что ему было хорошо извъстно, что добыто имъ изъ достовърныхъ источниковъ. Многое видълъ онъ самъ; многое слышалъ отъ лицъ, заслуживающихъ довърія; многое, чрезвычайно многое онъ прочиталъ и перечиталъ. И все это продумано, сознательно усвоено, и заняло подобающее мъсто въ общей картинъ, начертанной хотя и не художникомъ, но во всякомъ случай отличнымъ знатокомъ своего дъла.

Болтинъ весьма точно обозначаеть, что видёлъ самъ и при какихъ обстоятельствахъ, и что извёстно ему понаслышкт. Пересказъ слышаннаго, будетъ ли то действительное событие или только народная молва, представляетъ интересъ въ томъ отношени, что знакомитъ съ настроениемъ общества, расположеннаго върить тому или другому слуху, возникавшему подъ влиниемъ живыхъ условий действительности.

Говоря о мѣстности, въ которой искали слѣдовъ древняго соориявъ п отд. н. А. н.

города, прозваннаго русскими Корсунемъ, Болтинъ замѣчаетъ: я самъ былъ на развалинахъ Корсуня, и, несмотря на краткость времени, весьма ясно видѣлъ величину и расположеніе города; различная высота бугровъ можетъ до нѣкоторой степени служить признакомъ различія между зданіями, когда-то здѣсь существовавшими. По мнѣнію Болтина, необходимо было бы произвести раскопки въ этихъ мѣстахъ: археологическіе поиски едвали остались бы безплодными 144).

Будучи въ приволжскомъ краю, и ознакомившись съ тамошнимъ населеніемъ, Болтинъ нашелъ бытъ колонистовъ совершенно инымъ, нежели воображалъ по слуху. Самая малая часть ихъ, — говоритъ онъ — именно геригутеры; которыхъ всего около трехъ-сотъ душъ обоего пола, завели или привели въ лучшее состояніе многія ремесла: пашню, сады и огороды; живутъ въ изобиліи, и вполнѣ довольны своею судьбою. Остальные не имѣютъ понятія ни о земледѣліи, ни о скотоводствѣ; въ отечествѣ своемъ они были бродягами, у насъ они — безполезные тунеядцы, и останутся такими до смерти 145).

Не оставляя безъ вниманія и пов'єрки ни одной бытовой черты, Болтинъ упоминаетъ и о погребальномъ обычаї, приписываемомъ русскимъ иностранцами. Два раза въ жизнь мою — говоритъ онъ — пришлось мні видіть нічто подобное на похоронахъ, но не въ русскихъ, а въ німецкихъ семействахъ: тіло покойника лежить на столі, а присутствующимъ раздають білыя перчатки и по свіжему лимону, и подносять чай, кофе или пуншъ, и затімъ уже начинается обрядъ погребенія 146).

Бытъ нашихъ крестьянъ описанъ Болтинымъ весьма живыми и яркими красками. Зимою только старики, женщины и дѣти остаются дома для домашнихъ работъ и присмотра за скотиною, а прочіе крестьяне отправляются въ разныя стороны, занимаясь извозомъ. Какіе переносять они труды во время своихъ путешествій, — «многократно я былъ самовидцемъ»: стоятъ они на дворахъ въ сутки не болѣе восьми или девяти часовъ, втеченіе которыхъ должны: два раза выпречь и запречь лошадей; два раза

ихъ напоить, и столько же разъ дать имъ сѣна и овса, и т. п., такъ что на сонъ и отдыхъ остается всего три, много четыре часа. Остальные же пятнадцать или шестнадцать часовъ должны они, каждый за возомъ своимъ, идти пѣшими, да еще придерживать возъ, на косогорахъ, раскатахъ и въ выбояхъ, чтобы онъ не упалъ. Къ довершенію бѣдъ они отдаются на жертву вьюгамъ и морозамъ, искалѣчивающимъ ихъ, а нерѣдко отнимающимъ у нихъ и самую жизнь 147).

Леклеркъ разсказываетъ, что въ Малороссіи есть повѣрье, что душа умершаго странствуетъ по землѣ втеченіе шести недѣль, и по сочувствію къ этой невидимой странницѣ завели такой обычай. Близъ покойника, на окнѣ, ставится чаша, наполненная водою, къ чашѣ приставляютъ лѣсенку, а на верху лѣсенки привязываютъ бѣлую тряпку: лѣсенку—для того, чтобы душѣ легче подняться къ чашѣ, а тряпку—для того, чтобъ было чѣмъ обтереться душѣ, когда она обмоется въ чашѣ. Болтинъ замѣчаетъ на это: что такой суевѣрный обычай ведется въ нѣкоторыхъ мѣстяхъ Малороссіи, о томъ я слыхалъ, но самому видють его не случилось, хотя и прожилъ въ Малороссіи безъ малаго десять лѣтъ 148).

Сказку о разбойникъ, повинившемся въ душегубствъ, но не хотъвшемъ признаться, что ълъ мясо по постамъ, Болтинъ слы-халг от многихъ, но не беретъ на себя опредълить степень ея достовърности.

Болтинъ слыхал от многих стариков, что въ бытность Петра Великаго въ чужихъ краяхъ, прівхаль въ Москву монахъгрекъ, и сталъ увёрять, что привезь съ собою часть Богородицыной сорочки. Онъ былъ представленъ царицё, разсказалъ ей вымышленную повёсть о томъ, откуда, какимъ образомъ и черезъ какія руки дошла до него привезенная имъ драгоцённость, и въ заключеніе прибавилъ, что не желая оставлять такое сокровище въ странё, обладаемой невёрными, онъ привезъ ее въ Россію, гдѣ благочестіе находится въ полномъ сіяніи. Чтобы словамъ своимъ придать боле убёдительности, онъ бросилъ мнимую святыню въ огонь, и она осталась неприкосновенною, къ ужасу и

умиленію присутствовавшихъ. Но вскорѣ возвратился въ Россію Петръ Великій; онъ обнаружилъ обманъ, доказавъ, что несгараемая вещь, выдаваемая за что то чудесное и сверхъестественное, есть ничто иное, какъ лоскутокъ полотна, сдѣланнаго изъ аміанта 148)

Съ давней поры народной жизни ведется на Руси въра въ предсказанія и въ таинственную силу юродивыхъ. Дов'єріе ко всякой нескладиць, изрекаемой юродивыми, довольно сильно было и во времена Болтина. У царицы Прасковы Өедоровны — разсказываетъ онъ — жилъ въ домъ святоша, притворявшійся безумнымъ. Всякій разъ, когда приходила къ нему царевна Анна Ивановна, юродивый говорилъ: донъ, донъ, донъ, царь Иванъ Васильевичъ. Много времени спустя, по вступленіи на престоль Анны Ивановны, предоставившей полную власть кровожадному Бирону, словамъ юродиваго стали придавать пророческое значеніе, толкуя ихъ такимъ образомъ: когда Анна сділается царицею, то будеть управлять Россіею такъ же, какъ правиль ею Иванъ Васильевичъ Грозный! Слышало я объ этомъ — прибавляеть Болтинь — от нькоторых старых барынь, кои въвзжи были къ царицъ Прасковът Өедоровнъ. Сказывали они мнѣ и о другихъ предсказаніяхъ того же самаго юродиваго, которыя, по их словама, въ точности сбывалися 150). Все это Болтинъ передаетъ съ оттънкомъ проній; но замъчательно то, что онъ не ограничивался насмъшкою, и понималь значение подобныхъ вешей для зарактеристики времени, его понятій и върованій.

Давая мѣсто, на страницахъ своего труда, легендамъ, преданіямъ, разсказамъ, повѣрьямъ и т. п., Болтинъ довѣрялъ только были, требуя и отъ себя и отъ другихъ, чтобы все признаваемое за быль подтверждалось или «самовидѣніемъ» или «ссылкою на достовѣрныхъ людей». Этихъ достовѣрныхъ людей онъ искалъ всюду, во всѣхъ классахъ общества, внимательно прислушиваясь къ ихъ правдивому голосу, къ ихъ разсказамъ о недавней старинѣ, имѣющимъ неоспоримую цѣну для историка. Въ отношеніи къ требованію достовѣрности у него не было выбора

между большимъ и малымъ, важнымъ и незначительнымъ. Что бы ни возбуждало повода къ недоумѣнію или сомнѣнію — историческое ли событіе или мелкая подробность обряда, измѣненія въ судьбѣ русскаго общества или смыслъ и употребленіе каакголибо слова и оборота, — писатель нашъ настойчиво допытывался истины, совѣщался съ знатоками дѣла, съ свидѣтелями-очевидцами, и что узнавалъ отъ нихъ, то и сообщалъ своимъ читателямъ.

О числѣ русскихъ войскъ, бывшихъ подъ Нарвою, Болтинъ говорилъ съ однимъ изъ участниковъ въ нарвскомъ сраженіи — старикомъ, на слова котораю, судя по его разуму и расторопности, можно вполнъ положиться. Собесѣдникъ Болтина былъ жестоко раненъ въ началѣ этого сраженія, и потому не могъ сообщить ничего обстоятельнаго о дальнѣйшемъ его ходѣ; но о числѣ войскъ онъ утверждалъ самымъ положительнымъ образомъ, что оно не превышало тридцати тысячъ, и при этомъ называлъ поименно всѣ бывшіе въ дѣлѣ полки, и точно припоминаль, гдѣ каждый изъ нихъ стоялъ 151)

Встрѣтивши у Леклерка извѣстіе, что въ Греціи священники, совершая таинство крещенія, моютъ руками крещаемаго, Болтинъ нарочно спрашиваля обя этомя многих грекова, духовных и миряна, уроженцеез различных краева Греціи. Всѣ единодушно увѣряли его по совѣсти, что подобнаго обычая никто изъ нихъ въ Греціи ни видывалъ и ни слыхивалъ 152).

Тотъ же Леклеркъ говоритъ, что много русскихъ словъ есть въ языкахъ: индійскомъ, персидскомъ, тевтонскомъ, китайскомъ и другихъ. Болтинъ замѣчаетъ на это: дѣйствительно, нѣсколько славянскихъ словъ находится въ языкахъ персидскомъ и нѣмецкомъ; но чтобы въ китайскомъ были славянскія слова, никогда я не слыхивалъ, хотя со многими знающими китайскій языкъ говаривалъ неоднократно 158).

Страшная картина бироновщины изображена Болтинымъ отчасти по разсказу живыхъ свидѣтелей, мучениковъ за правое дѣло. Лица, у которыхъ достало мужества не присягать Бирону, схвачены были въ тайную канцелярію, гдё подверглись ужаснымъ мученіямъ, и осуждены на смертную казнь. Но сверхъ ожиданія, Биронъ былъ низверженъ, и въ тотъ же день они освобождены, прикрыты знаменами, награждены деревнями и деньгами; но выстраданное ими нельзя вознаградить всёми сокровищами свёта. Въ числё этихъ жертвъ — добавляетъ Болтинъ — былъ одинъ близкій свойственникъ жены моей, отъ котораго слышаля я о сказанномъ произшествіи и о жестоких мукахъ, ими претерпънных 164).

То, что видълъ и слышалъ Болтинъ, соединяется въ его повъствовани съ тъмъ, что онъ читалъ, что почерпнуто имъ изъ печатныхъ и рукописныхъ источниковъ. Весьма замъчательно и количество, и качество прочитаннаго Болтинымъ. Безчисленныя ссылки и цитаты въ его сочиненіяхъ показывають, съ какимъ вниманіемъ вникаль онъ въ каждую мысль, отмѣчалъ каждую черту въ каждой изъ книгъ, которыя были имъ прочитаны. Многія произведенія самаго серьезнаго и многосторонняго содержанія, къ которымъ обыкновенно обращаются только за справками, прочитаны Болтинымъ самымъ отчетливымъ образомъ, отъ доски до доски, и чтеніе сопровождалось рядомъ выписокъ, въ которыхъ живо высказываются впечатленія мыслящаго читателя. Болтинъ не считалъ себя присяжнымъ литераторомъ, вовсе не думаль объ авторствѣ, писалъ и выписывалъ единственно для себя, и если что-либо изъ написаннаго имъ и появлялось въ печати, то большею частью по причинамъ болье или менье случайнымъ, причемъ онъ выбиралъ изъ своихъ рукописныхъ замѣтокъ такія, которыя ближе всего подходили къ содержанію и цёли издаваемой книги. Это изобиліе выписокъ, иногда весьма пространныхъ, дорого для историка литературы потому, что наглядно говорить о писатель и его выкы, о тогдашиемы состояни нашей образованности.

Одного перечня авторовъ и сочиненій, упоминаемыхъ Болтинымъ, достаточно для того, чтобы видѣть, какъ обширенъ былъ кругъ начитанности нашего писателя, хотя бы свѣдѣнія свои онъ и не всегда черпаль изъ первыхъ источниковъ, ограничиваясь въ нѣкоторыхъ случаяхъ только пособіями. Въ трудахъ его находится множество ссылокъ на произведенія и цитатъ изъ произведеній: Тацита, Тита Ливія, Цезаря, Геродота, Полибія, Платона, Демосена, Эврипида, Теокрита, Горація, Овидія; — Тертуліана; — Кедрина, Зонары; — Адама Бременскаго, Гельмольда, Кадлубка; — Дюканжа, — Бэля, Монтескье, Вольтера, Руссо, Рейналя, и многихъ другихъ писателей разныхъ вѣковъ и народовъ. Въ числѣ этихъ писателей встрѣчаются слѣдующіе:

Beaumanoir, жившій въ средніе вѣка (умеръ 1296), сочиненіемъ котораго такъ восхищался Монтескье; оно называется: Livres des coustumes et usages de Beauvoisins.

Nicolas de Clemangis (ум. послѣ 1434), одинъ изъ ученѣйшихъ литераторовъ своего времени, и одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ обличителей злоупотребленій католическаго духовенства.

Jean Bouchet (1476 — 1550) — литературная знаменитость Франціи шестнадцатаго стол'єтія; главный трудъ Буше: Annales d'Aquitaine; faits et gestes en semaine des rois de France et d'Angleterre, pays de Naples et Milan.

Јеан Bodin (1530 — 1596), называемый отцомъ политической науки во Франціи; въ числ $\sharp$  его сочиненій: Methodus ad facilem historiarum cognitionem.

Etienne Pasquier (1529—1615) — французскій историкъ, сочиненіемъ своимъ: Recherches de la France, пролившій много свѣта на древнѣйшую исторію Франціи.

René Chopin (1537—1606) — одинъ изъ извъстнъйшихъ французскихъ юристовъ, бывшій сперва противникомъ папства, а потомъ его защитникомъ; въ числъ его сочиненій: De legibus Andium municipalibus.

Roberto Bellarmino (1542—1621)— итальянскій богословъ, авторъ сочиненія: De romano pontifico и многихъ другихъ.

François de la Mothe le Vayer (1588—1672) французскій литераторъ; въ свое время большою извъстностью пользовались его «письма», состоящія изъ ряда разсужденій о различныхъ предметахъ, какъ напримъръ: о миръ, о воспитаніи дътей; о поззіи и поэтахъ; объ изученіи математики; о томъ, что есть бъдность, которую слъдуетъ предпочитать богатству, и т. п.

Marc-Antoine Gerard sieur de Saint-Amant (1594—1661)— французскій стихотворецъ, авторъ поэмы: Moïse sauvé, и др.

Hermann Conring (1606—1681)—публицисть и полигисторь и вмецкій, написавшій на своемь в ку около двухъ-сотъ сочиненій.

Antoine Varilas (1624 — 1696) — французскій историкъ; авторъ сочиненія: Charles XI, и др.

Eusèbe-Jacob de Laurière (1659—1728) — изв'єстный французскій писатель, въ области юридической литературы. Въ числѣ трудовъ его: Ordonnances des rois de France, и мн. др.

Ioachim *Potgieser* (1679—1745) — авторъ сочиненія: De conditione et statu servorum apud Germanos, tam veteri, quam novo, и др.

Martin Bouquet (1685—1754) — авторъ сочиненія: Recueil des historiens des Gaules et de la France, и др.

Jean Baptiste de la Curne de Sainte-Palaye (1697—1781) авторъ сочиненія: Mémoires sur l'ancienne chevalerie, considérée comme un établissement politique et militaire, и др.

Paul Henri *Mallet* (1730—1807), швейцарскій уроженецъ, родившійся и умершій въ Женевѣ; занимался скандинавскою литературою; перевелъ Эдду на французскій языкъ, и т. д., и т. д.

Особенно часто обращался Болтинъ къ французскимъ писателямъ восемнадцатаго столътія, произведенія которыхъ представляли для европейскаго общества того времени самый живой интересъ; сочувствіе къ нимъ было тогда въ воздухъ. Первое

мѣсто въ этомъ отношеніи занимають энциклопедисты, съ Вольтеромъ во главѣ, и предшественникъ ихъ Бэль (Pierre Bayle, 1647—1706).

Гоненіе на свободу слова и совъсти заставило Бэля покинуть Францію и переселиться въ Голландію, гдъ опъ продолжалъ дъйствовать и какъ писатель и какъ профессоръ, занимая втеченіе нъкотораго времени каоедру философіи и исторіи. Неутомимый труженикъ, многосторонній ученый и замъчательный мыслитель, Бэль всю жизнь свою посвятилъ научнымъ изысканіямъ; труды его имъютъ двоякое значеніе для исторіи литературы: они служатъ памятникомъ и общирной учености автора и его просвътительной дъятельности, усвоившей за нимъ названіе предтечи энциклопедистовъ 155).

Громкую извъстность въ литературномъ міръ Бэль пріобръль сочиненіемъ своимъ о кометахъ — Pensées diverses sur les comètes. Цъль этой книги состояла въ томъ, чтобы уничтожить предразсудки, разсъять ложный страхъ, вселяемый кометами, отъ которыхъ ожидали всевозможныхъ бъдствій. Сочувствіе къ Бэлю его многочисленныхъ читателей росло съ каждымъ новымъ произведеніемъ его пера. Большой и вполнт заслуженный успъхъ имъло предпринятое имъ повременное изданіе: Nouvelles de la république des lettres. Здъсь во всемъ блескъ раскрылся его критическій талантъ и умънье представить въ живыхъ и върныхъ чертахъ суть разбираемаго произведенія.

Бэль, протестанть по религіи, быль свидѣтелемь вражды и преслѣдованій, которымъ подвергались его единовѣрцы: онъ самъ долженъ быль бѣжать изъ Франціи; его отецъ и братья пали жертвами католическаго фанатизма. Горе, выстраданное имъ и близкими къ нему людьми, излилось въ литературномъ его трудѣ, въ которомъ онъ громитъ католичество, видя въ немъ не только искаженіе, но и полнѣйшее отрицаніе христіанства. Предлагая философскій коментарій на нѣкоторыя выраженія св. писанія, Бэль вооружается противъ папистовъ, какъ противъ враговъ Христа, и призываетъ протестантовъ соединиться съ невѣрными,

чтобы ооразумить папство, позорящее христіанскій міръ и весь родъ челов'вческій.

Истинную славу Бэля, какъ писателя, составляетъ его знаметитый словарь — Dictionnaire historique et critique. Трудъ этотъ обнаруживаетъ изумительную начитанность автора и силу мысли, проникающей и оживляющей безчисленное множество матеріаловъ, накопленныхъ съ необычайнымъ терпѣніемъ, и прошедшихъ черезъ горнило научной критики. Скептическій умъ автора находилъ обильную пищу въ разработкѣ этихъ матеріаловъ, добытыхъ изъ самыхъ разнообразныхъ источниковъ, и требовавшихъ самаго строгаго изслѣдованія, сличеній и провѣрки.

Для мыслящихъ людей вообще, а следовательно и для Болтина, бывшаго притомъ усерднъйшимъ читателемъ и почитателемъ Бэля, неоспоримое значение имъли тъ данныя, которыя находятся въ словарѣ Бэля по одному изъ важнѣйшихъ вопросовъ умственной жизни — по вопросу объ отношеніи въры и знанія, откровенія и разума. Словарь Бэля быль запрещень во Франціи главнымъ образомъ за статьи, относящіяся къ области религіозныхъ в рованій, какъ наприм ръ: о пророк Давид ; о манихеяхъ; о вольнодумцахъ, отрицавшихъ божественный промыслъ и бытіе Бога, и т. д. Бэль проводить резкую грань между верою и знаніемъ, указывая на многознаменательныя слова великаго двигателя христіанства (2 Кор. V, 7): мы ходимъ върою, а невидъніемъ — nous cheminons par foi et non point par vue. Я не позволю себъ — гововитъ Бэль — высказывать лично отъ себя что-либо противное догматамъ реформатской религіи, въ которой я родился и которую исповедую. Но обязанный, въ качестве историка, сообщать вещи, для которыхъ нётъ естественныхъ доказательствъ, могущихъ убъдить невърующихъ, я стараюсь въ такихъ случаяхъ сводить все кътому принципу реформатской церкви, что нашъ слабый разумъ не можеть быть руководителемъ и мфриломъ нашей вфры. Собственный образъмыслей автора сквозить въ заметкахъ и оговоркахъ, въ роде следующей. Паскаль въ сущности развиваетъ мысль одного изъотцовъ церкви, говоря: люди, върующіе въ Бога, могуть получить въчное блаженство, если въра ихъ имъеть основаніе, а если они и обманываются, то все-таки ничего не теряють; люди же невърующіе, если они правы въ своемъ невъріи, ничего этимъ не выигрывають, а если же они неправы, отрицая Божество, то ихъ ожидаеть въчное несчастіе, и т. п.

Защищая свободу изследованія, Бэль не скрываеть и темныхъ сторонъ въ деятельности непризванныхъ поборниковъ этой свободы. Но никакія злоупотребленія не дають права бросать тынь на то, что въ существы своемъ истинно и справедливо. Такова — говоритъ онъ — печальная судьба человъка: просвъщеніе, избавляя отъ одного зла, ввергаетъ въ другое. Прогоняя невѣжество, вы разрушаете суевѣріе, выгодное только для вожаковъ, утопающихъ въ лени и сластолюбіи; но вместе съ темъ вы вселяете желаніе все изслідовать, все уразуміть, и мелкіе умы, взявъ на себя такую непосильную для нихъ работу, до того перемудрять, что уже ни въ чемъ не могутъ найти удовлетворенія своей жалкой и убогой мысли. Но все-таки не следуеть заподозрѣвать знанія; лучше, поучительнье утверждать съ Плутархомъ, что знаніе есть средство, врачующее отъ суев рія, и съ Оригеномъ, — что безъ знанія нельзя быть истинно благочестивымъ <sup>156</sup>).

Въ словарѣ Бэля разсѣяно весьма много замѣчаній и по вопросамъ политическимъ. Легко доказать, — говоритъ Бэль — что никогда Франція не была въ такомъ бѣдственномъ и отчаянномъ положеніи, какъ въ тѣ времена, когда вся власть находилась въ рукахъ парламента, имѣвшаго право отвергать требованія и повелѣнія главы государства. О правахъ народа на политическую свободу Бэль выражается такимъ образомъ: надо имѣть особый складъ ума, чтобы не злоупотреблять свободой, но не всѣ народы обладаютъ подобнымъ складомъ. Ничего нѣтъ ужаснѣе бунтующихъ массъ. Толпа мятежниковъ опаснѣе стада бѣшеныхъ быковъ и точно такъ же, какъ и оно, неспособна внимать голосу разума. Бэль приводитъ замѣчаніе Тита-Ливія о томъ, что народъ

не знаетъ разумной свободы: чернь или пресмыкается въ рабствѣ, или захвативъ власть, высокомѣрно угнетаетъ подвластныхъ, и т. д. $^{157}$ ).

Словарь Бэля послужилъ для Болтина однимъ изъ важнѣйшихъ пособій въ полемикѣ съ иностраннымъ историкомъ Россіи. Дѣлая заимствованія, Болтинъ указываетъ ихъ, говоря: все это выписалъ и изъ Белева словаря и т. п., и точно обозначая соотвѣтствующія мѣста, какъ напримѣръ: словарь Белевъ, въ словѣ Сезаг, въ примѣчаніи подъ буквою А; Бель, въ словѣ Hospital, въ примѣчаніи подъ буквою К; обстоятельно объ этомъ пишетъ Бэль, въ словахъ: Banck (Laurent), въ примѣчаніяхъ подъ буквою В, Ріпет подъ буквою В, и Тирріиз подъ буквою А, и т. д. Но нерѣдки случаи, что Болтинъ пользуется словаремъ Бэля, не называя своего источника 158):

### Болтинъ.

Пронесся было слухъ, что хочетъ онъ (папа Адріанъ VI) запретить строго содомство, и произвель въ городъ и при дворѣ великое безпокойство; но вскорѣ послѣдовала смерть его, которой молодые люди такъ обрадовалися, что ворота врача его цвътами увънчали, и крупными буквами на нихъ подписали: избавителю отечества.... Онъ старался всячески о исправленіи правовъ и поведенія духовенства; но столько нашелъ затрудненій въ нам'вреніи своемъ. что принужденъ былъ оставить вещи такъ, какъ они были, бояся подвергнуть себя опасности.

# Бэль.

Le bruit courrait qu'il allait publier de terribles bulles contre les judaïsans, contre les moqueurs des choses saintes, contre les simoniaques, contre les usuriers et contre les sodomites. Ce dernier point jetta l'alarme à la cour et à la ville, et il y eut de jeunes gens, qui après sa mort mirent des festons sur la ports de son médecin avec cette inscription en grosses lettres: au liberateur de la patrie... Il n'oubliait rien pour les obliger à rompre ce mauvais commerce. Mais il trouva tant d'obstacles à cause que quelques uns des plus agés et des plus puissans s'opposaient Усердіе его къ сему едва не ли- à son dessein, qu'il y renonça. шило его жизни: будучи за то отравленъ ядомъ, съ трудомъ lui coutât la vie; il serait mort могъ излъченъ быти помощію благовременною его врача.

Peu s'en falut que son zèle ne empoisonné si son médecin n'eût trouvé un bon remède contre l'arsenic.

Наказъ Адріана VI нюренбергскому нунцію, на латинскомъ языкѣ, выписанъ Болтинымъ изъ Боля; пропущена только ссылка, которая у Бэля есть. Заключительная ссылка у Болтина таже, что у Бэля: Gerardus Moringus in vita Hadriani VI.

Киръ, прося помощи противу брата своего Артаксеркса, между прочими качествами, коими онъ хотълъ себя показать достойн в престоло, нежели брать его, включаеть и то, что онъ больше пьетъ, и лучше вино сносить, нежели онъ: оїмом біє πλείονα πίνειν καὶ φέρειν. Plutarchus in Artaxerxe. Дарій, въ эпитафіи своей, хвалится быть великимъ питухомъ: ἸΙδυνάμην χαὶ οἶνον πίνειν πολύν, χαὶ τοῦτον φέρειν καλώς. Athen. lib. X. cap. IX 159).

J'ai plus de coeur que lui, je suis meilleur philosophe, j'entens mieux la magie, je bois mieux que lui, et je porte mieux le vin que lui: οἶνον δὲ πλείονα πίνειν καὶ φέρειν—vinum potare et ferre largius. Plutarchus in Artaxerxe. Darius dans son épitaphe se vante d'avoir été un grand buveur (у Бэля таже цитата и ссылка).

Историческія свёдёнія о томъ, какъ смотрёли въ древнія времена на второй бракъ и на честное вдовство, выписаны Болтинымъ, хотя и съ большими пропусками, изъ словаря Бэля, изъ статьи: Lucrece de Gonsague, съ теми же ссылками и цитатами изъ Плутарха, Тацита, и т. д. 160).

Для того, чтобы съ возможною точностью опредалить кругъ начитанности Болтина и его непосредственнаго знакомства съ литературными памятниками различныхъ эпохъ и народовъ, надо имъть въ виду, что многія цитаты изъ древнихъ писателей, греческихъ и римскихъ, приведены Болтинымъ изъ словаря Бэля. Тоже можно сказать и въ отношеніи къ нікоторымъ другимъ изъ упоминаемыхъ Болтинымъ писателей, сочинения которыхъ весьма мало извъстны были въ образованномъ обществъ восемнаднатаго стольтія. Въ доказательство древности обычая нанимать плакальщиць по умершимь Болтинь приводить тёже строки изъ Горація (de arte poetica), что и Бэль въ статьть: Juste Lipse (Lipsius) 161). Слова Теокрита объ ораторѣ, изливающемъ потоки словъ, а не мыслей, приведенныя Болтинымъ, находятся и въ словаръ Бэля, въ статьъ объ Андрелинъ, профессоръ піитики въ парижскомъ университетъ, въ шестнадцатомъ столътін 162). М'єста изъ сочиненій: писателя того же стольтія Муціуса; среднев в коваго л в тописца Ламберта ашафенбургскаго (ум. 1077); итальянскаго поэта Аммоніо (1477—1517), уведомлявшаго своего друга, Эразма, что дрова вздорожали оттого, что каждый день сожигають еретиковъ, и т. д. — заимствованы Болтинымъ изъ словаря Бэля 163).

Темныя стороны католичества, поддерживаемыя и развиваемыя папами, изображены Болтинымъ преимуществинно на основаніи Бэля, собравшаго всевозможныя свидѣтельства о властолюбіи, своекорыстіи и безнравственности римскаго духовенства, державшаго народъ въ невѣжествѣ и суевѣріи. Папа разрѣшилъ графу Глейхену имѣть двѣ жены. Нѣкоторые духовники осматривали и ощупывали у своихъ исповѣдниковъ и исповѣдницъ тѣ части тѣла, которыя были орудіями грѣха. Одинъ проповѣдникъ заставлялъ женщинъ раздѣваться донага, и сѣкалъ ихъ по голымъ ляшкамъ для очищенія грѣховъ. Іезуиты морочили народъ книжками, въ которыхъ расписывали блаженства будущей жизни. Въ этихъ книжкахъ говорилось, что праведники будутъ на томъ свѣтѣ плавать какъ рыбы и пѣть какъ соловьи; что безплотные духи будутъ одѣты поженски, съ подвитыми волосами, въ юб-кахъ и фижмахъ, и т. п. 164). Всѣ эти вещи взяты Болтинымъ у

Бэля, который въ свою очередь заимствовалъ ихъ изъ различныхъ книгъ и брошюръ, преимущественно изъ тѣхъ, которыя появлялись во времена ожесточенной борьбы католичества съ протестантствомъ.

Болтинъ обращается къ богатому содержанію словаря Бэля и при описаніи нравовъ и при оценке явленій общественной и политической жизни.

Повсюду, — говорить Болтинь — гдѣ женщины находятся въ жестокомъ порабощеніи, они посягають на жизнь своихъ мужей: во Франціи, какъ свидѣтельствуетъ Бэль, подобныя убійства бывали довольно часто, слѣдовательно не подлежить сомнѣнію, что во Франціи мужья обращались невыносимо дурно съ своими женами. Въ доказательство того, что во Франціи не только мужчины, но и женщины предавались пьянству, Болтинъ ссылается на Бэля, который говорить въ своемъ словарѣ, что въ доброе старое время женщины вмѣсто всякихъ напитковъ пили одну только воду, хотя и не было никакихъ законовъ, запрещавшихъ имъ употребленіе вина, а теперь француженки съ жадностью бросаются на всякія вина и ликеры 165).

Приведя замѣчанія Бэля о необходимости и взаимномъ отношеніи двухъ властей: духовной и свѣтской, изъ которыхъ первая служить для второй уздою, а вторая для первой — шпорою,
Болтинъ прибавляеть, что именно въ такомъ отношеніи эти двѣ
власти находились въ старину и у насъ. Оправдывая мнѣніе тѣхъ
изъ своихъ соотечественниковъ, которые полагали, что власть
одного во всякомъ случаѣ лучше и полезнѣе для общества, нежели власть многихъ, Болтинъ ссылается на отзывъ Бэля о вредѣ, нанесенномъ Франціи парламентомъ. Слова Тита-Ливія о
крайностяхъ, въ которыя впадаеть народъ-правитель, приводимыя Бэлемъ, повторяетъ и Болтинъ 166).

Словарь Бэля, по всей в роятности, быль настольною книгою Болтина, который до того сдружился съ своимъ любимымъ писателемъ, что слова и мысли его приводилъ какъ бы невольно: они припоминались ему при каждомъ малъйшемъ поводъ, вслъд-

ствіе того сильнаго впечатлѣнія, которое производили они на его ясный и воспріямчивый умъ. Болтинъ выписываль изъ словаря Бэля не только фактическія свѣдѣнія, не только философскіе выводы и воззрѣнія, но и множество отдѣльныхъ мыслей, летучихъ замѣтокъ, счастливыхъ выраженій, и т. п. Идеть ли рѣчь объ истинномъ значеніи воинскихъ доблестей и побѣдъ, которыя такъ высоко цѣнятся и современниками и потомствомъ; указывается ли на призваніе писателя и на печальныя уклоненія отъ его благородныхъ обязанностей, и т. п. — все сказанное подтверждается и какъ бы скрѣпляется умнымъ и правдивымъ свидѣтельствомъ Бэля.

О большей части сраженій — говорить Болтинь — ходять разнорѣчивые слухи: каждая сторона приписываеть себѣ побѣду. Лучшее средство рѣшить споръ объ этомъ — опредѣлить послюдствія побѣды. Кто увѣрень, что онъ одержаль побѣду, тоть должень указать плоды ея: тогда всѣ убѣдятся, что увѣренность его вполнѣ основательна, тогда всѣ признають его побѣдителемъ. Слова свои Болтинъ сопровождаеть цитатою изъ Бэля, въ которой говорится, что въ воинскихъ подвигахъ истинная слава неразлучна съ пользою.

Оскорбленный выходками краснобая, выдающаго себя за историка, Болтинъ примъняетъ къ нему жолчное замъчание Бэля: обманывайте смълъе, печатайте вещи самыя дикія, и найдутся люди, которые станутъ списывать ваши сказки; хотя васъ обличатъ и опозорятъ впослъдствіи, но обстоятельства могутъ сложиться и такимъ образомъ, что инымъ будетъ на руку снова пустить васъ въ ходъ.

Но не такъ обращаются съ печатнымъ словомъ писатели, понимающіе истинное значеніе литературы. Свой образъ мыслей въ этомъ отношеніи Болтинъ выражаєтъ словами Бэля, утверждающаго, что писатели, достойные своего имени, не признаютъ другой власти, кромѣ правды и разума, и подъихъ защитою ведутъ войну со всякимъ уклоненіемъ отъ разума и правды, со всѣмъ ложнымъ и нечистымъ 167).

Другимъ любимымъ писателемъ Болтина, изъ европейскихъ знаменитостей, былъ кумиръ своего въка Вольтеръ. Ссылаясь на Вольтера, Болтинъ иногда, не называя его, говорилъ только: писатель знаменитый нашего впка, и не было ни мальйшаго сомньнія, что здёсь разумёлся никто другой, какъ Вольтеръ. Всего чаще обращался Болтинъ къ сочиненію Вольтера: Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, заключающему въ себъ обзоръ главнъйшихъ событій отъ временъ Карла Великаго до Людовика XIII. Цель этого блестящаго опыта состояла въ томъ, чтобы вмёсто утомительныхъ, quasi-историческихъ подробностей и скучныхъ разсказовъ о ничтожныхъ произшествіяхъ и лицахъ, представить то и только то, что действительно заслуживаеть вниманія и изученія — духъ, нравы и обычаи народовъ, имѣющихъ особенное значение для исторіи челов'єчества. Духовныя особенности народовъ слагаются, по мнѣнію Вольтера, подъ вліяніемъ трехъ силъ: климата, политическаго устройства и религіи, и благодаря действію этихъ силь Европа не погибла въ тяжкія времена, извъстныя въ исторіи подъ именемъ среднихъ въковъ. Съ окончаніемъ ихъ тьма все-таки не разсівлась: она тяготіла еще долго и долго надъ европейскимъ обществомъ, пока не засіяль надъ нимъ свътъ разума. Куда ни обращался взоръ въ эту темную годину, всюду открывалась подавляющая смёсь жестокости и суевърія, нищеты и разбойничества. Представьте себъ — говорить Вольтеръ - пустыню, въ которой волки, тигры и лисины преследують и губять беззащитных и робкихь животныхь, и передъ вами — върная картина Европы втечение многихъ въковъ. Самую мрачную сторону этой картины составляютъ папы съ ихъ отвратительнымъ образомъ действій. Убійцы и отравители, развратники и торгаши, продающіє отнущеніе грѣховъ, они были позоромъ, ужасомъ и вмёстё съ тёмъ божествомъ католической Европы 168).

Но несмотря на всѣ пороки и преступленія духовныхъ вождей католичества, ихъ совокупныя, многовѣковыя усилія не въ состояніи были поколебать священную основу христіанства.

Подобно тому, какъ въ новеллъ Бокачіо, невърный, увидъвши всь мерзости и безобразія папской столицы, призналь христіанскую въру истинною именно вслъдствіе того, что даже католическое духовенство не могло истребить ее съ лица земли, -- такъ и Вольтеръ говорить о христіанствъ: оно божественно потому, что семнадцать стольтій надувательства и тупоумія не могли его разрушить, и мы тымъ глубже чтимъ истину, чымъ сильные презираемъ обманъ. Истина, проявляясь въжизни, становится нравственною силою, добродетелью (vertu). Преклоняясь передъ нею, Вольтеръ восклицаетъ: все измѣняется на землѣ, одна добродѣтель остается вѣчною и неизмѣнною; она подобна свѣту солнца, непреходящему, чистому и невозмутимому, когда все вокругъ волнуется и исчезаеть; стоить только открыть глаза, чтобы благословить ея Создателя. Выдвигая на первый планъ нравственное достоинство, Вольтеръ видитъ въ немъ примиряющее начало, залогъ терпимости, которая составляетъ одно изъ существенныхъ свойствъ христіанства. Во имя ея Вольтеръ не допускаеть обвиненія въ нечестій тёхъ мыслителей, которые сомнёвались въ подлинности некоторыхъ местъ св. писанія, и отвергали иное изъ того, что скришено авторитетомъ церкви. Говоря о Моисет, исключительно какъ о народномъ вождт, и упомянувъ о сомнвніяхъ касательно пятикнижія, высказанныхъ знаменитымъ Ньютономъ, въровавшимъ въ божественность книгъ св. писанія, Вольтеръ заключаеть свой бытлый очеркъ такимъ образомъ: Сохрани насъ Богъ отъ малъйшаго желанія уподобиться тъмъ лицем врамъ, которые хватаются за всякій поводъ къ обвиненію великихъ мужей въ безбожій, какъ прежде обвиняли ихъ въ чернокнижін; мы полагаемъ, что поступокъ нашъ былъ бы не только безчестенъ, но и крайне оскорбителенъ для христіанства, если бы мы стали увърять, что ученъйшіе, геніальные и добродътельные люди не были истинными христіанами. Въ одной изъ главъ своего сочиненія Вольтеръ указываеть ті міста св. писанія, въкоторыхъ замътна снисходительная уступка народнымъ понятіямъ и в фрованіямъ — des prejugés populaires auxquels les ecrivains sacrés ont daigné se conformer par condescendance. Основная мысль выражена въ словахъ, которыми начинается глава: les livres saints sont faits pour enseigner la morale et non la physique 189).

Проповедуя терпимость въделахъ религіи, Вольтеръ и самъ обнаруживалъ порою большую терпимость, но только въ иной сферт и не всегда въ такой степени, какъ следовало бы ожидать отъ человека, обрекшаго себя на борьбу за просветительныя идеи. Резкій и неумолимый обличитель въ вопросахъ, касающихся религіи, Вольтеръ является весьма сдержаннымъ во взглядахъ своихъ на явленія общественной и политической жизни; въ отзывахъ его проглядываетъ довольно спокойная готовность мириться съ существующими фактами, для которыхъ представляются объясненія вовсе неудовлетворительныя. Такъ напримъръ, хотя онъ и не сочувствовалъ рабству, называя освобожденіе отъ него діломъ хорошимъ и добрымъ, но вмісті съ темъ какъ бы оправдываль торговлю людьми-невольниками. Насъ осуждають - говорить онъ - за торговлю рабами, но мы покунаемъ ихъ только у негровъ, и притомъ въ подобнаго рода сделкахъ продавцы гораздо болье виновны, нежели покупатели, за которыми остается по крайней мъръ нравственное превосходство: кто отдаетъ себя въ рабство, тотъ — рабъ по природ в своей, съ минуты рожденія. Даже самые рьяные поклонники автора не могли переварить этого парадокса, какъ видно изъ опровергающаго его примъчанія, въ которомъ между прочимъ сказано, что слова Вольтера надо понимать въ такомъ же смыслу, въ какомъ говорять, напримъръ, что скупецъ заслуживаетъ того, чтобы его обкрадывали.

Касательно формъ правленія Вольтеръ разсуждаеть слѣдующимъ образомъ: Если повѣрить на слово инымъ краснобаямъ, которые все перетолковывають на свой образецъ, то пришлось бы согласиться, что республики, по существу своему, и добродѣтельнѣе и счастливѣе монархій. Но дѣйствительность показываеть намъ совершенно другое: не говоря уже о продолжитель-

ныхъ и ожесточенныхъ войнахъ генуэзцовъ съ венеціанцами изъза торговли съ магометанами, сколько потрясеній испытали Венеція, Генуя, Флоренція, Пиза; сколько разъ Генуя, Пиза и Флоренція мѣняли своихъ властителей, и если Венеція никогда не имѣла ихъ, то единственно благодаря своимъ глубокимъ болотамъ, которыхъ называютъ лагунами, и т. д. 170).

Въ восемнадцатомъ столетіи имя Вольтера пользовалось у насъ громкою извъстностью не только въ кругу людей, имъвшихъ возможность побывать заграницею и воспитанныхъ на французскій ладъ, но и въ различныхъ слояхъ русскаго общества. Читателей Вольтера можно было встретить и въ царскомъ дворив, и въ палатахъ вельможъ, и въ бедныхъ жилищахъ низшаго духовенства. Въ то время, когда императрицъ приходилось оправдываться въ перепискѣ съ отъявленнымъ безбожникомъ, ѣдкимъ упрекамъ если не за переписку съ Вольтеромъ, то за чтеніе его сочиненій подвергся священникъ, оказавшійся, по мнінію обличителя, большимъ вольтеріанцемъ 171). Подобно многимъ изъ своихъ современниковъ Болтинъ заплатилъ неизбѣжную для русскаго писателя того времени дань уваженія фернейскому философу, но вопреки господствующей модѣ не сдѣлался его безусловнымъ поклонникомъ, и умълъ сохранить самостоятельность мысли. Болтинъ отдавалъ должную справедливость блестящему таланту Вольтера и жизненному содержанію его произведеній. Прошедшее, незапамятная даль временъ, проходить въ живыхъ образахъ передъ глазами читателей, знакомящихся съ исторією по мастерскому очерку Вольтера. Хотя нъкоторыя идеи и воззрѣнія, относящіяся къ области религіи, не могли быть общими у Болтина и у Вольтера; но рознь между ними умфрялась тфмъ, что Вольтеръ высоко цфнилъ нравственное начало въ христіанствъ, и о библейскихъ книгахъ говорилъ совершенно инымъ языкомъ, нежели о произведеніяхъ исключительно католическихъ. Не безъ значенія для Болтина могло быть и то обстоятельство, что въ накоторыхъ спорныхъ вопросахъ между католичествомъ и православіемъ Вольтеръ становился на

сторону последняго. Онъ признаеть, что filioque есть позинеишая прибавка, и что патріархъ Фотій быль однимъ изъ великихъ и просвъщенныхъ і ерарховъ христіанской церкви вообще. н т. п. Взглядъ Вольтера на свободу и независимость научныхъ изследованій не заключаль въ себе ничего враждебнаго христіанству по понятіямъ Болтина, хорошо знакомаго съ трудами Ломоносова, который такъ горячо защищалъ права разума, и доказываль тесную, живую связь между знаніемъ и верою. Отношение религи къ наукъ, выраженное Вольтеромъ словами: «книги св. писанія даны намъ для того, чтобы учиться по нимъ нравственности, а не физикъ», почти такимъ же образомъ опредълено Ломоносовымъ, находившимъ, что такъ же неразумно изм рять волю Божію циркулемь, какь и учиться химіи по псалтыри: «Создатель далъ роду человъческому двъ книги: въ одной ноказаль свое величество, въ другой свою волю; первая - видимый сей міръ, вторая — священное писаніе. Нездраво разсудителенъ математикъ, ежели онъ хочетъ божескую волю вымърять циркулемъ. Таковъ же и богословія учитель, если онъ думаеть, что по псалтырю научиться можно астрономів или химін 178).

Изъ сочиненій Вольтера и преимущественно изъ его Essai sur les moeurs Болтинъ заимствовалъ нѣкоторыя черты, рисующія быть и нравы европейскихъ народовъ. Данныя, находимыя у сѣверныхъ писателей, о бытѣ нашихъ предковъ Болтинъ сопоставляеть съ свидѣтельствомъ Вольтера, что въ Европѣ четырнадцатаго столѣтія мало было хорошихъ городовъ въ родѣ Венеціи, Генуи, Болоніи, Флоренціи, составлявшихъ блестящее исключеніе: во всѣхъ почти городахъ Франціи, Англіи, Германіи дома были покрыты соломою, и т. д. Болтинъ вполнѣ согласенъ съ Вольтеромъ, что гражданская свобода есть лучшій залогъ политической силы и независимости: Испанія, такъ счастливо отражавшая нападенія римлянъ, не въ состояніи была бороться съ варварами, и такъ скоро подпала ихъ власти; разгадка этого явленія заключается въ томъ, что съ римлянами боролись свободные граждане, а съ варварами — рабы 178).

Для чего Ишпанія, столь сильно защищавшаяся отъримлянъ, безъ сопротивленія предалася впадшимъ въ нее варварамъ? Когда римляне на нее нападали, тогда составлена она была изъсыновъ отечества, а когда нападали на нее Свевы, Аланы и Вандалы, тогда состояла она изърабовъ, сущихъ подъ игомъ изнѣженныхъ господъ.

Peurquoi l'Espagne qui s'était si bien défendue contre les Romains, céda-t-elle tout d'un coup aux barbares? C'est qu'elle était composée de patriotes lorsque les Romains l'attaquèrent, mais sous le joug des Romains elle ne fut composée que d'esclaves, maltraités par des maîtres amollis; elle fut donc tout d'un coup la proie des Suèves, des Alains, des Vandales.

Болтивъ приводитъ въ подлинникѣ то мѣсто, въ которомъ Вольтеръ сравниваетъ европейскіе народы съ волками, тиграми и лисицами. Говоря о движеніи народонаселенія въ Россіи, Болтинъ ссылается на слова Вольтера: родъ человѣческій не размножается съ такою быстротою, какъ думаютъ; по наблюденіямъ статистиковъ (les calculateurs de la propagation de l'espèce humaine), необходимы исключительныя, особенно благопріятныя условія для того, чтобы втеченіе ста лѣтъ населеніе увеличилось на двадцатую долю; весьма часто бываетъ, что оно уменьшается вмѣсто того, чтобы возрастать 174.).

Цитата изъ Вольтера встрѣчается у Болтина довольно неожиданно при извѣстій о двухъ видахъ крещенія—посредствомъ обливанія и посредствомъ погруженія. На вопросъ о крещеній обливательномъ Кипріанъ, епископъ кареагенскій, отвѣчалъ: многія церкви не вѣрятъ, чтобы обливанцы были христіане, но по моему мнѣнію, они также христіане, хотя благодати имѣютъ несравненно меньше, нежели тѣ, которые были троекратно погружены при крещеніи 175). Въ подтвержденіе древности догмата происхожденіи Духа Святаго отъ Отца (а не отъ Отца и Сына) болтинъ приводитъ изъ папскаго посланія къ патріарху Фотію именно тò, чтò находится въ Essai sur les moeurs Вольтера, на котораго онъ и ссылается 176).

Изв'єстія и зам'єтки о злоупотребленіяхъ папъ и подвластнаго имъ духовенства, о суев'єрныхъ обычаяхъ католическаго міра, напоминающихъ языческіе обряды, и т. п. приводятся Болтинымъ изъ сочиненій Вольтера, частью въ подлинник'є, частью въ русскомъ перевод'є. Во времена Вольтера, въ различныхъ м'єстахъ Франціи и въ самомъ Париж'є можно было вид'єть въ церквахъ отвратительныя сцены кощунства: мнимые б'єсноватые неистово метались и наконецъ падали въ изнеможеніи передъ кускомъ дерева, будто бы того самаго, на которомъ былъ распять Христосъ. Истязанія, которымъ подвергали себя жрецы Изиды, Беллоны, Діаны и другихъ языческихъ божествъ послужили, по мн'єнію Вольтера, первообразомъ для католическаго обычая бичеванія. Болтинъ былъ неоднократно свид'єтелемъ этого обычая; историческія св'єд'єнія о немъ приводитъ изъ Questions sur l'encyclopédie Вольтера 177).

Слова Вольтера: «пора намъ покинуть постыдную привычку клеветать на всё вёры и злословить всё народы» Болтинъ повторяетъ тёмъ охотне, что видить въ нихъ живой укоръ нашимъ врагамъ, позволяющимъ себе клеветать на православную вёру и злословить русскій народъ <sup>178</sup>).

Обаяніе имени Вольтера не заставило нашего писателя покорно внимать в'єщаніямъ европейскаго оракула. Вполн'є ц'єня
заслуги Вольтера, Болтинъ т'ємъ не мен'є сов'єтуеть не питать
къ нему сліппаго дов'єрія и отнюдь не считать его непогрівшимымъ. Болтинъ указываеть на нев'єрность н'єкоторыхъ св'єд'єній, сообщаемыхъ Вольтеромъ и о событіяхъ историческихъ и
о народныхъ обычаяхъ. Судъ надъ царевичемъ Алекс'ємъ Петровичемъ представляется совершенно въ иномъ св'єт'є всл'єдствіе того, что Вольтеръ утверждаеть, вопреки исторической
истин'є, что Петръ Великій требовалъ отъ судей только мн'єнія,
а никакъ не приговора. Вольтеръ пустословилъ, будто бы въ
старину въ Россіи погребали мертвыхъ съ письмомъ къ св. Петру и къ св. Николаю, которое священникъ вкладывалъ въ руки
умершаго. По зам'єчанію Болтина, Вольтеръ иногда выдавалъ

*бредни за истину*, заимствуя свъдънія о Россіи изъ разсказовъ лживыхъ путешественниковъ <sup>179</sup>).

Мыслящему русскому человеку восемнадцатаго столетія, хорошо знакомому съ русскою жизнью и съ русскою литературою, мудрено было оставаться въ неведеніи о томъ, что делалось въ стране, откуда заимствовались у насъ и новые обычам и новыя идеи. Я говорю о Франціи, вліяніе которой усиливалось все боле и боле въ нашемъ образованномъ обществе. Светское большинство увлекалось блестящею внёшностью; умы серьезные помнили, что не все то золото, что блестить, и старались ближе и глубже узнать то, чему иные покланялись почти безсознательно. Для ознакомленія съ бытомъ французскаго общества и народа Болтинъ обратился къ сочиненіямъ Мерсье (Louis Sébastien Mercier, 1740—1814) — писателя, мастерски изображавшаго тёневую сторону политической и общественной жизни своего отечества.

Имя Мерсье пользовалось большою извъстностью и въ русскомъ литературномъ міръ. Мерсье называли у насъ «лучшимъ изъ французскихъ писателей», и сочиненіямъ его придавали особенное значеніе, не только литературное, но и общественное. Въпрошломъ стольтій переведены на русскій языкъ: Картина Парижа; драмы: Женневаль, Судья, Бъглецъ, Уксусникъ, и др. Рядъ переводовъ тянется съ семидесятыхъ годовъ прошлаго стольтія до тридцатыхъ настоящаго 180).

Изъ всѣхъ произведеній Мерсье особенный, необыкновенный успѣхъ имѣли во Франціи: Картина Парижа (Tableau de Paris) и Деп тысячи четыреста сороковой годъ — L'an deux mille quatre cent quarante, rêve s'il en fut jamais 181).

Въ обширномъ сочинении своемъ Tableau de Paris Мерсье, по его собственнымъ словамъ, имѣлъ цѣлью изобразить обще-

ственные и семейные нравы, ходячія понятія, господствующее настроеніе умовъ и все то, что поражаеть наблюдателя въ Парижѣ, въ этой пестрой и обманчивой смѣси ума и глупости, въ этомъ накопленіи чудовищныхъ богатствъ, которыя утопающій въ роскоши Парижъ извлекаеть отовсюду, какъ звѣрь, алчущій кого бы поглотить.

Тоже рѣзкое осужденіе тогдашней Франціи находимъ и въ L'an deux mille cent quarante. Авторъ представляетъ себѣ Францію, какою она будетъ ровно черезъ семьсотъ лѣтъ отъ его рожденія, въ блаженномъ 2440 году, и описывая свое видѣніе, свой пророческій сонъ, неумолимо выставляетъ на показъ тò, чтò совершалось на яву въ окружающей его средѣ. Тò же, чтò видится автору во снѣ, составляло любимую мечту и лучшую надежду тѣхъ изъ его современниковъ, которые не въ силахъ были помириться со эломъ, и искали изъ него выхода. Зловѣщія тучи уже начинали скопляться въ воздухѣ, и пока гроза была еще далеко, взволнованная мысль искала успокоенія въ грезахъ о счастливой будущности.

Современная автору действительность, изображенная имъ въ двухъ главныхъ его трудахъ, является въ самомъ мрачномъ и безотрадномъ видъ. И правительственная система, и общественные нравы, и положение простаго народа, все возбуждало опасеніе, во всемъ обнаруживалось зло и обманъ, выгодный для горсти счастливцевъ, и ужасный для массы несчастныхъ. Не подкупають автора и блестящія преданія недавней старины; не только съ равнодушіемъ, но съ презрѣніемъ смотритъ онъ на прославленный въкъ Людовика XIV, такъ незаслуженно превознесенный льстецами. Въ этотъ железный векъ, когда Людовикъ XIV изумлялъ великолъпіемъ и изяществомъ придворныхъ празднествъ, а Корнель, Расинъ и Лафонтенъ писали свои произведенія, парламенть парижскій заставиль сжечь безвреднаго мечтателя, вообразившаго себя воплощениемъ божества. И не нашлось ни одного писателя, чтобы спасти жизнь ни въ чемъ неповиннаго безумца (Simon Marin). Въ томъ же году, когда его

сожгли, Буало состряпалъ плоскую сатиру, но не противъ парламента, поступившаго такъ безчеловъчно, а противъ какихъ-то риемоплетовъ, уступавшихъ ему въ искусствъ стихописанія. Расинъ, запершись въ своемъ кабинетъ, сочинилъ французскую трагедію по греческому образцу: приносилъ въ жертву Ифигенію, разглагольствовалъ о Калхасъ, и не посмълъ обронить ни одного намека о злодъйствъ, совершившемся на его глазахъ. Самъ фенелонъ хранилъ молчаніе. Въчный позоръ писателямъ въка Людовика XIV, который называютъ обыкновенно прекраснымъ (beau siècle de Louis XIV), но который слъдовало бы назвать полу-варварскимъ 182). Немного времени прошло со смерти Людовика XIV, а дъла во Франціи во многомъ еще ухудшились. Администрація не знаетъ предъловъ своей власти и своего произвола; нищета подавляетъ народъ; единственный выходъ изъ бъды открывается въ самоубійствъ.

Въ наши времена — говорить Мерсье — каждый начальникъ дъйствуеть также самовластно, какъ и самый неограниченный изъ государей. Поистинъ забавны всъ эти проэкты о развити земледълія, объ успъхахъ народонаселенія и т. п., — когда подати и налоги, досель небывалые и ни съ чъмъ несообразные, похищаютъ у народа все, что добыто имъ самымъ тяжелымъ трудомъ. Надобно ли повторять, что единственное спасеніе заключается въ полной и совершенной свободъ торговли и мореплаванія и въ уменьшеніи податей. Но увы! любовь къ отечеству сдълалась контрабандою. Хорошимъ гражданиномъ называютъ того, кто живетъ для себя, думаетъ только о себъ, осторожно помалчиваеть и закрываетъ глаза на всъ общественныя бъдствія. Въ большей части провинцій народъ находится на краю гибели; всъ пожитки проданы, жить крестьянамъ ръшительно нечъмъ. Какое изумительное терпъніе у этого бъднаго народа 183).

Число самоубійствъ въ Парижѣ чрезвычайно велико въ сравненіи со всѣми другими городами въ мірѣ: оно простирается до полутораста въ годъ. Напрасно ищутъ въ этомъ вліянія новыхъ идей: виною всему не философскія идеи, а правительственная система. Недостатокъ средствъ къ жизни увеличивается съ каждымъ днемъ, а подати и налоги не уменьшаются. Пошлины, таможни, запретительные законы связали торговлю и промышленность или, върнъе, убили ихъ. Всъ источники доходовъ перешли въ руки правительства, и агенты его высасываютъ послъдній сокъ изъ народа 184).

Для характеристики нравовъ и понятій восемнадцатаго стольтія весьма любопытно то, что говорить Мерсье о положеній женщинъ во Франціи. Рисуя идеальный бытъ той далекой поры, въ ожиданіи которой исчезнуть съ лица земли, одно за другимъ, тридцать челов'вческихъ покольній, авторъ противополагаеть ей современную действительность, и проводить, какъ исключение. тотъ взглядъ на призваніе женщины, который сложился въ разумнъйшей части тогдашняго французскаго общества. Обитатель идеальнаго царства, которое наступить въдвадцать пятомъ стольтій по Р. Х., сообщаеть своему собесьднику следующее: Браки у насъ совершаются по свободному выбору, безъ всякихъ принужденій, происковъ и разсчетовъ. Закономъ запрещено у насъ приданое, и этою мудрою мерою сокрушена гидра тщеславія со всёми его гибельными послёдствіями. Наши браки счастливы, потому что они не осквернены грязными своекорыстными разсчетами. Всякій честный гражданинь, будь онъ изъ самаго низкаго слоя общества, можетъ жениться на девушке изъ самаго высшаго круга, и такимъ образомъ въ брачномъ союзъ, и только въ немъ одномъ, воскресаетъ первобытное, установленное природою, равенство всъхъ людей между собою. У женщинъ нфть и не должно быть приданаго, потому что сама природа подчинила ихъ мужчинамъ, и эта вполнъ законная власть гораздо менье ужасна, нежели то иго, которое женщины надъвають сами на себя, гоняясь за пагубною свободой. Получая все изъ рукъ своихъ мужей, жены естественно располагаются и къ върности и къ повиновенію; честь свою онъ поставляють въ исполненіи своихъ обязанностей; вм'єсто того, чтобы развивать суетность, они заботятся объ умственномъ и нравственномъ развитіи: кругъ

ихъ познаній не ограничивается, какъ бывало прежде, музыкою и танцами: они считають нужнымъ изучать домашнее хозяйство, искусство нравиться своимъ мужьямъ и воспитывать своихъ дътей. Природа предназначила женщинъ для домашней жизни и для занятій, повсюду одинаковыхъ. Она вложила въ женскій характеръ гораздо менъе разнообразія, нежели въ мужской; почти всь женщины похожи одна на другую: у вськъ у нихъ одинаковыя цёли и стремленія, которыя обнаруживаются во всёхъ странахъ почти однимъ и тъмъже образомъ. Такъ какъ ошибки возможны и при свободномъ выборъ, то необходимъ и разводъ, возвращающій обществу двухъ людей, потерянныхъ другъ для друга. Но разводъ допускается у насъ только на законномъ основанін, какъ напримітрь, если обі стороны требують его или если мужъ и жена не сходятся характерами. И странное дело! чемъ легче у насъ разводъ, тъмъ менъе желающихъ имъ воспользоваться, ибо есть что-то позорящее въ признаніи супруговъ, что они не могутъ вмёстё переносить невзгоды этой скоропреходяшей жизни <sup>185</sup>).

Таковы семейные нравы будущей Франціи: они водворятся въ ней черезъ семьсотъ лътъ; а какими они были во времена автора. видно изътой главы Картины Парижа, въ заглавін которой сопоставлены вещи повидимому противоположныя: Mariage; adultère. Содержание ея подтверждаеть любимую мысль автора о необходимости развода. Въ нерасторжимости брака — говорить онъ — заключается источникъ прелюбодъянія: нельзя развязать узель, и потому его разсѣкаютъ. И это неудивительно. Брачныя узы одинаково тяготбють надъ всеми и каждымъ, не смотря на физическое, умственное, нравственное и общественное различе между лицами, вступившими въ бракъ; солдатъ, купецъ, матросъ, писатель и т. д. подчинены одному и тому же закону въ отношеніи брака. Въ былое время прелюбод вніе наказывалось смертью; теперь оно всячески поощряется; всв искусства содвиствують этому; наши картины, какъ и наши стихи, прославляютъ разврать и издеваются надъ святынею брака. Если мужъ следить

за поведеніемъ жены, его называють ревнивцемъ; если жена обманываетъ мужа, мужъ становится для всёхъ посмёшищемъ. Во всёхъ нашихъ комедіяхъ предметомъ насмёшки бываютъ обыкновенно мужья; наша легкая поэзія служитъ безконечною апологіею разврата, и т. п. 186).

Въ живыхъ и яркихъ очеркахъ одного изъ популярнъйшихъ писателей своего въка Болтинъ видълъ върное и безпристрастное изображеніе тогдашняго состоянія Франціи и ея общественнаго устройства. Болтинъ приводитъ изъ Мерсье, частію въ подлинникъ, частію въ переводъ, свидътельства: о злоупотребленіи власти; о вопіющей нищетъ народа; о невыносимыхъ податяхъ; о суевъріяхъ, поддерживаемыхъ католическимъ духовенствомъ; о французскомъ легкомысліи; о семейной жизни во Франціи, и т. п. Приводимыя мъста знакомятъ съ основными воззръніями французскаго писателя; вмъстъ съ тъмъ они показываютъ умънье Болтина выбирать изъ своихъ источниковъ то, что всего болъе заслуживаетъ вниманія. Вотъ нъсколько примъровъ:

Людовикъ XIV смотрълъ на государство какъ на свою личную собственность, и истощилъ народъ войнами, которыя предпринималь изъ тщеславныхъ видовъ, въ прямой ущербъ государству. Онъ потушилъ последнія искры свободы, и могъ ли онъ не быть деспотомъ, когда все раболенно склонялось передъ нимъ, и ни откуда не слышалось ни малейшаго протеста противъ его самовластія. Вдохновляемый духовенствомъ, онъ издаваль жестокіе эдикты, поражающіе фанатизмомъ и нетерпимостью, и показывающіе, до какой степени этотъ человекъ, прослывшій великимъ, былъ погруженъ въ невежество варварскихъ вековъ.

Да что говорить о прошломъ: теперешніе порядки ни чуть не лучше прежнихъ. Тюрьма и ссылка угрожаютъ каждому гражданину, и на вопросъ о причинѣ незаслуженной кары нѣтъ другаго отвѣта, какъ только: такъ угодно королю. Многіе состарѣлись въ темницѣ, всѣми позабытые и оставленные, а король ничего не зналь ни объ ихъ винѣ, ни объ ихъ наказаніи, ни о томъ даже, что они живутъ на бѣломъ свѣтѣ. Говорятъ: законы, за-

коны! Но можно ли назвать законами безобразную груду разнородныхъ обычаевъ, эти лохмотья и ветошь, набросанные коекакъ, безъ всякаго плана, безъ всякаго порядка и связи 187).

Подати во Франціи самыя тяжкія, и сборы ихъ отданы на откупъ; откупщиковъ и сборщикомъ крестьяне страшатся больше чумы; сколько слезъ, сколько крови выжато изъ народа установленіемъ налога на соль. Едва-ли въ целомъ міре найдется страна, въ которой было бы столько нищеты и такое множество бёдныхъ; гдё были города, тамъ видишь деревни; гдё были деревни, тамъ теперь шалаши, а вмъсто жителей-нищіе. Чъмъ питались бъдняки вслъдствіе дороговизны соли, видно изъ «достовърнаго свидътельства» Мерсье: Dois-je aussi parler des vendeuses de marons et des châtaignes, qui les font rôtir ou bouillir? Elles glapissent du matin au soir, criant: tout chauds, tout brûllans. On dit qu'attendu que les fermiers-généraux nous vendent le sel treize sols la livre (falsifié encore), elles versent, par économie, dans la chaudiere aux marrons un sel qui leur est propre, qui ne vient ni de l'océan ni des mines, et n'est pas encore assujeti à aucun droit 188).

Французскій писатель влагаеть въ уста народа, крестьянъземледъльцевъ, красноръчивую тираду, обращенную къ государямъ. Болтинъ приводитъ ее въ русскомъ переводъ, съ пропускомъ некоторыхъ черть и всего того, что ослабляеть впечатленіе, служа варіаціей на одну и туже тэму, и заключая въ себъ совершенно излишнія повторенія 189).

Nous vous avons élevés audessus de nos têtes; nous avons engagé nos biens et notre vie à la splendeur de votre trône et à la sûreté de votre personne. Vous nous aviez promis en échange de nous procurer l'abondance,

Мы вознесли величіе ваше выше нашихъ главъ; мы жертвовали нашими имфніями и нашею жизнью велельнію вашего престола и безопасности вашея особы. Вы намъ объщали въ замѣну того доставить намъ обиde nous faire couler les jours ліе, тишину и спокойствіе. Ктобъ

sans alarmes. Qui l'aurait cru, que sous votre gouvernement la joie eût disparu de nos cantons. que nos fêtes se fassent tournées en deuil, que la crainte et l'effroi eussent succédé à la douce confience! Autrefois nos campagnes verdoyantes souriaient à nos yeux; nos champs nous promettaient de payer nos travaux. Aujourd'hui le fruit de nos sueurs passe dans des mains étrangères; nos hameaux que nous nous plaisions à embellir, tombent en ruine; nos viellards, nos enfans ne savent plus où reposer leurs têtes: nos plaintes se perdent dans les airs, et chaque jour une pauvreté plus extrème succede à celle sous laquelle nous gémissions la veille. A peine nous reste-t-il quelque trait de la figure humaine, et ·les animaux qui broutent l'herbe, sont, sans doute, moins malheureux que nous.

могъ повърить, что при вашемъ правленіи веселіе изъжилишъ нашихъ сокрылося; чтобъ праздники наши обратилися въ сѣтованіе; чтобъ страхъ и ужасъ заступилъ мѣсто сладкія довѣренности. Прежде поля наши зеленъющія осклаблялися въ глазахъ нашихъ; нивы наши объщевали намъ награду за наши труды. Нынѣ плоды нашихъ потовъ преходять въ чужія руки; хижины наши, кои украшать почитали мы себѣ забавою, отъ ветхости валятся; старики наши и дѣти не знають, гдѣ главы подклонити: наши жалобы теряются въ воздухѣ, и каждый день бѣдность тягчайшая послѣдуеть тяготившей насъ наканунъ. Едва остаются въ насъ нъкоторыя черты образа человъческаго; и скоты жвущіе траву суть, безъ сумивнія, меньше несчастливы, нежели мы...

Des coups plus sensibles sont venus fondre sur notre tête. L'homme puissant nous meprise et ne nous attribue aucun sentiment d'honneur; il vient nous troubler sous le chaume, il séduit l'innocence de nos filles, il les enlève; elles deviennent la proie de l'impudence. Envain implorons-nous le bras qui tient le glaive des loix: il se détourne, il se refuse à notre douleur; il ne se prête qu'à ceux qui nous oppriment.

L'aspect du faste qui insulte à notre misère, rend notre étât plus insupportable. On boit notre sang, et on nous défend la plainte! L'homme dure, environné d'un luxe insolent, s'enorgueillit des ouvrages qu'ont fabriqué nos mains: il oublit notre propre industrie, tandis qu'il n'a en partage que la soif vile de l'or; il nous croit ses esclaves, parce que nous ne sommes ni furieux, ni sanguinaires.

Les besoins renaissans qui nous tourmentent, ont altéré la douceur de nos moeurs; la mauvaise foi et la rapine se sont glissées parmi nous, parce que la nécéssité de vivre l'emporte ordinairement sur la vertu. Mais qui nous a donné l'exemple de la rapine. Qui a éteint dans nos coeurs ce fond de candeur qui nous liait tous dans une parfaite concorde? Qui a fait notre infortune, mère de nos vices? Plusieurs de nos concitoyens ont refusé de mettre au jour des enfans que la famine viendrait saisir au berceau. D'autres, dans leur désespoir, ont blasphêmé contre la Providence. Quels sont les vrais auteurs de ces crimes?

Пьють кровь нашу, и запрешають намъ жаловаться...

Нужды, ежедневно рождающіяся и непрестанно насъ томящія, изм'єнили тихость нашихъ нравовъ; обманъ и хищеніе водворилися между насъ, понеже недостатокъ нищи преодол'єваетъ доброд'єтель....

многіе изъ нашихъ сограждань отреклися отъ произведенія на свёть дётей, коихъ гладъ похищаль еще въ зыбкѣ. Другіе, въ ихъ отчаяніи, произносили хулу противу Провидёнія...

Que nos justes plaintes percent l'athmosphere qui environne les trônes! Que les rois se réveillent et se souviennent qu'ils pouvaient naître à notre place, et que leurs enfans pourront y descendre! Attachés au sol de la patrie, ou plutôt en formant une partie essentielle, nous ne pouvons point nous dispenser de fournir à ses besoins. Ce que nous demandons, c'est un homme équitable qui s'applique à connaître la mesure de nos forces, et qui ne nous écrase pas sous le fardeau que dans une plus juste proportion nous aurions porté avec joie. Alors tranquilles et riches de notre économie, contens de notre sort, nous verrons le bonheur des autres sans nulle inquiétude sur le nôtre

La moitié de notre carrière est plus que remplie. Notre coeur est à moitié livré à la douleur. Nous n'avons que peu d'instans à vivre. Les voeux que nous formons sont plus pour la patrie que pour nous-mêmes. Nous sommes ses soutiens.

Mais si l'oppression va toujour en croissant, nous succomberons, жится, мы падемъ, и отечество et la patrie se renversera: en tom- наше разрушится: разрушаяся, bant elle écrasera nos tyrans. Nous ne demandons point cette новъ... vaine et triste vengeance. Que nous importerait dans la tombe le malheur d'autrui...

Если угнетеніе еще пріумнооно сокрушить нашихъ тира-

Говоря о положении женщинъ въ Россіи, Болтинъ приводить, для сравненія, двѣ-три черты изъ Картины Парижа Мерсье, изъ главы: Mariage; adultère.

По этому же поводу Болтинъ приводитъ следующее место изъ Монтескье, изъ его Lettres persannes: Французы никогда почти не говорять о своихъ женахъ, потому что боятся говорить о нихъ лицамъ, знающимъ ихъ лучше, нежели сами мужья. Ревнивый мужъ — самое несчастное создание: его всѣ ненавииять и презирають. Неть страны, где было бы такъ мало ревнивыхъ мужей, какъ во Франціи, но причина этому заключается отнюдь не въ довъріи къ женамъ, а напротивъ того — въ дурномъ о нихъ мнѣніи. Мужъ, возымѣвшій намѣреніе владѣть своею женою нераздѣльно, прослыветъ безумцемъ, мечтающимъ воспользоваться солнечнымъ свѣтомъ единственно для себя, закрывъ его для другихъ. Любить свою жену — значитъ предпочитать личное благо общему, присвоивать себѣ тò, чтò дано во временное владѣніе, и ниспровергать порядокъ, установившійся къ общему удовольствію какъ для того. такъ и для другаго пола 190).

Болтинъ неоднократно обращался къ знаменитому произведенію Монтескье, которое послужило основою для наказа, даннаго Екатериною II комиссіи, трудившейся надъ составленіемъ проэкта новаго уложенія. Говоритъ ли Болтинъ объ отношеніи между закономъ и обычаемъ, о вліяніи климата, и т. п., въ его сужденіяхъ отзываются, съ большей или меньшей степени, идеи автора Духа законовъ.

Ссылаясь на Монтескье, Леклеркъ говоритъ, что въ Россіи нѣтъ средняго сословія. Болтинъ замѣчаетъ на это: «Г. Монтескю не въ одномъ мъстъ, говоря о Россіи, заблуждаетъ, повъря безъ разсмотрѣнія сказкамъ путешественниковъ, подобныхъ г. Леклерку» <sup>181</sup>). Даже подобныя, совершенно случайныя замѣтки показываютъ, что Болтинъ хорошо былъ знакомъ съ сочиненіями Монтескье.

Тоже можно сказать о книг Рейналя (1711—1796): Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens dans les deux Indes. Леклеркъ неоднократно повторяль въ своей исторіи, что деспотизмъ «превращаеть въ прахъ твореніе, а твореніе въ прахъ» — le despotisme met de la poussière en oeuvre et de l'oeuvre en poussière: «рѣчь сію — говорить Болтинъ — присвоилъ г. Леклеркъ изъ мыслей сочинителя Философической и политической исторіи о торговлѣ обѣмхъ Индій. Осталася она у меня въ памяти по новости ея, и пріискать ее было мить нетрудно. Вотъ его (Рейналя) слова:

«Народы художники или воины, что есте вы върукахъ природы, какъ игралище ея законовъ, опредъленные поочередно превращати прахъ въ твореніе, а сіе твореніе въ прахъ» 192).

Объясняя причину постоянной вражды между Россією и ея сосъдями, Болтинъ ссылается на Руссо, и сказанное имъ о враждъ и ненависти, какъ неизбъжныхъ проявленіяхъ человъческой природы, примёняеть и къ международнымъ отношеніямъ. Пускай превозносять человъческое общество, сколько кому угодно. говорить Руссо — но темъ не мене справедливо то, что само общественное устройство побуждаеть людей дёлать другь другу зло. Каждый членъ общества основываетъ свое благосостояніе на несчастім другаго. Быть можеть, нёть на свётё человёка, смерти котораго, если онъ богатъ, не ожидали бы съ нетерпъніемъ наследники и родственники, даже собственныя дети; нетъ ни одного корабля, гибели котораго не желаль бы кто-либо изъ участниковъ въ морской торговлъ; нъть ни одного народа, который бы не радовался несчастію своихъ состдей. Наша выгода всегда сопряжена съ ущербомъ для нашихъ ближнихъ; потеря для одного изъ насъ служить почти всегда пріобретеніемъ для другаго 198).

Изъ словъ Руссо въ письмѣ къ Даламберу можно бы заключить, что оригинальный философъ считаль пьянство чуть не доброд телью. Болтинъ воспользовался этими словами, чтобъ сколько-нибудь смягчить обвинение, взводимое на русскій народъ въ непом'врной страсти къ вину. Люди, сильно пьющіе — говорить Руссо — отличаются вообще искренностью и задушевностью; они — добрые малые, честные, хорошіе, в'трные и правдивые. Въ техъ странахъ, где нравы испорчены происками, изменами и развратомъ, страшно боятся пьянства, потому что у пьянаго 11\*

что на умѣ, то и на языкѣ. Въ Швейцаріи пьянство почти пользуется уваженіемъ; въ Неаполѣ, напротивъ того, приходять отъ него въ ужасъ; но въ дѣйствительности что опаснѣе: невоздержность ли швейцарца или крайняя сдержанность итальянца? 194)

Для избъжанія ошибокъ при сужденіи о быть русскаго народа Болтинъ совътуеть обратить вниманіе на движеніе народонаселенія въ Россіи, и припомнить слова Руссо: государственное устройство, при которомъ народонаселеніе наиболье увеличивается, есть безспорно наилучшее; наобороть, то правленіе, при которомъ народъ убываеть и гибнеть, есть наихудшее <sup>195</sup>).

Взглядъ Руссо на свободу нашъ писатель находитъ вполнѣ основательнымъ. Полагая, что благоразумие требуетъ большой осторожности въ даровании рабамъ свободы, Болтинъ подкрѣпляетъ мысль свою цитатою изъ Руссо, считавшаго свободу такого рода пищею, которая предназначена не для всъхъ и каждаго, а только для избранныхъ желудковъ 196).

Какъ на несомнѣнную истину Болтинъ указываетъ на замѣчаніе Руссо, что законодатели должны сообразоваться съ народными особенностями: если не знаютъ глубоко народа, для котораго пишутъ законы, то какихъ бы прекрасныхъ вещей ни написали, всѣ они окажутся никуда негодными въ примѣненіи 197).

Но Болтинъ расходится съ Руссо во взглядѣ на связь между просвѣщеніемъ и нравственностью. Не выступая рѣпъительнымъ противникомъ Руссо, не доказывая, что добродѣтель зависить исключительно отъ просвѣщенія, Болтинъ признаетъ мнѣніе о вредѣ наукъ одностороннимъ, крайнимъ, а слѣдовательно невѣрнымъ. Онъ говоритъ: «знаменитый Руссо, попустясь въ крайность, коренемъ всего зла просвѣщеніе признаетъ; по его мнѣнію, оно есть главною причиною растлѣнія нашего сердца и поврежденія нашихъ нравовъ. Но держась средины, можно за неопровергаемое правило поставить, что ни добродѣтели отъ проссвѣщенія, ни пороки отъ простоты нравовъ не зависятъ» 198).

Что касается до произведеній русской литературы, древней, старинной и современной, то знакомство съ ними простиралось у Болтина до самыхъ общирныхъ предёловъ, которые возможны были при тогдашнемъ состояніи нашей образованности. Судя по тёмъ только даннымъ, которыя находятся въ печатныхъ трудахъ Болтина, можно уже заключить, что все сколько-нибудь цённое, какъ для историка, такъ и для образованнаго человъка вообще, было внимательно прочитано Болтинымъ, и многое и существенное подвергнуто критическому разсмотрёнію. Въ самыхъ бёглыхъ замёткахъ, оброненныхъ, такъ сказать, въ разныхъ мёстахъ его сочиненій, видно, что онъ говорить не на авось, а хорошо зная дёло, и недовёряя слёпо ни одному авторитету. Обладая самою широкою начитанностью, онъ не повторялъ, безъ провёрки или безъ убёжденія, ни одной мысли, ни одного свидётельства, на которомъ строилъ свои доводы.

Источниками для трудовъ Болтина въ области русской исторін служили какъ печатныя изданія памятниковъ, такъ и рукописи. Въ то время одно уже основательное знакомство съ рукописями составляло заслугу и весьма существенную. О собираніи рукописей едва начинали думать. Правительство разослало требованія о присылкъ рукописей изъ разныхъ мъсть въ столицу. Въ обществъ появлялись любители рукописной древности и старины, но число ихъ было весьма ограничено, и цёль, ими предположенная, достигалась съ большими затрудненіями. Многое предоставлялось случаю, и надо было умѣнье, чтобы воспользоваться случайными находками. Благодаря также случаю, Болтинъ имѣлъ въ рукахъ своихъ множество рукописей. Съ одними изъ нихъ онъ могъ ознакомиться только поверхностно; другія онъ разсматривалъ съ особеннымъ вниманіемъ, сравнивалъ ихъ между собою весьма тщательно, и на основаніи этого сличенія опредъляль ихъ относительное достоинство. Разысканія его въ архивахъ привели его къ тому заключенію, что отъ древнихъ временъ уцъльло у насъ мало, чрезвычайно мало; но за то для «среднихъ временъ» нашей исторіи матеріаловъ сохранилось въ

изобилін. Матеріаловъ этихъ — говорить онъ — мы имѣемъ «болъе, нежели воображаемъ, что я не въ одномъ мъстъ собственными глазами видълз; но о томъ должны сожальть, что по сіе время, къ великому ущербу нашей исторіи, не приложено довольнаго старанія объ ихъ отысканіи, собраніи и разсмотреніи, или доставался разборъ оныхъ въ руки людей неспособныхъ, то есть или нерадивыхъ или незнающихъ. Одинъ Миллеръ имѣлъ къ тому способность, чтобъ изъ великихъ кучъ дрязгу избирать драгоціннійшіе зарытые въ нихъ перла; но когда быль опреділенъ къ сему, былъ уже старъ, и следственно ни довольнаго времени, ни нужныхъ силъ, чтобъ окончить превеликій трудъ сей, не имълъ. Тъмъ паче великато сожальнія достойно, что сіи историческія, въ помянутыхъ рукахъ скрывающіяся, сокровища, оть худаго присмотра и содержанія, время отъ времени тліьють, расхищаются, и невѣжами нужныя бумаги вмѣсто черныхъ на обвертки употребляются, чему я самъ былъ неоднокротно свигътелеиъ» 1:

Личныя связи Болтина открывали ему доступъ къ частнымъ библіотекамъ и архивамъ. Болтину предоставлено было въ самыхъ широкихъ размфрахъ право пользоваться однимъ изъ богатъйшихъ собраній рукописей. Оно погибло въ московскомъ пожарт 1812 года, и лица, видтвиня это собрание, вспоминали о немъ, какъ о потерянномъ кладъ. «Многія древнія рукописи говорить Болтинъ — имѣю я отъ пріятеля моего г. деремонимейстера Алексъя Ивановича Мусина-Пушкина, который, будучи крайній древностей нашихъ любитель, великимъ трудомъ и иждивеніемъ, а больше по счастію, по пословиць: на ловца и звърг бъжить, собраль много книгь весьма редкихъ и достойныхъ уваженія отъ знающихъ въ такихъ вещахъ цёну; невозбранно я, по дружбъ его ко мнъ, оными пользуюсь, но не имълъ еще время не только всехъ ихъ прочесть, ниже пересмотреть. Изг надписей их и из почерка письма предварительно я увъренъ, что прочетши ихъ много можно открыть относительно до нашей исторіи, что понын'є остается или въ темнот или въ совершенномъ безвъстіи; но сіе требуетъ великихъ трудовъ» 2000).

Болтинъ пользовался также рукописями, присланными въ св. синодъ изъ различныхъ краевъ Россіи, изъ монастырскихъ архивовъ и библіотекъ. Къ сожалѣнію Болтину пришлось уже на закатѣ дней своихъ ознакомиться съ этими сокровищами: они присланы въ послѣдній годъ его жизни. Но до какой степени онъ трудился надъ ихъ разработкою, несмотря на истощеніе своихъ силъ, блестящимъ свидѣтельствомъ служитъ Русская правда, изданная любителями отечественной исторіи. Мы уже говорили, что изданіе это составляетъ почти исключительно трудъ Болтина.

Мнѣніе свое о томъ, что еще до Нестора были у насъ лѣтописцы, Болтинъ основываеть на личномъ знакомствъ своемъ съ рукописями, въ которыхъ лътописный текстъ представляетъ весьма рёзкія видоизм'єненія. Онъ говорить: «Изъ премногихъ списковъ съ летописей, находящихся въ государственныхъ книгохранилищахъ и людей частныхъ, не найдется двухъ во всемъ между собою согласныхъ. Я импля у себя во рукахо семь, и всп весьма стариннаго письма, въ томъ числъ два съ юсами и на пергаменть писанных; но вст между собою разнствовали: одинг другаго или полнъе или сокращеннъе; въ одномъ того бытія или обстоятельства, а въ другомъ другаго не доставало, а иные написаны совстьми иначе. Который назвать изъ нихъ правильнымъ и Нестору принадлежащимъ, ръшить едва-ли возможно. Сколько есть повъствованій въ прологахъ, въ льтописи никоновской, въ польскихъ и другихъ иностранныхъ писателяхъ, коихъ ни въ одномъ спискъ несторовомъ нътъ. Какъ же намъ изъ сея трудности выпутаться, ежели кром'в Нестора никому другому не в'врить?» 201).

У Болтина было, какъ видно и свое, хотя бы и небольшое, собраніе рукописей. По крайней мѣрѣ такъ можно заключить изъ словъ его: «Въ одной рукописной льтописи, импющейся у меня, весьма древняго почерка 202)... Есть у меня письменная тетрадка о началѣ запорожскихъ казаковъ, сочиненная съ пре-

данія обносящагося между ними, или, паче, слѣдуя точному ихъ о самихъ себѣ разсказыванію <sup>208</sup>)... Все сіе взято мною изъ импющейся у меня письменной поденной записки осады города Оренбурга, сочиненной г. Рычковымъ, который во все то время находился въ Оренбургѣ, и былъ всему описанному имъ очевидный свидѣтель», и т. д. <sup>204</sup>).

Въ распоряжени Болтина находилса архивъ военной коллегіи. Къ этому архиву, а равно и къ канцеляріямъ различныхъ вѣдомствъ, онъ обращался не только по текущимъ дѣламъ, для справокъ и офиціальной переписки, но и съ цѣлію научною — для собиранія свѣдѣній историческихъ и статистическихъ.

Изъ архива военной коллегіи извлечены Болтинымъ точныя данныя, относящіяся къ рекрутскимъ наборамъ. По словамъ Манштейна, война съ Пруссіей стоила Россіи слишкомъ триста тысячъ людей и болѣе тридцати милліоновъ рублей. Но оказывается, что втеченіе всей этой войны, для укомплектованія всѣхъ войскъ, сухопутныхъ и морскихъ, собрано всего 121,315 человѣкъ въ три рекрутскіе набора, производившіеся три года сряду. Въ 1757 году собрано рекрутъ 30,425; въ 1758 году — 50,891; въ 1759 году — 39,999. Съ 1759 по 1767 годъ рекрутскихъ наборовъ не было <sup>205</sup>).

Изъ вѣдомости шуйскаго уѣзднаго суда, присланной въ 1782 году въ московскую губернскую канцелярію, Болтинъ приводитъ удивительный и «достовѣрный образчикъ плодородія». У крестьянина экономическаго вѣдомства, бывшаго владѣнія николаевскаго монастыря, что на рѣчкѣ на Каширкѣ, Оедора Васильева было, отъ двухъ женъ, 87 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ 4 умерло, а 83 находились на лицо. Съ первою женою онъ прижилъ 69 человѣкъ, со второю—18. Въ числѣ 69, родившихся отъ первой жены были шестнадцать разъ двойни, семь разъ тройни и четыре раза четверни; отъ второй жены— шесть разъ двойни и два раза тройни. Плодовитому отцу было, въ 1782 году, 75 лѣтъ 206).

Само собою разумѣется, что рукописи составляли только малую часть въ огромномъ количествѣ матеріаловъ, которыми поль-

зовался Болтинъ для своихъ научныхъ работь. Большинство составляли произведенія печати. Едва-ли когда-либо русскіл книги имѣли болѣе усерднаго, болѣе вдумчиваго читателя. Съ неутомимымъ постоянствомъ слѣдя за движеніемъ русской литературы и науки, Болтинъ читалъ съ напряженнымъ вниманіемъ все сколько-нибудь выдающееся, отъ лирическаго стихотворенія до строгаго научнаго изслѣдованія. Въ числѣ матеріаловъ, которыми пользовался Болтинъ, дѣлая изъ нихъ извлеченія, и сопровождая ихъ умными и дѣльными замѣчаніями, находятся: сочиненія Ломоносова, Татищева, Тредьяковскаго, Кантемира, Хераскова, академика Миллера; повременныя изданія академіи наукъ, записки Манштейна, древняя россійская вивліоюика, и весьма многое другое.

Отдавая должную справедливость трудамъ нашихъ ученыхъ и писателей, и высоко цёня заслуги нёкоторыхъ изъ нихъ, Болтинъ темъ не мене относился и къ нимъ критически. При всемъ сочувствій и уваженій своемъ къ такимъ свътиламъ нашей литературы и науки, какъ Ломоносовъ и Татищевъ, критикъ нашъ указывалъ и ихъ слабыя стороны, не затрудняясь признать въ томъ или другомъ случав превосходство иностраннаго писателя, если только онъ черпалъ свои сведения изъ первыхъ источниковъ. Сличая изложение договора Олега съ греками у Ломоносова и у Левека, Болтинъ находитъ; что въ некоторыхъ местахъ надо отдать превмущество Левеку, именно потому, что онъ обратился къ источникамъ, а Ломоносовъ ограничился пособіями. «Переводъ Левековъ — замѣчаетъ Болтинъ — сдъланъ съ Нестора, а переводъ Леклерковъ съ Ломоносова, и первый предпочесться долженъ послъднему, яко изг самаго источника почерпнутый. Ломоносовъ впалъ въ заблуждение не по незнанию славянскаго языка, но повъря льтописи Татищева, не хотель или поленился справиться съ несторовскою и никоновскою. Леклеркъ, послъдуя Ломоносову, не могъ справиться съ сказанными лътописьми за незнаніемъ языка, и погрѣшность предпочелъ истинѣ тѣмъ охотнѣе, чтобъ укорить могъ Левека» 207).

Особенно зам'вчательно отношение Болтина къ предшественнику своему въ работахъ по русской исторіи — Татищеву. Противники Болтина ставили ему въ укоръ безпредельное, какъ утверждали они, довъріе его къ Татищеву, въ которомъ онъ будто бы не видълъ никакихъ недостатковъ. Но если глубже вникнуть въ это, то придется отказаться отъ подобнаго обвиненія. Живая связь между Татищевымъ и Болтинымъ; преемство идей и возэреній; общія черты, замечаемыя въ литературной деятельности обоихъ писателей — явленіе весьма естественное. Татищевъ и Болтинъ трудились на одномъ и томъ же поприщѣ; жили и дѣйствовали въ средъ, представлявшей много одинаковыхъ условій: то, что совершалось во времена Болтина въ умственной и общественной жизни Россіи, было продолженіемъ и дальнъйшимъ развитіемъ того, что происходило на Руси во времена Татищева. Складъ народной жизни не мѣняется съ каждымъ поколѣніемъ, а потому и представители различныхъ поколеній одного и того же народа, и притомъ одного и того же слоя общества; — люди совсимъ нечужие другъ другу. Татищевъ и Болтинъ сходились между собою во взглядахъ на многія событія отечественной исторіи всл'єдствіе того, что оба строго держались д'єйствительности, а не витали въ облакахъ. Если объяснение, данное Татищевымъ тому или другому историческому факту, не противоръчило дъйствительности, т. е. темъ условіямъ, въ которыхъ находилось русское общество и русскій народъ, то Болтинъ не считаль нужнымъ отвергать взглядъ своего предшественника ради того, чтобы придумать что-нибудь новенькое. Игра въ новинки, отъ которой не прочь иные теоретики, была вовсе не въ духѣ Болтина, смотрѣвшаго на исторію, какъ на правдивую повѣсть о томъ, что дъйствительно пережито народомъ, и нелюбившаго прибъгать къ отвлеченнымъ толкованіямъ и предположеніямъ.

Сходясь съ Татищевымъ въ возэрѣніяхъ своихъ на многіе вопросы общественной и политической жизни, Болтинъ довѣрялъ, хотя отнюдь не слѣпо, и фактической сторонѣ исторіи Татищева, и довѣрялъ главнымъ образомъ потому, что Татищевъ добро-

совъстно пользовался источниками, а не полагался на пособія, болье или менье сомнительныя. Болтинь цьниль въ Татищевъ его правдивость; его осторожную разборчивость при пользованіи многочисленными матеріалами; простоту и върность его историческаго повъствованія. Довъріе мое къ Татищеву — говорить Болтинь — основывается, вопервыхъ, на томъ, что «я не примътиль въ его исторіи ничего ни легковърнаго, ни сумнительнаго, а все съ разсужденіемъ, съ точностію и съ доводами писанное»; вовторыхъ, га томъ, что «все то, что онъ писалъ, находилъ я согласнымъ и съ нашими летописями и съ обстоятельствами временъ и произшествій» 208).

На этомъ основаніи Болтинъ неоднократно приводить дословныя выписки изъ исторіи Татищева, какъ свидѣтельства вполнѣ достовѣрныя. Вотъ нѣсколько примѣровъ.

Обрядъ постриженія волосъ — замѣчаеть Болтинъ — существоваль у руссовь и у славянь и въ языческую и въ христіанскую эпоху. Въ подтвержденіе словъ своихъ приводить свидѣтельство Татищева, который между прочимъ говорить слѣдующее: «О подстриганіи Георгія, сына великаго князя Ивана Васильевича, въ его жизни написано, что по прошествіи седьми лѣть его на сподль со стрѣлами постригали, и на конь посадили. Сіе хотя о государяхъ, сколько мить извъстно, болѣе не упоминается, но въ моей памяти между знатными еще употреблялось. Въ шляхетствъ подстриганіе на сподлю доднесь въ обычать» 209).

Указывая источники постановленій нашихъ о престолонаслівдій, Болтинъ приводитъ изъ Татищева и основныя начала, почерпнутыя изъ естественнаго права, и историческіе приміры тому, что властитель можеть по своей волів избирать себів наслівдника. Основываясь на естественномъ правів, Татищевъ утверждаеть, что всякій воленъ отдавать свое имініе, какое бы оно ни было, кому и когда хочеть; что родители обязаны дітямъ дать одно только воспитаніе: «родители дітямъ ничівмъ, кромів воспитанія не должны»; что первородный никакого преимущества передъ другими дітьми не иміветь. Примівры Татищевъ заимствуеть

изъ русской исторіи, а именно: Гостомыслъ, помимо дѣтей старшей дочери, назначилъ часлѣдникомъ сына средней; Рюрикъ, имѣя старшаго сына на удѣлѣ, отдалъ престолъ шурину своему Олегу; Иванъ Великій назначилъ своимъ наслѣдникомъ сперва внука своего, а потомъ сына, о чемъ постановилъ и законъ, утвердя его соборомъ: объ этомъ упоминаетъ Иванъ Грозный въ своей рѣчи къ вельможамъ; Петръ Великій подтвердилъ этотъ законъ, о чемъ подробно говорится въ Правдѣ о волѣ монаршей <sup>210</sup>).

Разсуждая о причинахъ, по которымъ монархическое правленіе предпочиталось у насъ аристократическому, Болтинъ заимствуетъ у Татищева два примѣра. По сверженіи Шуйскаго, власть перешла въ руки семи бояръ, слѣдовательно утверждено правленіе чисто-аристократическое: отъ этого «безпутнаго правительства» государство пришло въ крайнее разореніе и въ такой упадокъ, что едва не распалось на части и не сдѣлалось добычею враговъ. По кончинѣ Петра Великаго горсть коварныхъ вельможъ учредила верховный тайный совѣтъ, ознаменовавшій свою дѣятельность тѣмъ, что «многіе знатные люди неповинно перепытаны, ограблены и въ ссылки разосланы» 211).

Что Болтинъ довѣрялъ Татищеву не безусловно и не во всемъ, на это много доказательствъ въ сочиненіяхъ Болтина. Въ иныхъ случаяхъ онъ выражаетъ сомнѣніе, въ другихъ указываетъ очевидную ошибку, объясняя при этомъ, отчего она произошла.

Татищевъ полагалъ, что древній Корсунъ былъ тотъ же городъ, который называется теперь Кинбурномъ. Онъ основывался на томъ, что, по Птоломею, стѣна корсунская была въ междоморіи, а по Нестору, Корсунь стоялъ надъ лиманомъ. Ошибка Татищева происходитъ, по замѣчанію Болтина, отъ словъ Нестора, сказавшаго, что Корсунь стоялъ надъ лиманомъ, надъ которымъ въ дѣйствительности нѣтъ другаго города, кромѣ Кинбурна 212).

Въ пространномъ примъчаніи къ стать в Русской Правды «о мъсячномъ ръзъ» Болтинъ говоритъ между прочимъ слъдующее:

«Не безъ удивления видимъ, что Татищевъ въ объясненияхъ своихъ на судебникъ царя Ивана Васильевича написалъ, якобы росты въ России издревле не болѣе были какъ по 10 на 100. Но въ какой истории нашелъ онъ на предлагаемое имъ свидѣтельство, того онъ не сказалъ, а потому и импемъ мы право усумниться о томъ, тѣмъ паче, что въ статъѣ, на кою онъ ссылается, обрѣтаемъ совсѣмъ противное утверждаемому имъ» <sup>213</sup>).

По поводу одного весьма неяснаго и запутаннаго мѣста въ спискахъ древней лѣтописи Болтинъ замѣчаетъ: «Татищевъ, при всей своей осторожной разборчивости, не проникъ въ семъ мѣстѣ до первобытнаго смысла, и послъдовалъ разумънію другихъ, однакожъ не во всемъ никоновскому списку подражалъ» <sup>214</sup>).

Значеніе историческаго труда Татищева Болтинъ опреділяетъ такимъ образомъ: «Не погръщилъ я противу справедливости, сказавъ, что нътъ у насъ понынъ полной хорошей исторіи, и не оскорбилъ тѣмъ ни мало памяти достопочтенныхъ моихъ согражданъ Ломоносова и Татищева. Я увфренъ, что и сами бы они тъхъ словъ моихъ за оскорбление себъ не приняли, ибо не сказаль я, что неть у нась никакой хорошей исторіи, но неть полной, каковою ни Ломоносова, ни Татищева назваться не можеть, тымь менье послыдняго, которая не иное что есть, кака льтопись Несторова и продолжателей его, безъ всякой перемъны, но токмо исправленная, пополненная изг разных списковъ, и примъчаніями обогащенная. Онъ самъ не назваль ея исторією, но літописью Нестора черноризца, и слітдуя во всемъ ему изъ слова въ слово, не исключилъ даже и техъ местъ, где Несторъ и Сильвестръ о себъ говорили». Вслъдствіе чего выходить, какъ будто бы Татищевъ быль самовидцемь открытія мощей св. Өеодосія въ 1091 году, и т. п.<sup>215</sup>).

Отличительными чертами Болтина, какъ писателя, служатъ: уважение къ факту, строгая правдивость, неуклонное стремление

къ истинъ — дъйствительной, а не воображаемой. Отъ историка онъ прежде всего требовалъ правды, фактической достовърности: «историкъ не то долженъ писать, что могло бы быть, но то, что дъйствительно было, не могущее статься, но собывшееся». На этомъ основаніи онъ не прощаетъ разбираемому автору даже такой невинной вещи, какъ слегка присочиненное извъстіе о томъ, что видъ прелестнаго ребенка, Людовика XV, произвелъ пріятное впечатльніе на Петра Великаго: «Я того не отрицаю, чтобъ благородный видъ и пріятности особы юнаго Лудовика не могли произвести впечатльнія въ царъ, но чтобъ сіе въ самой вещи было, того ни однимъ изъ современныхъ не засвидътельствовано» <sup>216</sup>).

Требуя върности и точности въ изложени того, что было дъйствительно, Болтинъ избъгалъ всего неопредъленнаго, гадательнаго, произвольнаго. Онъ не успокоивался на фразахъ, въ которыхъ главную роль играютъ слова: быть можетъ, мить кажется, приблизительно, и тому подобныя. Онъ неограничивался илкоторыми данными тамъ, гдъ имълъ возможностъ узнать вст. Добиваться возможно большей точности, не пренебрегая и мелкими подробностями, сосчитывать и провърять, вошло у него въ привычку, отъ которой онъ не любилъ отступать, о чемъ бы ни заводилъ ръчи въ своихъ сочиненіяхъ.

Присутствуя на празднествъ годовщины сарептской колоніи, Болтинъ, сидя на хорахъ, сосчиталъ вспост находившихся въ церкви, мужчинъ и женщинъ, взрослыхъ и дѣтей: мужчинъ, съ тъми, которые играли и пъли на хорахъ, было сто двадцать два; женщинъ, замужнихъ и дѣвушекъ, сто двадцать восемъ; въ томъ числѣ мальчиковъ и дѣвочекъ, отъ пяти до двѣнадцати лѣтъ, тридцать 217). Леклеркъ въ своей исторіи Россіи замѣтилъ мимоходомъ, что между русскими пословицами есть одна весьма непристойная. Вслѣдствіе этого Болтинъ перечиталъ съ величайшимъ вниманіемъ весъ сборникъ пословицъ, бывшій въ рукахъ Леклерка, и такимъ образомъ могъ сказать съ увѣренностью, что подобной русской пословицы не существуетъ, по крайней мѣрѣ ее

нѣтъ въ указанномъ соорникѣ: «Н прочелъ всю книжку, отъ доски до доски, употребляя всевозможную осторожность и вниканіе, чтобъ не пропустить сказанныя пословицы; но трудъ мой быль тщетенъ. Видно кто-нибудь сказалъ ему насмѣхъ о томъ или самъ онъ читая, по незнанію языка, счелъ пристойное за непристойное и обыкновенное за странное» 218). Предположеніе Болтина о томъ, что иныя извѣстія сообщали Леклерку просто насмѣхъ, весьма правдоподобно. Позабавиться на счетъ легковѣрныхъ иностранцевъ, поразсказать имъ разнаго рода небывальщины, доставляло немалое удовольствіе русскимъ людямъ не только въ шестнадцатомъ столѣтіи, но и въ восемнадцатомъ и даже въ девятнадцатомъ.

Отвергая все ложное, сомнительное и недостовърное, историкъ дорожитъ и руководствуется правдивымъ свидътельствомъ памятниковъ, выдерживающихъ самую строгую критику. Собирая всъ упълъвшія въ нихъ указанія, онъ долженъ вникать въ смыслъ ихъ и постоянно имъть въ виду условія мъста и времени, измъняющіяся съ движеніемъ исторической жизни. «Историку—говорить Болтинъ — должно опасаться, чтобъ объясняя темныя мъста лъгописей, не устраниться отъ подлиннаго ихъ смысла и не написать чего ни есть съ обстоятельствами времени или мъстоположенія несогласнаго» 219).

Собираніе матеріаловъ — вещь весьма почтенная; но одного накопленія фактовъ, какъ бы ни были они любопытны и важны, недостаточно для историческаго труда. Не обширность, также, какъ и не краткость, составляетъ существенное достоинство исторіи, а разумный выборъ матеріаловъ, точность и безпристрастіе въ пов'єствованіяхъ, д'єльность въ сужденіяхъ, ясность и чистота въ слогѣ, и т. д. Разнообразныя данныя, заимствованныя изъ многочисленныхъ источниковъ, должны быть соединены въ одно ц'єлое, осв'єщены пытливою мыслью и согр'єты челов'єческимъ чувствомъ. Историку надо «ежечасно помнить, что онъ человокъ» и описываетъ д'єйствія подобныхъ себ'є людей <sup>220</sup>). Исторія, вполні достойная этого имени, должна совм'єть

шать въ себъ богатство фактическихъ свъдъній съ ихъ художественнымъ изображениемъ и критическимъ изследованиемъ. Весьма ть ошибаются — говорить Болтинь — которые думають, что всякій тотъ, кому случай поможетъ достать несколько древнихъ лътописей и собрать достаточное количество исторических припасова, можеть сделаться историкомъ. Многаго еще ему не достает, если кромп этого ничего не импеть. Припасы необходимы, но необходимо также умпные располагать ими, которое вмъстъ съ ними не пріобрътается 221)... Нельзя жаловаться на недостатокъ припасово для составленія русской исторіи: они такого же рода, изъ которыхъ составлена исторія французская, англійская, испанская и другія, съ темъ еще преимуществомъ, что русскія л'ятониси «достаточнів» иностранныхъ. «Недостаеть понынъ у насъ полной хорошей исторіи не по недостатку кътому припасовъ, но по недостатку искуснаго художника, который бы умель те припасы разобрать, очистить, связать, образовать, расположить и украсить. Требуется къ сему особливое искусство, дарг, остроуміе, обильность воображенія, тонкость разсужденія и точность опредъленія» 222).

Счастливое сочетаніе трехъ началь, указанныхъ Болтинымъ—
фактическаго, художественнаго и критическаго, приближаетъ
твореніе историка къ его идеалу. Но какъ дѣйствительность всегда болѣе или менѣе расходится съ идеаломъ, то и русская исторіографія не представляеть подобнаго сочетанія: не было у насъ,
говоря словами Болтина, полной хорошей исторіи. Работая неутомимо на избранномъ поприщѣ, ясно сознавая свое призваніе,
и не поддаваясь самообольщенію, Болтинъ далекъ былъ отъ мысли считать себя историкомъ-художникомъ. Его силу составляли
два другія начала, присутствіе которыхъ даетъ себя чувствовать
въ его историческихъ трудахъ. Всѣ труды его основаны на точныхъ и достовѣрныхъ фактахъ, и въ разработкѣ ихъ онъ является основательнымъ и мыслящимъ критическое начало составляеть душу его сочиненій. Подобно
тому, какъ Ломоносовъ требовалъ, чтобы изслѣдователь никому

не вѣрилъ на слово, и упорно добивался истины, споря со всѣми, даже съ Аристотелемъ, даже съ самимъ собою, такъ и Болтинъ находилъ, что нельзя слѣпо вѣрить никакимъ авторитетамъ, даже самому Вольтеру, и надо крѣпко-на крѣпко затвердить, что всякій человѣкъ есть ложь, и что считать кого-либо непогрѣшимымъ могутъ одни только суевѣрные паписты. Свидѣтельство самаго знаменитаго писателя, самаго ученѣйшаго человѣка, не сдѣлаетъ ложь правдою.

Скептицизмъ Болтина нашелъ для себя богатую пищу въ сочиненіяхъ, на которыя натолкнула нашего критика сама судьба. Сочиненія эти — исторія Россіи Леклерка и россійская исторія князя Щербатова. Разборъ этихъ объемистыхъ произведеній составляетъ содержаніе нѣсколькихъ томовъ, написанныхъ Болтинымъ, и заключающихъ въ себѣ яркія черты, рисующія и его полемическій талантъ, и складъ его ума, и его научныя и общественныя понятія.

Полная, достойная своего имени, исторія Россіи, была однимъ изъ самыхъ горячихъ желаній Болтина, и появленіе ея онъ привётствоваль бы съ искреннимъ восторгомъ. Предоставляя времени осуществить свою любимую мечту, онъ вель въ тишинѣ своего кабинета подготовительныя работы, собирая и изучая матеріалы, число которыхъ возрастало съ каждымъ новымъ досугомъ, съ каждою прочитанною рукописью или внигою. Кабинетнымъ работамъ Болтина суждено было выйти на свѣтъ Божій совершенно неожиданно: они вызваны появленіемъ книги, претендующей именно на такую исторію, которую ожидаль онъ въ отдаленномъ будущемъ отъ кого-либо изъ своихъ соотечественниковъ. Но книга Леклерка выдала себя съ первой страницы, и вмѣсто ожидаемой полной и хорошей русской исторіи Болтину пришлось разбирать произведеніе совершенно другаго рода.

Книга Леклерка — говоритъ Болтинъ — отнодь не исторія, и не заслуживаеть этого имени; это — всякая всячина, всякій сборъ; это — мелочная лавочка, въ которой можно найти все, что соровкъ 11 отд. и. л. н.

угодно, но не спрашивайте о качествъ того, что вы въ ней найдете. «По странному всякородныхъ вещей смѣшенію, приличнѣе бы сочиненіе сіе назвать всякою всячиною или рот рошті... Пришло мнѣ въ умъ сдѣлать страннаго рода, но весьма близкое и сходное, сравненіе тамошнія (сарептской) лавки съ книгою, на которую пишу я теперь возраженіе. Есть тамъ (въ лавкѣ) бархатъ и штофъ, крашенина и посконный холстъ, астролябіи и микроскопы, сѣнокосныя косы и сошники, душистыя воды и помада, вакса и деготь, позументы и ленты, снурки и нитки, золотые часы и табакерки, мѣдныя кольца и стекляныя пронизки, конценель и сурикъ. Въ жизнь мою не видалъ я такой лавки, въ которой толикая разнообразность вещей находится. Въ первый разъ въ жизнь мою читаю такую книгу, въ которой толикая смѣсь вещей разнородныхъ и разнообразныхъ содержится» 223).

Леклерка никакимъ образомъ нельзя назвать историкомъ: онъ просто-на-просто бахаръ, въ родъ тъхъ, какіе водились встарину у нашихъ вельможъ. Обязанность бахарей состояла въ томъ, чтобы потъшать и усыплять вельможъ своими разсказами о чемъ бы то ни было. Книга Леклерка производитъ совершенно то же впечатлъніе, что и розказни бахарей. Нѣтъ въ ней ни послъдовательности, ни связи; закрывая ее, забываешь прочитанное, а принимаясь за нее вновь, не имъешь нужды справляться, на чемъ остановились; можно пропустить нъсколько страницъ, и потери отъ этого никакой не будетъ: до такой степени все нагромождено, столько вещей, попавшихъ въ книгу случайно, безъ всякаго отношенія къ предыдущему и послъдующему. Исторія Леклерка послужить для потомства образцомъ сказаній старинныхъ нашихъ бахарей: вотъ единственная услуга, которую сдълаль намъ Леклеркъ изданіемъ своей исторіи 224).

Про такихъ пустослововъ, какъ Леклеркъ, говорятъ у насъ пословицей: языкъ вретъ, а умъ не въдаетъ <sup>225</sup>). Во всѣхъ его разсказахъ, многословныхъ до невозможности, недостаетъ одного только слога: слогъ этотъ уойс, что порусски значитъ умъ <sup>226</sup>).

Ошибки вольныя и невольныя, наивная ложь и умышленная

клевета, представляють пеструю смёсь въ книге Леклерка. Въ указателѣ предметовъ, приложенномъ къ замѣчаніямъ Болтина противъ Леклерка, самое обширное мъсто занимаеть отдълъ подъ названіемъ Лжи и клеветы Леклерковы. Чего, чего ни наговориль Леклеркъ про Россію, какихъ напраслинъ и небылицъ ни взвель онъ на всѣ классы русскаго общества, на весь русскій народъ,--словомъ, всемъ сестрамъ по серьгамъ отъ расходившагося краснобая. Досталось и купцамъ, и вельможамъ, и духовенству, и крестьянамъ; Леклеркъ говоритъ, что народъ нашъ и суевъренъ и грубъ, и покоренъ и ослушливъ (?), и коваренъ и лживъ, и лънивъ и пьянъ, и обладаетъ многими другими качествами, все въ такомъ же родъ. Правдолюбивый авторъ старается увърить своихъ читателей, что у насъ вкладываютъ въ руки мертвому паспортъ съ надписью на имя св. Николая; что до временъ Петра Великаго не было въ Россіи законовъ; что русскіе не ѣдять пѣтуховъ, потому что считаютъ ихъ многоженцами; что въ Россіи отъ сильной стужи и морозовъ замерзають зайды, стоя на ногахъ, и т. п. Авторъ, увидя на сытномъ рынкъ мерзлыхъ зайцевъ, т. е. убитыхъ и замороженныхъ, которыхъ продавцы разставляють наприлавкахь, вообразиль, что ихъ находять въ такомъ положеніи по полямъ, и оттуда привозять на продажу 227).

По поводу замѣчанія Леклерка о томъ, что музыкальныя орудія, употребляемыя нашимъ народомъ, издаютъ рѣзкіе и несносные звуки, и сдѣланы изъ скотскихъ роговъ, Болтинъ входитъ въ такого рода объясненія. Музыкальныя орудія «русской черни» слѣдующія: гудокъ, балалайка, свиръль, дудка и рогъ. Изънихъ всего употребительнѣе гудокъ и балалайка. Гудокъ — не иное что, какъ скрыпка о трехъ струнахъ; балалайка — видъбандоры; свиръль — видъфлейты о шести ладахъ; дудка — маленькая флейта о четырехъ ладахъ; рогъ — видъ деревянной трубы, выгнутой на подобіе рога, о шести ладахъ. Леклеркъ слыхалъ, что въ Россіи играютъ на рогахъ, а можетъ издали и видѣлъ играющихъ, и обманувшись видомъ и названіемъ, деревянные рога принялъ за звѣриные 228).

Леклеркъ говоритъ, что въ Россіи какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ, волосы длинные, обыкновенно черные, лоснящіеся, густые, липкіе, и т. д. Болтинъ замічаетъ на это: ложь безкорыстная и безполезная. Волосы у нашихъ крестьянъ обыкновенно русые; черноволосыхъ очень мало, да и о тёхъ наверно можно сказать, что происходять отъ инородцовъ, когда-то обитавшихъ среди русскаго населенія, а «чтобъ безъ прим'єси иноплеменныя крови русскій быль черноволосымь, тому нельзя статься»: нѣкоторые писатели самое названіе русскаю народа производять отъ русых волось. Что касается до дворянь, то между ними больше найдется черноволосыхъ или темнорусыхъ, нежели свётлорусыхъ, и это потому, что большинство нашихъ дворянскихъ родовъ выбхало изъ чужихъ земель: изъ Греціи, изъ Золотой орды, изъ Грузіи, изъ Германіи, и т. д. Но и у дворянъ хотя и черные волосы, но не жосткіе и не лоснящіеся. Такіе волосы, т. е. черные, жосткіе и лоснящіеся, находятся только у калмыковъ, а изъ русскихъ только у тёхъ, у которыхъ отецъ или дедъ быль калмыкъ. Липкихъ же волосъ, безъ искусственнаго ихъ смазыванія, въ природ'є не бываетъ. Говорять, что у страждущихъ бользнію, называемою plica polonica, волосы слипаются; но «мить — прибавляетъ Болтинъ — таковыхъ болящихъ видъть не случалося» 229).

Леклеркъ искажаетъ и русскія имена, и русскія пословицы, и событія русской исторіи.

Вмѣсто Свирговскаго у Леклерка Тверковскій; вмѣсто Вишневецкаго — Вишневскій, и т. п. Встрѣчаются такія прозванія, какихъ на Руси никогда не бывало: Кситровъ, Риссоксиль, и др. Названія княжескихъ и дворянскихъ родовъ передѣланы до такой степени, что ихъ невозможно узнать: Стешадимъ, Облаизовъ, Котоница, и т. д. 280).

Русскія пословицы переданы Леклеркомъ вътакомъ видѣ<sup>231</sup>):

Браги частыя, но руки одиоп a plus d'un ennemi, mais on n'a qu'un bras.

Воинъ воюетъ, а жена дома гороетъ.

Пьянъ проспится, а дуракъ никогда.

Вст люди въ избѣ, одинъ чортъ на дворть.

Tandis que militaire combat, sa femme brûle la maison.

L'ivrogne s'endort souvent, le mechant jamais.

L'honnete homme habite une cabane; le diable occupe le palais.

Но и самъ Болтинъ невърно перевелъ одну изъ пословицъ, съ французскаго на русскій, если только это не просто типографская ошибка — пропускъ отрицательной частицы, а именно: Vous avez beau faire requete à Toula, il faut aller chercher la justice à Moscou — Хорошо ты сдплал, что билъ челомъ въ Тулъ, надобно искать правосудія въ Москвъ.

Пословицу: *громз не грянетз*, мужикз не перекрестится Болтинъ называетъ «подлою, рѣдкимъ извѣстною», т. е. простонародною и малоизвѣстною въ образованномъ обществѣ.

Не говоримъ о невърностяхъ, промахахъ и вскаженіяхъ при передачъ крупныхъ и мелкихъ фактовъ изъ области русской исторіи. Въ указателъ своемъ, подъ словомъ: ошибки, Болтинъ сдълалъ общее примъчаніе: «Ошибки, заблужденія, погръшности г. Леклерка указывать за излишное считаемъ: они безъ пріисканія на каждой страницъ представляются» 233).

Многотомное сочиненіе Леклерка есть трудъ весьма поверхностный, сшитый на живую нитку изъ разныхъ лоскутковъ, частью вырванныхъ изъ чужихъ книгъ, частью собственнаго издѣлія автора. Съ міра по ниткѣ, голому рубаха—изъ нѣсколькихъ десятковъ книгъ страницы по двѣ и по три, и составится цѣлый томъ: вотъ тайна творчества Леклерка. Многое взялъ онъ изъ архива своей головы, откуда рѣдко выносятся достовѣрныя справки; но многое заимствовалъ изъ источниковъ гораздо болѣе дѣльныхъ зза). Опредѣленіе источниковъ, изъ которыхъ взято множество данныхъ, нагроможденныхъ въ исторіи Леклерка, составляетъ безспорную заслугу Болтина, и доказываетъ его общирную начитанность.

Болтинъ указываетъ и доказываетъ, что Леклеркъ заимствовалъ свои матеріалы: изъ исторіи Левека; изъ записокъ Манштейна; изъ книги, приписываемой фельдмаршалу Миниху; изъ географіи Бюшинга; изъ сочиненій Вольтера; изъ записокъ русскихъ академиковъ, путешествовавшихъ по Россіи, и т. д. Постороннія вещи, наполняющія двѣ трети всето сочиненія, взяты изъ всеобщихъ путешествій, Кука и другихъ; изъ книги Рейналя о торговлѣ обѣихъ Индій; изъ исторіи древней, римской, и т. д., и т. д., — изъ которыхъ онъ бралъ и краткими отрывками, и цѣлыми страницами, и слегка передѣлавъ по своему, выдавалъ за собственное произведеніе 285).

Компилятору нашему крайне не посчастливилось възаимствованіяхъ; онъ браль какъ нарочно не то, что следуеть. Делая изъ Левека сплошныя выписки, съ накоторымъ изманениемъ слога и порядка предложеній, онъ строго держался своего источника во всёхъ тёхъ мёстахъ, которыя не согласны ни съ тогдашними обстоятельствами, ни съ здравымъ смысломъ, и расходился съ Левекомъ именно тамъ, гдъ его свидътельства не противоръчатъ ни лѣтописямъ, ни здравому смыслу. Левекъ говоритъ, что прибывъ къ устью Дибпра, пристали къ острову, находящемуся между Очаковымъ и Кинбурномъ. Слова Левека повторяетъ Леклеркъ, не справившись, есть ли тамъ островъ или нътъ, а оказывается, что между Кинбурномъ и Очаковымъ никакого острова нътъ. Левекъ говоритъ, что въ Россіи закономъ запрещено ъсть телять, и кто нарушить этоть законь, того подвергають смертной казни: тоже самое утверждаетъ Леклеркъ, принимая бредни и выдумки за сущую правду. Левекъ говоритъ, что всѣ жители, взятые въ плънъ половцами, замерали на дорогъ. Леклеркъ выписываетъ и это извъстіе, какъ вполнъ достовърное, забывая или не примътя, что дъло происходило лътомъ и въмъстности, лежащей между 49° долготы и 50° широты, и т. д. Бюшингъ приписываеть, по ошибкъ, русскимъ крестьянамъ нъкоторые суевърные обычаи чуващъ и мордвы; Левекъ безъ дальнихъ справокъ пользуется изв'єстіями Бюшинга, и т'ємъ заставляетъ Леклерка поневол'є говорить пустяки 286),

Иногда Леклеркъ лукаво умалчиваетъ о своихъ источникахъ, но неумолимый и зоркій Болтинъ открываетъ ихъ, изобличая историка-самозванца съ нѣкоторымъ злорадствомъ. Леклеркъ хвастливо заявилъ въ своей исторіи, что свѣдѣнія о казакахъ, чрезвычайно любопытныя и важныя, онъ собралъ самъ на мѣстѣ, живучи долгое время между казаками. Но Болтинъ доказалъ, что всѣ эти свѣдѣнія собраны не въ украинскихъ степяхъ, а выписаны слово въ слово изъ книги, напечатанной въ Петербургѣ, при артиллерійскомъ и инженерномъ шляхетномъ корпусѣ, въ 1777 году, полъ названіемъ: Краткая лѣтопись Малыя Россіи съ 1506 по 1776 годъ <sup>237</sup>).

Сближая слово красавица съ названіемъ краснаю цвѣта, Леклеркъ говорить, что понятіе хорошая женщина русскіе выражають словами: самая красная баба — femme très rouge. Онъ новторяеть въ этомъ случат ошибку Бюшинга, но чтобы скрыть свой источникъ, замѣняетъ слово: дъбица (у Бюшинга: дъбица красная) словомъ: баба. Замѣна эта — говоритъ Болтинъ — весьма основательна, потому что большая часть тѣхъ, которыя при Бюшингѣ были дъбицами, сдѣлались теперь уже бабами 238).

Подбирая ошибки и промахи Леклерка, и издѣваясь надъними, Болтинъ не забываетъ однакоже указывать и тѣ случаи, въ которыхъ Леклеркъ былъ болѣе или менѣе правъ. Было бы противно справедливости— говоритъ Болтинъ— утверждать, что въ пяти томахъ, написанныхъ Леклеркомъ, нѣтъ ничего дѣльнаго и полезнаго; но того, что есть хорошаго, черезчуръ мало сравнительно съ намѣреніями автора и, главное, съ его широкими обѣщаніями. Что касается Сибири, то надобно вполнѣ согласиться съ Леклеркомъ, что тамъ и такихъ мѣстъ немного, гдѣ на каждую квадратную милю приходится двадцать жителей, а въ остальныхъ мѣстахъ населенія гораздо меньше. Елагоразумно и разсудительно сказалъ Леклеркъ объ Иванѣ Грозномъ: онъ имѣлъ

все отъ природы, а отъ воспитанія ничего; хорошія качества были его собственныя, а пороки прививные, и т. д. <sup>289</sup>).

Обычный пріємъ Болтина въ полемикѣ съ Леклеркомъ заключается въ сравненіи Россіи съ западною Европою и преимущественно съ Францією. Сравненіе это имѣетъ цѣлью показать, что все то, надъ чѣмъ такъ глумятся иностранцы, водилось и водится также у нихъ, и порою достигало тамъ гораздо большихъ размѣровъ, нежели у насъ.

Напрасно — говоритъ Болтинъ — иностранные писатели стараются показать, что втеченіе многихъ в ковъ, съ девятаго и до семнадцатаго, русскій народъ быль самымъ несчастнымъ на земя народомъ. Не лучшимъ жребіемъ пользовались вст вообще европейскіе народы со времени завоеванія римлянъ и до четырнадцатаго въка и даже гораздо позднее. Стоитъ только сравнить Европу, какою она была во времена римскаго владычества, съ тою Европою, какою стала она послѣ нашествія варваровъ, въ исходъ шестаго въка. Римляне вводили всюду свой языкъ и нравы, науки и искусства — въ награду за лишеніе свободы. Съ новыми побъдителями, сокрушившими римское господство, все перемѣнилось: являются новыя формы правленія, новые законы, новые нравы, новыя платья, новые языки и новыя имена людямъ и странамъ. Перемвна эта, совершившаяся чрезвычайно быстро, сопряжена была съ поголовнымъ почти истребленіемъ жителей. Уцълъвшіе остатки ихъ оказались несчастные истребленныхъ. Народъ былъ приведенъ въ ужаснъйшее состояніе. Междоусобіе стало общимъ и повальнымъ, и не предвидълось ему конца, и не было силь положить ему предёлы. Власти духовныя и свётскія истощили всё свои средства: указы, запрещенія, отлученія отъ церкви, поддельныя чудеса и знаменія не достигали желаемой цѣли, не могли истребить вопіющее зло. Разумъ человѣческій лишенъ былъ свободы, и оставшись безъ просвъщенія, низпаль до глубочайшаго невъжества. Въ половинъ четырнадцатаго въка Франція была на одинъ перстъ отъ разрушенія. Войско разбито было англичанами; первостепенные вельможи и самъ король взяты въ полонъ. Крестьяне возмутились, и стали мучить и умерщвлять попадавшихъ въ ихъ руки дворянъ; одного изъ нихъ сжарили, и заставили его жену и дочерей ъсть его мясо. Въ началъ пягнадцатаго въка положение Франціи было не лучше. Въ Англіи, въ исходъ четырнадцатаго въка, народное возстание надълало много бѣдъ государству, и т. д. Вообще въ Европѣ феодальное правленіе превратилось въ самое тяжкое рабство, и тѣ, которые назывались вольными людьми, въ действительности были рабами. Гнеть тяготыть и надъ крестьянами, надъ деревенскимъ населеніемъ, и надъ жителями городовъ и мъстечекъ; полновластные бароны творили судъ и расправу по своему произволу, и лишая жителей всёхъ человёческихъ правъ, держали ихъ въ тяжеломъ и унизительномъ порабощении. Русский народъ не испытываль такихъ ръзкихъ и быстрыхъ перемънъ, какъ другіе европейскіе народы. Татары, завоевывая удёльныя княжества, одно за другимъ, налагали на нихъ дань, и оставляя для взысканія ея своихъ баскаковъ, возвращались восвояси. При монголахъ, какъ и до нихъ и послѣ нихъ, русскіе управлялись одними и тѣми же, своими собственными, законами. Нравы, платье, языкъ, названіе людей и странъ, остались такіе же, какіе были и прежде, за ничтожными исключеніями въ нікоторых обычаях повітрыях и словахъ, заимствованныхъ нами отъ монголовъ. Все это доказываеть, что разореніе и опустошеніе Россіи не было такъ велико и повсемъстно, какъ то, которому подверглись другія европейскія государства. Краски свои для изображенія среднев вковой Европы Болтинъ заимствовалъ у одного изъ первостепенныхъ европейскихъ историковъ, котораго и называетъ, говоря: «пособіе въ семъ подаеть мит Робертсонъ въ житіи Карла Великаго» <sup>240</sup>).

Люди, выбранные русскимъ княземъ Владиміромъ для испы-

танія вѣръ, были не Богъ вѣсть какіе мудрецы; но также мало просвѣщенія было тогда и во всей Европѣ. Большая часть вельможъ и сами короли грамотѣ не знали; доселѣ уцѣлѣло много грамотъ, на которыхъ короли вмѣсто подписи собственноручно ставили кресты по причинѣ своей неграмотности <sup>241</sup>).

Ярополкъ, какъ говорятъ, взялъ себѣ въ жены свою мачиху. Но Ярополкъ былъ язычникъ, а въ западной Европѣ водились такіе обычаи и въ христіанскія времена. Французскіе короли перваго поколѣнія женились на близкихъ родственницахъ, и имѣли по нѣскольку женъ. У Пепина было двѣ жены, у Дагоберта—три, у Карла Великаго—девять. Частные люди, подражая государямъ, женились на своихъ мачихахъ. Оставя древніе примѣры, приведемъ не очень давній: Діана де Пуатье была наложницею у Франциска I, а потомъ у сына его Генриха II, что извѣстно всему свѣту 242).

Русскій народъ имѣетъ великую вѣру въ чудотворца св. Николая, но съ Богомъ его отнюдь не равняетъ, какъ дѣлаютъ это французы съ своимъ Францискомъ. Кто хочетъ удостовѣриться въ этомъ, пустъ прочитаетъ книгу подъ названіемъ: Conformités de St. François avec Iesus Christ, т. е. сравненіе св. Франциска съ Іисусомъ Христомъ. Книга эта, признаваемая папистами за благочестивую, содержитъ въ себѣ столько странностей и нелѣпостей, столько изувѣрства и богохульства, что прочтя ее, всякій убѣдится, до какой степени «западный законъ» отдалился отъ своего источника <sup>248</sup>).

Въ Россіи — говоритъ Леклеркъ — многіе монахи добивались себѣ короны, и нѣкоторые ее достигли. Тщетный трудъ — возражаеть Болтикъ — предстоитъ тому, кто, повѣря Леклерку, станетъ искать многихъ монаховъ, добивавшихся царскаго престола. Ссылка на Гришку Отрепьева была бы некстати потому, что онъ получилъ престолъ не подъ своимъ именемъ, и успѣхъ его надо отнести къ имени, имъ похищенному. Да и можно ли изъ одного, и притомъ неподходящаго, примѣра выводить общее заключеніе. Въ Англіи тоже появлялись иногда самозванцы: одинъ изъ нихъ —

жидъ, другой — хлѣбничій подмастерье; но было бы въ высшей степени странно, еслибы кто, пиша исторію Англіи, сталъ утверждать, что въ Англіи многіе жиды и хлѣбники искали престола и получили его <sup>244</sup>).

Леклеркъ, говоря о нашемъ древнемъ законодательствѣ, находитъ, что планъ Судебника очень стѣсненъ. Болтинъ возражаетъ на это: Судебникъ есть произведеніе такихъ временъ, когда и стѣсненный планъ законодательства могъ обнимать всѣ несложныя еще потребности народной жизни. Планъ первобытнаго закона римлянъ—такъ называемыхъ депнадцати таблицъ, которымъ довольствовались многія столѣтія, не пространнѣе плана нашего Судебника. Прибыли нужды, прибавлены и законы: чего не доставало въ судебникѣ, то понолнено въ уложеніи, въ, губной и уставной грамотахъ и указахъ 245).

На замѣчаніе Вольтера, что право участвовать въ боярской думѣ пріобрѣталось у насъ рожденіемъ, а не знаніями, Болтинъ отвѣчаетъ: Повсюду было и прежде, повсюду ведется и теперь, что рожденіе, богатство и случай предпочитаются знанію, талантамъ и способностямъ. «Сказываютъ, что и въ Англіи подобное случается, что при избраніи въ члены парламента болѣе иногда уважается богатство, нежели знаніе и способность» <sup>246</sup>).

Утверждать, что законы наши, именно уложеніе, давали мужу власть дѣлать съ женою своею все что угодно, Болтинъ признаетъ и безстыдствомъ и наглостью. О власти мужа надъ женою въ уложеніи не сказано ни слова. Если русскіе мужья и распространяли свою власть далѣе дозволенныхъ предѣловъ, то это надо приписывать не законамъ, а ихъ злоупотребленію. Во Франціи встарину мужья имѣли такую же власть надъ женами: по свидѣтельству Бомануара, обычай давалъ имъ полное право бить своихъ женъ— l'usage les autorisait à battre leurs femmes à loisir <sup>247</sup>).

Въ нравахъ и обычаяхъ русскаго народа, а равно и въ его дъйствіяхъ, начиная съ самой глубокой древности, не найдется такой жестокости, такого звърства и безчеловъчія, которымъ

отличаются поступки древнихъ французовъ. Болтинъ приводитъ цѣлый рядъ возмутительныхъ жестокостей, совершенныхъ французскими королями. Самое видное мѣсто въ ряду королей-тирановъ принадлежитъ французскому Нерону, Людовику XI, подобнаго которому не представляютъ лѣтописи ни одного въ мірѣ народа <sup>248</sup>).

Однимъ изъ яркихъ признаковъ мягкости и человѣчности нравовъ служитъ гостепріимство. Нигдѣ въ Европѣ гостепріимство не достигало такихъ размѣровъ, какъ въ Россіи; нигдѣ иностранцы не находили такихъ выгодъ и такого спокойствія, какъ у насъ. Въ западной Европѣ владѣлецъ той земли, гдѣ поселялся чужестранецъ, могъ сдѣлать его своимъ рабомъ. Въ иныхъ государствахъ законы позволяли жителямъ обращать въ рабовъ тѣхъ несчастныхъ, которые, потерпѣвъ крушеніе на морѣ, и едва спасшись отъ гибели, высадились на чужой берегъ. Жители землицы Гальской могли безнаказанно предавать смерти людей трехъ видовъ: безумныхъ, прокаженныхъ и пришлыхъ 249).

Чёмъ же объяснить обычное, систематическое сопоставление русскихъ съ иностранцами, Россіи съ западною Европою—этотъ излюбленный пріемъ нашего автора? Объясненіе должно основываться на общемъ складё понятій русскаго восемнадцатаго вёка, живымъ представителемъ котораго является Болтинъ. По тогдашнимъ понятіямъ, идеала человёчества надо было искать въ европейскомъ обществё, въ избранной семьё европейскихъ народовъ. Слова: человъкъ, какъ существо нравственно-разумное и свободное, и европеецъ, заслуживающій этого имени по своимъ духовнымъ способностямъ,—значило одно и тоже. Поэтому русскимъ людямъ было весьма пріятно, когда европейскія знаменитости называли ихъ европейцами. Такое названіе дано русскимъ и Монтескье: поводомъ послужила оцёнка преобразованій Петра Великаго.

Монтескье говорить: Если какой-либо государь предпринимаеть большія преобразованія въ своемъ народѣ, то онъ долженъ измѣнять посредствомъ законовъ тò, чтò было постановлено так-

же законами, и посредствомъ обычаевъ то, что введено обычаями. Весьма плоха та политика, которая пытается изм'внить законами то, что должно быть изменено только обычаями. Законъ Петра перваго, требовавшій, чтобы русскіе брили бороды, и обрѣзывали до колѣнъ свои долгонолыя платья, былъ мѣрою насильственною, жестокою (tyrannique). Легкость и быстрота, съ которою русскіе усвоили образованность (cette nation s'est policée), достаточно показываеть, что крутыя мъры его были безполезными: онъ достигъ бы той же цёли и мёрами кроткими. Опытъ показалъ, какъ легко было произвести перемъну. Петръ сталъ призывать ко двору женщинь, которыхь до того времени держали въ затворничествъ, заставлялъ ихъ одъваться по иностранному, и присылаль имъ матеріи на платья: прекрасному полу скоро полюбился образъ жизни, удовлетворявшій женскому тщеславію, и отъ женщинъ вкусъ перешелъ и къ мужчинамъ. Преобразованію много сод'яйствовало то обстоятельство, что тогдашніе нравы не соотв'єтствовали климату, власть котораго сильн'є всьхъ другихъ властей. Петръ первый, давая европейскіе нравы и обычаи европейскому же народу, вводиль ихъ съ такимъ успѣхомъ, какого и самъ не ожидалъ. Вотъ подлинныя слова Монтескье: Ce qui rendit le changement plus aisé, c'est que les moeurs d'alors étaient étrangères au climat et y avaient été apportées par le mélange des nations et par les conquêtes. Pierre I donnant les moeurs et les manières de l'Europe à une nation d'Europe, trouva des facilités qu'il 'n'attendait pas lui-même. L'empire du climat est le premier de tous les empires <sup>250</sup>).

Изъ приведеннаго мѣста очевидно, что авторъ назвалъ русскихъ европейцами только для того, чтобы, несмотря на кажущееся противорѣчіе, подтвердить любимую мысль свою о безполезности насилія и личнаго произвола при перемѣнѣ обычаевъ, сложившихся вѣками, и созданныхъ не однимъ человѣкомъ, а цѣльмъ народомъ. Яркій примѣръ въ этомъ отношеніи представляло преобразованіе Россіи Петромъ Великимъ, которое было тогда у всѣхъ въ свѣжей памяти. Петръ Великій употреблялъ

насиліе, а между тімъ ціль достигнута. Для того, чтобы объяснить такое противорічіє теоріи съ дійствительностью, надо было признать русскій народъ европейскимъ: иначе теорія оказалась бы несостоятельною.

Каковъ бы ни былъ настоящій смыслъ словъ Монтескье, для насъ особенно важно то, что они выдвинуты на первый планъ въ знаменитомъ наказѣ Екатеринѣ II, и имъ придано значеніе одного изъ руководящихъ началъ не только въ сужденіяхъ о русскомъ нароль, но и въ дийствіях, обращенныхъ непосредственно къ народу, и касающихся существенныхъ, насущныхъ интересовъ народа. Первыя строки первой главы наказа заключають въ себъ переводъ изъ Монтескье: «Россія есть европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены, которыя въ Россіи предпріяль Петръ Великій, темъ удобнее успехъ получили, что нравы, бывшіе въ то время, совсёмъ не сходствовали съклиматомъ, и принесены были къ намъ смѣшеніемъ разныхъ народовъ и завоеваніями чуждыхъ областей. Петръ первый, вводя нравы и обычаи европейскіе въ европейском в народь, нашель тогда такія удобности, какихъ онъ и самъ не ожидалъ». Такимъ образомъ Екатерина II, следуя Монтескье, но придавая словамъ его боле глубокое значеніе, признавала русских веропейцами, способными принять въ себя и развить нечуждыя имъ по существу своему на-, чала европейской образованности. Въ названіи русскаго народа европейскима, выражалось и сознание его духовныхъ силъ, и въра въ его великое, историческое призваніе. Въ этомъ сознаніи, въ этой вере Болтинъ вполне сходился съ лучшими людьми современнаго ему русскаго общества. Проводя резкую грань между Россіею и западною Европою, онъ имълъ въ виду преимущественно вижшнія условія. Судить о Россіи, - говорить онь - «прим'вняяся къ другимъ государствамъ европейскимъ, есть тожъ, что сшить на рослаго челов ка платье по м крк снятой съ карлы. Государства европейскія во многихъ чертахъ довольно сходны между собою: знавши о половинт Европы, можно судить о другой, приминяясь къ первой, и ошибки во всеобщихъ чертахъ будетъ немного. Но о Россіи судить такимъ образомъ не можно, понеже она ни въ чемъ на нихъ непохожа, а особливо въ разсуждении физическихг мпстоположеній ея предпловъ» 251). Болтинъ иміль здісь въвиду не народы, съ ихъ духовными особенностями, но исключительно посударства, ихъ объемъ и топографическое свойство. Сравнение рослаго человъка съ карломъ относится очевидно къ пространству, занимаемому различными государствами, и самое зам'вчаніе о непримѣнимости къ Россіи европейской мѣрки вызвано увѣреніемъ французскаго писателя, что русскому государству для защиты его обширныхъ предъловъ необходимо содержать не менъе десяти армій. Въ полемикъ своей съ Леклеркомъ Болтинъ вынуждень быль касаться преимущественно темныхь сторонь народной жизни, выдвигаемыхъ на первый планъ его противникомъ. Настойчиво и последовательно сближая между собою каждое явленіе, каждую черту въ быть и судьбь русскаго и другихъ европейских в народовъ, Болтинъ темъ самымъ показываеть, что Россія и Европа — двѣ соизмѣримыя, двѣ однородныя, въ духовномъ, а не физическомъ смыслъ, величины, которыя вслъдствіе этого и могуть быть сравниваемы одна съ другою. Въ этой-то однородности, въ этой-то разумной, челов вческой равноправности между народами и кроется основная мысль, руководившая Болтинымъ при сравненіи русской жизни съ западно-европейскою. Болтинъ не только признавалъ русскихъ европейцами въ томъ смыслъ, какой придавали этому слову многіе западно-европейскіе писатели, но находиль въ русскомъ народе и такія черты, которыя безспорно возвышають его надъ его европейскими собратами. Для Болтина, говоря словами наказа, русскіе были народомъ европейскима, т. е. способнымъ и призваннымъ къ умственному, нравственному и общественному развитію, какое только возможно для человъчества. Но не такъ смотръли на русскій народъ иностранные публицисты.

При первыхъ попыткахъ нашихъ тѣснѣе сблизиться съ западною Европою, при первомъ знакомствѣ нашемъ съ европейскою литературою, мы наталкивались уже на вещи крайне для

насъ оскорбительныя. Живои свидатель нашихъ первыхъ шаговъ на пути сближенія съзападною Европою, писатель временъ преобразованія, быль поражень отзывами о нась въ историческомъ трудъ Пуффендорфа. Только по настоянію Петра Великаго Гаврівлъ Бужинскій, переводившій сочиненіе Пуффендорфа, перевель и эти отзывы на русскій языкъ 252). По мнінію Пуффендорфа, русскіе— не европейскій народъ: они и не такъ «устроены и политичны», какъ европейцы; они и невъжественны и малодушны, и свирѣпы и кровожадны; они — рабы по самой природѣ своей, по своврожденнымъ наклонностямъ 258). Коренное отличіе русскаго на-. ны рода отъ других веропейских народов возведено яностранными публицистами въ принципъ. Такъ или иначе, вполнъ ясно или только намеками, европейская печать проводила ту же мысль, которая высказана и Пуффендорфомъ. Знаменятый представитель тогдашней публицистики, истолкователь «духа законовъ», считая свободу, въ ея идећ, общимъ достояніемъ человъчества, допускаеть вмъсть съ тьмъ существенное различие въ этомъ отношенів между народами: одни изъ нихъ им'єють несомн'єнное право на свободу, у другихъ оно очень сомнительно. Различіе установлено самою природою. Съ одними она поступила какъ мать, съ другими — какъ мачиха. Къ числу народовъ-пасынковъ Монтескье относить и русскихъ. По крайней мъръ такъ можно заключить изъ некоторыхъ замечаній и оговорокъ, разсеянныхъ въ его сочиненіяхъ. Всѣ люди — говорить онъ — рождаются равными, и поэтому надо полагать, что рабство противно человъческой природъ, хотя въ нъкоторыхъ странахъ оно условливается естественными причинами. Необходимо строго отличать эти страны отъ тѣхъ, въ которыхъ не существуеть подобныхъ условій. Въ примѣръ народовъ, свободныхъ какъ бы по самой природъ своей, Монтескье приводить жителей тъхъ странъ Европы, въ которыхъ такъ счастливо уничтожено рабство. Къ народамъ, добровольно налагающимъ на себя рабство, онъ относитъ русскихъ, да одинъ изъ малоизв стныхъ народцевъ, обитающихъ на остров в Суматрѣ 254). Въ источникѣ, къ которому Монтескье обращался

съ полнымъ довърјемъ, русские изображаются въ самомъ отвратительномъ видь: будучи вмьстилищемъ всевозможныхъ пороковъ, они вынуждаютъ обходиться съ ними не какъ съ людьми, а какъ со скотами, и повидимому обречены на рабство самою природою 255). Сведенія свои о дикаряхъ Монтескье заимствоваль изъ описаній кругосв'ятныхъ путешествій, а изв'ястія о русскихъ браль изъ разсказовъ путешественниковъ, прітажавшихъ въ Россію съ тою или другою цёлью. Большинство незваныхъ гостей являлось къ намъ для наживы, и свои понятія о Россіи основывало на успаха своихъ далишекъ. На многое иноземцы смотрѣли невѣрно и пристрастно; осыпали бранью то, что не заслуживало порицанья, а бывали случаи, что и хвалили такія вещи. которыя собственно не заключають въ себъ ничего похвальнаго, но были на руку иностранцамъ. Да и можно ли требовать безпристрастія отъ людей, прівэжавшихъ въ Россію съ целями чисто корыстными, когда и люди науки, долго жившіе въ Россін, н имъвшіе возможность узнать ее, если бы хотыли, въ сужденіяхъ о ней руководствовались не голосомъ истины, а предвзятыми взглядами, мёшающими вёрному пониманію дёйствительности <sup>256</sup>).

Сопоставленіе русскихъ съ дикарями и варварами, отрицаніе у русскаго народа его неотъемлемыхъ правъ и произвольное исключеніе его изъ семьи европейскихъ народовъ оскорбляло мыслящихъ русскихъ людей, считавшихъ себя европейцами не только въ географическомъ, но и въ духовномъ смыслѣ этого слова. Равнодушно относнться къ такого рода приговорамъ и къ такому презрительному тону могъ только книжникъ, весь ушедшій въ свои книги, и разорвавшій всѣ связи свои съ Россіею и съ русскимъ народомъ. Но отъ писателя, у котораго связи эти были особенно живы, невозможно требовать подобиаго равнодушія. Какъ истый русскій человѣкъ икакъ просвѣщенный писатель восемнадцатаго вѣка, Болтинъ долженъ былъ возвысить свой голосъ въ защиту русской народности. Пріемъ, употребляемый имъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ основной мысли его возраженій. Противникамъ своимъ, порицаю-

щимъ Россію и превозносящимъ западную Европу, онъ говоритъ: вы называете насъ варварами, но вотъ вамъ примѣры изъ вашей собственной исторіи и быта, доказывающіе что прозвище это пристало вамъ гораздо болѣе, нежели намъ. Несмотря на то, мы не обзываемъ васъ варварами. Не давайте же и намъ несвойственнаго намъ имени, и не отрицайте той очевидной истины, что и мы и вы, и русскій народъ и его западныя братья, одинаково способны къ умственному и политическому развитію; и вы и мы — европейцы и по крови и по духу.

Сравнение Россій съ западною Европою, последовательно проводимое Болтинымъ въ его критическомъ разборѣ книги Леклерка, отзывается нерасположением къ Франціи. И это также весьма понятно и естественно. Осуждение Россіи и русскаго народа шло преимущественно изъ Франціи, высказывалось представителями ея литературы. Поводомъ къ самому появленію книги Болтина было сочинение французского писателя, разсказавшаго Европ' про Россію немного были и множество небылиць. Вліяніе Франціи чувствовалось у насъ не только въ литературѣ, но и въ жизни. Оно отражалось не только въ нашихъ понятіяхъ, но и въ нашихъ нравахъ, общественныхъ и даже семейныхъ; оно разрывало живую связь русскихъ людей съ русскою землею; оно грозило имъ умственнымъ и нравственнымъ порабощениемъ. Въ виду этого писатели наши не могли и не должны были молчать. Сама собою создалась у насъ обличительная литература, направленная противъ иноземнаго вліянія. Въ смѣлыхъ и правдивыхъ укорахъ, выходившихъ изъ круга людей, подобныхъ Новикову и Болтину, слышится не слъпая ненависть къ иностранцамъ, а горячая любовь къ Россіи и сознаніе духовныхъ силь русскаго народа. Не говорите съ чужаго голоса, а работайте собственною мыслію; дорожите своимъ нравственнымъ достоинствомъ, и не жертвуйте имъ изъ подражанія иностраннымъ образцамъ, вотъ сущность пропов'єди Новикова и Болтина, обращенной къ современному имъ русскому обществу. И Новиковъ и Болтинъ. осуждая и осмъивая слъпое и жалкое подчинение чужеземному игу, ратовали за умственную и нравственную самостоятельность русскаго народа, за сохранение въ немъ добрыхъ началъ, потеря которыхъ была бы для него великимъ несчастіемъ. Дорожа лучшими преданіями народной жизни, они не могли помириться съ ихъ утратою и истребленіемъ подъ наплывомъ иностранныхъ обычаевъ, безсознательно усвоиваемыхъ нашимъ обществомъ. Совершенно тотъ же взглядъ и даже тотъ же пріемъ при оцінкь французскаго вліянія находимъ и у Болтина и у Новикова. Припомнимъ, что говорилъ. Новиковъ въ своемъ замечательномъ предисловін къ древней россійской вивліоникь: «Не всь у насъ еще слава Богу заражены Франціею; но есть много и такихъ, которые съ великимъ любопытствомъ читать будутъ описанія нъкоторыхъ обрядовъ, въ житіи предковт нашихт употреблявшихся; съ неменьшимъ удовольствіемъ увидять нѣкое начертаніе нравовъ ихъ и обычаевъ, и съ восхищениемъ познають великость духа ихг, украшеннаго простотою. Полезно знать нравы, обычаи и обряды древнихъ чужеземныхъ народовъ; но гораздо полезнъе иметь сведенія о своихъ предкахъ; похвально любить и отдавать справедливость достоинствами иностранныхи, но стыдно презирать своих соотечественников. Напоенные сенскимъ воздухомъ сограждане наши стануть, можеть быть, пересмъхать суевъріе и простоту нашихъ прапрадедовъ. Но пусть припомнята наши полуфранцузы день св. Варооломея: тогда не должно будеть удивляться, что у наст нъкоторые частные люди отт суевърія пострадали». Болтина возмущало то, что французское воснитание породило у насъ рознь: русскіе люди разд'ёлились на два враждебные лагеря, изъ которыхъ въ одномъ стоятъ образованные или благородные, а въ другомъ - невѣжественная чернь, и эти такъ называемые образованные люди «съ презрѣніемъ смѣются» надъ прекрасными обычаями родной стороны потому только, что подобныхъ обычаевъ не водится у французовъ 257). По мнѣнію Болтина, французское вліяніе вносило къ намъ и сословную разнь: дворянство наше — говорить онъ — не заразилось еще безм врнымъ чванствомъ французскаго. Воспитание француское не успъ-13\*

ло еще истреонть изъ насъ истинныхъ началъ благоразумія, устранение отъ коихъ произвело въ учителяхъ нашихъ ложныя понятия о честномъ и о полезномъ» 258). Эта-то ложь въ понятіяхъ и оскороляла нравственное чувство нашихъ писателей заставляя ихъ выставлять съ особенною яркостью ту нравственную распущенность, то непростительное легкомысліе, которыя обнаруживались при замене русскаго французскимъ. Въ одномъ изъ примъчаній къ поученію Владимира Мономаха говорится о русскихъ людяхъ, получившихъ французское воспитаніе: «Будучи утверждены во мибніи отъ учителей, что все французское хорошо и все русское дурно, при всякомъ случать не оставляють изъявлять своего къ первому уваженія, а къ последнему презрынія, не выключая изъ того и въры, хотя ея и не знають; смінотся всему тому, что предки наши за священное почитали, и что, не по внушенію нев'єжества и суев'єрія, но по наставленію здраваго разсудка, должно чтить и уважать, то они считають за басни, за игрушки, недостойныя вниманія людей просв'ященныхъ, каковыми они сами себя признають и величають. Воть плоды французскаго воспитанія» 259)

Историческій трудъ князя Щербатова разсмотрънъ Болтинымъ такъ же подробно и внимательно, какъ и многотомная исторія Россіи Леклерка. Разбирая сочиненіе князя Щербатова, Болтинь обнаружиль туже критическую пытливость, туже научную требовательность и тоже неистощимое остроуміе.

Книга Шербатова подверглась не только суду, но въ той же мъръ и осужденію безпощаднаго критика. По его словамъ, ръдкое событіе представлено авторомъ въ своемъ настоящемъ видъ, съ желаемою точностью и ясностью; большая часть перемъшана съ посторонними обстоятельствами, прерывающими нить историческаго повъствованія; вещи же дъйствительно важныя неизвъстно

почему пропущены, вслъдствие чего происходить такая темнота и путаница, что оезъ помощи дътописей ничего нельзя понять. Вмъсто стройнаго и связнаго изложенія сообіти встръчается безобразная куча словъ, въ которой малая доля историческихъ истинъ засыпана безчисленнымъ множествомъ счебня в мусора.

И Щербатовъ и Татищевъ пользовались для своихъ трудовъ одними и тѣми же источниками, т. е. лѣтописями: но отчего же—спрашиваетъ Болтинъ — такая разница между произведеніями этихъ историковъ? Оттого, что Татищевъ прежде обдумываль, соображалъ, справлялся и повѣрялъ, а потомъ уже писалъ, а Щербатовъ, вышисывая изъ своихъ источниковъ, нисколько незаботился о томъ, достовѣрно или нѣтъ содержаніе его выписокъ 260). Въ иныхъ случахъ, на вопросъ, почему то или другое извѣстіе попало на страницы его исторіи, у него не нашлось бы другаго отвѣта, какъ такой: я и самъ не помню, что я думалъ тогда, когда писалъ 261).

Имѣя подъ руками много лѣтописей, ЦЦероатовъ не сличалъ ихъ одна съ другою, не обращалъ вниманія на ошибки переписчиковъ, не позаботился даже о томъ, чтобы перечитать написанное имъ самимъ и уничтожить противорѣчія самому себѣ. Такая безпечностъ и нерадѣніе о своемъ собственномъ дѣтищѣ причиною всѣхъ пороковъ и недостатковъ, съ которыми возмужалый отрокъ явился на свѣтъ, и заставилъ себя презирать къ величайшему огорченію автора-родителя <sup>262</sup>).

Много пострадали лѣтописи наши отъ неискусныхъ писцовъ; но Щербатовъ надѣлалъ гораздо болѣе ошибокъ, нежели всѣ переписчики вмѣстѣ. Онъ перепортилъ и собственныя имена, и хронологическія данныя, и самыя событія <sup>268</sup>).

Вмѣсто Кельты Щербатовъ пишетъ Сельты, вмѣсто Сербія — Сервія, вмѣсто Византія — Визанція, вмѣсто Спарта — Спартъ, и т. п. Быть можетъ впрочемъ — пронически замѣчаетъ Болтинъ — историкъ нашъ портитъ иностранныя имена въ отместку иностранцамъ, которые такъ часто искажаютъ наши имена. Незнаніе русскаго языка, неумѣнье выражаться порусски 1 4

поражаетъ въ сочинении природнаго русскаго, да еще члена поссійской академіи. Н'єть страницы безъ грамматическихъ ощибокъ; нътъ предложенія, правильно составленнаго; въ глаголахъ перепутаны времена и наклоненія, въ именахъ падежи и роды: витсто женскаго стоитъ мужескій родъ и витсто мужескаго женскій, вм'єсто родительнаго падежа или винительнаго по большей части дательный, вмѣсто настоящаго времени прошедшее или будущее, и т. п. Въ правописаніи авторъ нашъ подражаеть женщинамъ, плохо знающимъ русскую грамоту, и для большей нъжности измѣняющимъ о въ а (ана, ано, и т. д.); увлекаясь примѣромъ женщинъ, онъ забываетъ, что пишетъ исторію, а не любовное письмо. Щербатовъ не понимаетъ различія въ смыслѣ словъ: награждать, жаловать и ссужать; онъ говорить, что князь Владимиръ раздавалъ кушанья народу, и бѣдныхъ ссужало деньгами. Это выражение напомнило Болтину газетное извъстие о томъ, что государыня повельла выдать въ награду солдатамъ, бывшимъ въ сражени съ шведами, по два рубля каждому: что если бы въ газетахъ напечатали, что императрида милостиво приказала ссудить каждому солдату по два рубля! 264)

По мнѣнію Щербатова, Кій пришель въ Россію изъ дальнихъ странь съ вельможами своими Радимомз и Вяткою. Кій является обладателемъ всей Россіи, простиравшейся до небывалыхъ предѣловъ; Радима Щербатовъ опредпляеть пубернаторомз на Бугѣ, а Вятку и управляемыхъ имъ вятичей переносить съ верховьевъ Оки на рѣку Вятку, которая едвали извѣстна была тогдашнимъ руссамъ, и т. д. 265).

Въ лѣтописяхъ написано, что Ссолы или Сусолы (народъ) пришли около Юръева дня ко Пскову; псковичи и новгородцы выступили противъ нихъ, выдержали съ ними жестокій бой, на которомъ русскихъ побито до тысячи человѣкъ, а ссоловъ безчисленное множество. Щербатовъ передаетъ это извѣстіе такимъ образомъ: Опустоша Юръевъ (городъ, теперешній Дерптъ), ссолы доходили до Пскова; псковичи ихъ разбили, и взяли съ нихъ тысячу гривенъ и несчетное множество соли. Щербатовъ говоритъ, что Всеволодъ, отпуская новгородцевъ, оставилъ у себя Дмитрія Стрълина, и что новгородцы разграбили домы: Мирошкинъ и Дмитровъ. Во всѣхъ лѣтописяхъ написано, что Всеволодъ оставилъ при себѣ посадника Дмитрія Мирошкина; но откуда же взялся Дмитрій Стрълинъ? Разгадку Болтинъ нашелъ въ никоновской лѣтописи, гдѣ сказано: посадника новгородскаго Дмитрея, стрълена зѣло подъ Пронскомъ. Стрълена зъло значитъ: тяжко раненаго стрълою. Князь Щербатовъ принялъ слово стрълена за прозвище, и вмѣсто Дмитрія Мирошкина явился у него Дмитрій Стрълинъ. Но и Мирошка, и Дмитро, и Стрѣлинъ—одно и тоже лицо: «такимъ образомъ часто нашъ историкъ изъ одного дѣлаетъ три, а изъ трехъ одного, а часто и ничего, но обилю зиждительной силы своего мозга» 266).

Слово: *гребля* Щербатовъ принялъ за собственное имя, и назваль рѣку, протекающую у стѣнъ города Луцка *Греблею*, не зная, что слово *гребля* значило и значить *плотина*, и въ этомъ смыслѣ употребляется до сихъ поръ въ Малороссіи. Щербатовъ, сознаваясь въ своемъ промахѣ, оправдывается тѣмъ, что въ Малороссіи не бывалъ, и украинскаго нарѣчія не знаетъ, а въ другихъ мѣстностяхъ есть и рѣка *Роща*, и рѣка *Лужа*: почему же, думается ему, не быть и рѣкѣ *Греблю*? <sup>267</sup>).

Рѣзкость отзывовъ Болтина, какъ о Щербатовѣ, такъ и о Леклеркѣ, объясняется отчасти тѣмъ, что онъ долженъ былъ высказывать свои мысли не иначе, какъ въ видѣ отпора и возраженія своимъ противникамъ. Желая какъ можно ярче выставить ихъ промахи и ошибки, онъ и самъ налагалъ иногда черезчуръ густыя краски на тотъ предметъ, которымъ опровергалъ доводы противной стороны. Вслѣдствіе этого замѣтно иногда если не совершенное противорѣчіе, то, по крайней мѣрѣ, весьма сильное различіе въ оттѣнкахъ при изложеніи одного и того же предмета, при развитіи одной и той же мысли.

Произведенія Болтина, его критическія работы въ области русской исторіи отличаются строгою последовательностью, единствомъ пріемовъ и выдержанностью основной мысли. Разсматривая то или другое свидетельство, тоть или другой памятникъ, критикъ нашъ приводитъ изънихъ въкаждой глав в по н вскольку строкъ, и перебираетъ ихъ, такъ сказать, по ниткъ, не покидая приведеннаго отрывка до тъхъ поръ, пока не исчерпаетъ всего его содержанія. Чёмъ запутаннёе и непонятнёе то или другое м'єстовъ памятникъ, тъмъ съ большею настойчивостью добивается онъ его настоящаго смысла, прибъгая большею частью въ сравненію съ другими источниками. Для объясненія сколько-нибудь загадочнаго мъста онъ прежде всего обращается къ древнъйшимъ спискамъ; затъмъ разсматриваетъ послъдующія видоизмъненія текста по разнымъ спискамъ, и только по сличеніи всёхъ варіантовъ, делаетъ свой выводъ, предлагаетъ свое толкованіе. Встрѣчая у позднѣйшихъ писателей уклоненіе отъ первыхъ источниковъ, какое-либо невърное или сомнительное извъстіе или даже слово, онъ нетолько исправляеть его на основаніи достовърныхъ источниковъ, но и объясняетъ причину появленія той или другой ошибки, незамѣтной и непонятной для критика менъе проницательнаго и менъе подготовленнаго. Примъровъ не привожу потому, что они находятся въ каждой главъ критическихъ замѣчаній Болтина на книги Леклерка и князя Щербатова, а всёхъ главъ около семисотъ. Одну изънихъмы помещаемъ въ приложеніяхъ, какъ наглядный образецъ критическихъ пріемовъ автора <sup>268</sup>).

Болтинъ не любилъ щеголять своими знаніями, избѣгалъ произвольныхъ обобщеній, и не произносилъ рѣшительныхъ приговоровъ въ тѣхъ случаяхъ, когда были еще основательные поводы къ сомнѣнію. Въ одномъ изъ самыхъ жгучихъ вопросъ нашей исторіографіи восемнадцатаго столѣтія, за который столько нареканій падало и на Миллера и на Ломоносова, и о которомъ толковали и въ академическихъ собраніяхъ и при дворѣ, — въ вопросѣ о происхожденіи руссовъ Болтинъ не беретъ на себя окончательнаго рашенія, осторожно высказывая свои домыслы, и отвергая генеалогію народовъ, невыдерживающую научной критики. У многихъ, если не у всёхъ, народовъ — замечаетъ Болтинъ — обнаруживалось стремленіе причислить себя къ древнійшимъ народамъ міра, отыскивая себі родоначальника между сыновьями или внуками Ноя. Словно боялись эти народы, чтобы ктонибудь не назвалъ ихъ незаконорожденными, если они не докажуть, что происходять по прямой линіи оть Ноя. Выборъ между потомками Ноя, действительными или небывалыми, определялся единственно созвучіемъ ихъ именъ съ названіемъ различныхъ народовъ. Такимъ-то образомъ явились: у скиеовъ родоначальникъ Скиеъ, у славянъ — Славенъ, у русскихъ — Россъ, у чеховъ — Чехъ, у готовъ — Гутъ, и т. д. <sup>269</sup>). Болтинъ не осмъливается ръшительно сказать (его подлинное выраженіе), оть какого народа происходять русскіе, но на основаній никоторых обстоятельство считаетъ впроятнымо, что праотцами нашими были кимвры. Чёмъ болёе руссы смёшивались съ варягами и сарматами, темъ быстрее исчезали въ языке ихъ следы ихъ киммерійскаго происхожденія 270). По мнінію Болтина, пришествіе Рюрика есть эпоха зачатія русскаго народа, произшедшаго отъ соединенія руссовъ со славянами. Знакомы были они между собою давно, но сочетались родствомъ при Рюрикъ, а черезъ нъсколько в ковъ произвели на свът ихъ общее д тище, заимствовавшее ипито въ своихъ свойствахъ отъ своихъ обоихъ родителей; но это ничто неузнаваемо измѣнилось отъ времени и многихъ другихъ причинъ. Истыми праотцами нашими должны считаться руссы: отъ нихъ мы ведемъ свой родъ, и на тъхъ самыхъ живемъ мъстахъ, на которыхъ они родились и погребены. Хотя и славянь, по смъщенію ихъ съ руссами, мы также должны назвать своими праотцами, но все то, что мы отънихъ заимствовали, превратилось въ русское дъйствіемъ времени и климата, и едва ли въ жилахъ нашихъ осталась хотя одна капля славянской крови <sup>271</sup>).

Въ обозначении эпохи Рюрика съ такою образною опредлами.

ленностью видно желаніе автора свести вопросъ на историческую почву, и говорить не о тёхъ свойствахъ, которыя могли быть у праотцевъ русскаго народа, а о тёхъ дёйствіяхъ этого народа, о которыхъ имѣемъ мы положительныя свидѣтельства. Предпринимать экскурсіи въ доисторическую даль значило для Болтина терять время на безполезныя разысканія и самому теряться въ предположеніяхъ и догадкахъ. Говорить о временахъ историческихъ гораздо удобнѣе и сподручнѣе, нежели дѣлать безплодныя усилія проникнуть въ неизмѣримую глубину незапамятной древности <sup>272</sup>).

Говоря о временахъ историческихъ, Болтинъ высказываетъ много дельныхъ соображеній, сделавшихся достояніемъ науки. Онъ выражаетъ убъжденіе, что Несторъ отнюдь не быль первымъ по времени русскимъ лътописцемъ, и доказательства этому находить въ самомъ содержаніи и составѣ нашихъ лѣтописей, начиная съ древнъйшихъ ихъ списковъ. Несторъ писалъ свою знаменитую лѣтопись не со словъ, а пользуясь письменными сказаніями своихъ предшественниковъ; равнымъ образомъ и послѣдующіе бытописцы, внося въ свои труды много такого, чего нътъ у Нестора, брали это не изъ устныхъ преданій, а изъ другихъ лётописей, составители которыхъ намъ неизвёстны 273). О льтописи, извъстной подъ именемъ несторовой, Болтинъ дълаетъ весьма умное и върное замъчаніе, что въ ней всего менъе чудесь, суевърій и явленій сверхъестественныхъ. Справедливость зам'вчанія Болтина вполи подтверждается сравненіемъ древней нашей летописи не только съ позднейшими русскими, но и съ западно-европейскими 274).

Для того, чтобы получить върное понятіе о состояни госсии въ ту или въ другую эпоху, Болтинъ обращается къ свидътельству памятниковъ, въ полномъ смыслъ слова, историческихъ. Такимъ образомъ изъ данныхъ, представляемыхъ договоромъ русскихъ съ греками, онъ выводитъ заключеніе, что уже въ тъ времена, т. е. въ началъ десятаго стольтія, русскій народъ имълъ законы; что онъ раздъленъ былъ на сословія; что онъ вель тор-

говлю, внутреннюю и внёшнюю; занимался мореплаваніемъ, художествами и ремеслами, и обладалъ даже образованностью, разумёется, соотвётствующею тогдашнему вёку <sup>275</sup>).

Излагая различныя явленія русской исторической жизни, Болтинъ разсматриваетъ ихъ въ последовательности времени, и этимъ даетъ твердую основу для выводовъ и для верной оценки каждаго отдёльнаго факта. По поводу перемёны летосчисленія Петромъ Великимъ, Болтинъ сообщаетъ нъсколько свъдъній о постепенномъ измѣненіи нашего льтосчисленія. Первоначально, въ языческую эпоху, начало года считалось съ весны, подобно тому, какъ и теперь начало весны празднуется вотяками, черемисами, вогуличами, и т. п. По принятіи христіанства, церковный годъ считали отъ перваго марта, а гражданскій — отъ перваго сентября. При митрополить Феогность постановленіемъ собора положено какъ церковный, такъ и гражданскій годъ начинать съ сентября. Въ 1700 году указомъ Петра Великаго началомъ новаго года признано первое января 278). Статья о разахъ въ Русской Правдъ послужила поводомъ къ историческимъ указаніямъ о ростахъ или процентахъ. Росты были у насъ разные, въ разное время: мѣсячные - взымаемые съ займа на мѣсяцъ или на нѣсколько дней; третные — съ займа на два, на три мѣсяца, и т. д. Неудивительно, что во времена Владимира Мономаха брали 50 ростовъ на 100, когда и во времена Ивана Грознаго не воспрещалось брать по 40 на 100. Нельзя также удивляться величинъ третныхъ и мъсячныхъ ростовъ, если и въ недавнее время, до учрежденія ломбарда, мелочные ростовіцики брали отъ 5 до 10 копфекъ съ рубля въ недфлю, что и составить въ мѣсянъ отъ 20 до 40 ростовъ; давая же сумму покрупнве (двъсти, триста рублей), брали ростовъ отъ 5 до 8 и до 10 въ мѣсяцъ, слѣдовательно, въ четыре мѣсяца приходилось немногимъ меньше старинныхъ третныхъ ростовъ <sup>277</sup>). Какъ матеріалъ, необходимый для публициста, находимъ у Болтина краткій историческій очеркъ образа правленія въ Россіи и отношеній правительственной власти къ народу.

Болтинъ сообщаетъ весьма важныя данныя о народонаселеній въ Россій, точно обозначая, въ различныхъ містностяхъ, число жителей по сословіямъ и количество земли удобной и неулобной для воздёлыванія: пахатной, сёнокоса, лёса; пространствъ, занимаемыхъ реками, речками, озерами, болотами и дорогами, и т. п. Весьма любопытны также сведенія, собранныя Болтинымъ о количествъ добываемаго въ Россіи золота и серебра и объ отпускъ русскихъ произведеній заграницу. Втеченіе десяти летъ, съ 1771 по 1781 годъ, на петербургскій монетный дворъ привезено съ нерчинскихъ и колывановоскресенскихъ заводовъ чистаго золота 753 пуда съ фунтами и чистаго серебра 20,077 пудовъ съ фунтами; всего, и золота и серебра, на 28.622,073 рубля. Россія болбе отпускаеть своихъ произведеній заграницу, нежели получаетъ чужихъ. Перевъсъ отпуска передъ получениемъ доставляетъ ежегодно около пяти миліоновъ рублей. Разнаго хивба отпущено изъ Россіи въ чужіе краи въ три года, а именно въ 1778, въ 1779 и въ 1780, на 4,598,815 рублей; въ последующие годы — прибавляетъ Болтинъ — отпускъ былъ .больше, но я достовпрнаго о том извистія не импю 278).

По поводу различных фактовъ и предположеній, встрічающихся у того или другаго автора, Болтинъ въ свою очередь дівлаеть множество бівтлых замітокъ, относящихся къ самымъ разнообразнымъ предметамъ— къ уцівлівшихъ остаткамъ литературныхъ памятниковъ древности и къ государственнымъ актамъ восемнадцатаго столітія, къ народнымъ и церковнымъ обычаямъ и къ біографіи историческихъ лицъ, и т. д. Обычай изображать луну у подножія креста на церквахъ Болтинъ объясняетъ чрезвычайно просто. Онъ считаетъ весьма віроятнымъ, что какойнибудь кузнецъ придівлалъ рогатую луну къ нижней части креста безъ всякаго умысла, безо всякой цівли, а единственно для прикрасы. Украшеніе это понравилось и привилось. Впрочемъ Болтинъ оговаривается, что ему не удалось найти достовіврнаго объясненія этого обычая, а существующія преданія онъ находить весьма сомнительными 279). Объ одномъ изъ ближайшихъ сотрудвесьма сомнительными 279).

никовъ Петра Великаго Болтинъ отзывается слѣдующимъ образомъ. Меншиковъ былъ кусокъ желѣза, обдѣланный руками счастья и поставленный на одинаковую высоту съ людьми родовитыми. Хотя онъ происходилъ изъ самаго низкаго состоянія, но «не изъ невольниковъ: отецъ его, какъ я слыхалъ отъ многихъ» былъ придворнымъ конюхомъ, а въ конюхахъ бывали тогда большею частью бѣдные дворяне и дѣти боярскія <sup>280</sup>).

По содержанію своему труды Болтина представляютъ рядъ замѣчаній и изслѣдованій, относящихся къ области древней русской исторіи. Но въ нихъ собрано много данныхъ, относящихся и къ новому періоду нашей исторіи, отъ Петра Великаго до Екатерины II. Петра Великаго онъ называетъ и героемъ, и побѣдоносцемъ, и насадителемъ наукъ, но при оцѣнкѣ его преобразованій показываетъ и обратную сторону медали. По убѣжденію Болтина, самою тяжелою порою въ общественной жизни Россіи была угнетавшая русскій народъ бироновщина. Рѣзкую противоположность ей во всѣхъ отношеніяхъ составляетъ полная свѣта и жизни эпоха Екатерины II.

Искреннее, глубокое горе наболѣвшей души русскаго человъка слышится въ разсказахъ Болтина о томъ, что дълалось на Руси во времена бироновщины. Эти страшныя времена были еще у всёхъ въ свёжей памяти; Болтинъ слышаль о нихъ отъ очевидныхъ свидетелей, отъ людей, сделавшихся жертвою постигшаго Россію несчастія. Говоря о Бироні и его клевретахъ, Болтинъ выходить изъ своей обычной сдержанности, отступаеть отъ своего спокойнаго тона, и въ его задушевныхъ словахъ звучитъ лирическое настроеніе. При вступленіи на престолъ императрицы Анны Ивановны было въ недоимкъ нъсколько миліоновъ государственныхъ податей. Задумавъ воспользоваться тайкомъ этою суммою, Биронъ присовътовалъ учредить для сбора ея доимочный приказъ, распространившій свои действія на всё вообще недоники по государственнымъ сборамъ. Все, поступавшее въприказъ, отсылалось въ секретную казну, откуда болъе половины бралъ себъ Биронъ, но такъ искусно, что имени его нигдъ не

упоминается, и вст суммы, въ офиціальныхъ бумагахъ, писались въ расходъ на особу ея императорскаго величества. Вымогательствамъ и жестокости Бирона не было предёловъ. Не взирая на донесенія воеводъ о крайней нищеть народа, правительство, вдохновляемое Бирономъ, насылало строжайшіе указы о неослабномъ взысканіи недоимокъ. Все, что находили у крестьянъ: хльбь, скоть, всякую рухлядь, --- продавали; «лучшихъ людей» забирали подъ караулъ, и каждый день ставили разутыми ногами на снъгъ, и били палками по щиколодкамъ и по пяткамъ; помъщиковъ и старостъ сажали въ тюрьмы, гдф большая часть ихъ и погибла «съ голоду, а паче отъ тесноты». По деревнямъ всюду слышенъ былъ стукъ палочныхъ ударовъ, крикъ мучимыхъ, вопль и плачъ ихъ женъ и детей; въ городахъ - бряцание кандаловъ и жалобные голоса колодниковъ, просящихъ милостыни у прохожихъ. Спасаясь отъ разоренія и гибели, многія тысячи крестьянъ переселились въ пограничныя страны: Молдавію, Валахію, Польшу, Жалобы, неудовольствія, ропоть народа, дошли до ушей временщика, и онъ прибъгнулъ къ средствамъ, вполнъ соотвътствующимъ его природъ, — къ преслъдованіямъ и казнямъ. Описаніе бироновщины, которое находимъ у Болтина, напоминаетъ нѣкоторыми чертами описаніе временъ Бориса Годунова въ сказаніи объ осадѣ троицко-сергіевой лавры въ началѣ семнадцатаго стольтія <sup>281</sup>). Кровожаднымъ Бирономъ «повсюду разосланы были дазутчики, кои днемъ и ночью подслушивали разговаривающихъ между собою, идущихъ по улицамъ и седящихъ въ домахъ. Въ столицахъ, не смѣлъ никто, сошедшись съ пріятелемъ своимъ, остановиться на несколько минутъ и поговорить, страшася, чтобъ не сочли разговоръ ихъ за подозрительный, и не взяли бы обоихъ подъ караулъ. Опасался мужъ съ женою, отецъ съ сыномъ, мать съ дочерью промолють о бъдственномъ состоянии своемъ, чтобъ изъ домашнихъ кто, подслушавъ, не донесъ. Прощаясь между собою, родственники или пріятели, отходя каждый въ домъ свой, не иначе другъ о другъ думали, что прощаются на вѣчность, ибо никто не быль увѣренъ, что проснется на той же постели, на которой свечера легъ. Редкая ночь проходила, чтобъ кто ни есть изъ живущихъ въ городъ не пропалъ безвъстно, да и не смъли спрашивать, куда онъ дъвался. На всъхъ лицахъ изображенъ былъ страхъ, уныніе, отчаяніе; ни одинъ человъкъ не былъ удостовъренъ о свободъ, о безопасности, о жизни своей ни на одинъ часъ. Слыша, какъ безчеловъчно мучимъ быль Волынскій и многіе друдіе, прежде и послѣ его безвинно пострадавшіе, отъ ужаса волосы дыбомъ стануть, сердце отъ жалости стеснится, кровь отъ ярости и досады закипить. Какимъ подлымъ тираномъ, каковъ былъ Биронъ, чрезъ столько льтъ Россія была томима! Колико честныхъ и добродътельныхъ людей имъ перепытано; въ ссылкъ, въ бъдности и страданіи поморено, казнено, и оставшихъ ихъ семействъ ограблено и посрамлено! Да блаженна будетъ память сихъ доблихъ страдальцевъ за отечество и правду, а проклинаема тъхъ, кои, изъ подлой трусости къ тирану, были ихъ предателями и мучителями. Бъги отъ меня ужасное воображеніе, не возмущай покоя и удовольствія, коими настоящее состояніе Россіи душу мою наполняеть»...

Темная ночь, тяготъвшая такъ долго надъ Россіею, уступила мъсто теплу и свъту съ воцареніемъ Екатерины II, умъвшей понять и полюбить русскій народъ, и давшей русскимъ людямъ свободно вздохнуть и сколько нибудь оправиться отъ пережитыхъ ими бъдствій. Сочувствіе Болтина къ Екатеринъ основывается на томъ, что она освободила отъ гнета мысль, совъсть и слово подвластнаго ей народа. Какъ гражданинъ и какъ писатель, Болтинъ привътствовалъ времена Екатерины потому, что съ наступленіемъ ихъ «совъсть не судится, мысль свободна, языкъ развязанъ; всякій изъясняетъ мнѣніе свое свободно, и получаетъ мзду по достоинству, то есть или одобреніе и похвалу или отрицаніе и осмъяніе» 282).

Въ сочиненияхъ Болтина разсѣяно много чертъ, рисующихъ его образъ мыслей не только о событияхъ историческихъ, о временахъ давноминувшихъ, но и о современномъ ему обществѣ, о господствующихъ нравахъ, понятияхъ, обычаяхъ, и т. п. Въ

сужденіяхъ Болтина о современной ему дъйствительности и во взглядахъ его на историческую судьбу народовъ и на ихъ духовныя особенности отражаются просвътительныя идеи философскаго въка, а въ примъненіи общихъ началь къ оцьнкъ данныхъ, представляемыхъ русскою исторіею и русскимъ бытомъ, видно знаніе Россіи, не вычитанное изъ книжекъ, а добытое прямо изъжизни. Въ иныхъ случаяхъ Болтинъ развиваетъ мысли, взятыя имъ изъ наказа Екатерины II, или однородныя съ ними, а также и заимствованныя изъ сочиненій Монтескье, Мерсье и другихъ писателей, и въ подтвержденіе своихъ доводовъ приводитъ примъры изъ русскаго быта. Всегда и во всемъ, при всъхъ своихъ выводахъ и соображеніяхъ, Болтинъ обнаруживаетъ сдержанность, желаніе избъгать крайностей и повозможности примирять противоположныя и враждебныя одно другому воззрѣнія

По убъжденію Болтина, и для историка и для государственнаго дъятеля въ высшей степени важно и необходимо пониманіе существенных в особенностей народа. Совокупность причинъ, физическихъ и нравственныхъ, создаетъ народности, и образуетъ между ними болье или менье рызкое различие. Въ числы этихъ причинъ особенное значение Болтинъ приписываетъ климату. Онъ полагаетъ, что климатъ оказываетъ самое сильное вліяніе на человъческие нравы, на свойства души и сердца, а все другое. какъ напримеръ: воспитаніе, образъ правленія, и т. п. можеть только содъйствовать влимату или же, въ большей или меньшей степени, задерживать его неотразимое вліяніе 288). Различіе между народностями должны постоянно иметь въ виду руководители государственной жизни народа: иначе труды ихъ не достигнуть желаемой цели, и будуть только безплодною тратою времени и силъ. Пословица говоритъ: что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай. Обычай одной деревни не годится для другой; законъ одного государства неудобенъ для другаго. Делая перемены и нововведенія, необходимо строго наблюдать, чтобы они соотв'єтствовали нравамъ, обычаямъ, мъстнымъ условіямъ и прежле всего климату. Безъ этого всякое предписаніе, всякое узаконеніе будеть безполезнымъ, напраснымъ и даже вреднымъ. Климатъ кладетъ свою неизгладимую печать на обычаи, предразсудки и пов'трья народа. Поц'туй русскій и поц'туй итальянскійне одно и тоже. Одинъ итальянскій писатель шестнадцатаго въка не позволяль своей дочери ни съ къмъ цъловаться, находя попълун вещью весьма опасною для италіянокъ. Ствернымъ же дтвушкамъ не приходить и въ голову, что поцелуй можеть служить поводомъ ко гръху. Въ Гарлемъ одинъ молодой человъкъ прикоснулся рукою къ груди своей невъсты, и поступокъ его признанъ многими въ высшей степени предосудительнымъ и требующимъ наказанія, а тѣ, которые оправдывали юношу, получили несовствить приличное прозвище титечниковъ (mamillaires). Въ Малороссіи ежедневно можно видъть на улицахъ обращеніе мужчинъ съ женщинами, подобное тому, которое произвело такую бурю въ Голландіи. Вообіце въ Малороссіи молодые люди обращаются съ девушками гораздо вольнее, нежели въ другихъ мъстахъ Россіи: они заранъе выбираютъ себъ цевъстъ, цълуютъ ихъ, обнимаютъ, прикасаются къ груди, и никто не ставить имъ этого ни въ зазоръ, ни въ нарушение благопристойности <sup>284</sup>).

Яркимъ выраженіемъ народныхъ особенностей служать обычай, и съ ними-то надо обращаться съ особенною осторожностью. Легко, котя часто и безполезно, отмѣнять законы и издавать новые; но крайне грудно и неудобно переносить обычай изъ одной страны въ другую, и рѣшительно невозможно истреблять ихъ по произволу законодателей. На этомъ основаніи Болтинъ совѣтуетъ держаться начала терпимости въ отношеніи къ расколу, борьба съ которымъ ведется въ сущности изъ за обычаевъ. Надо быть большимъ знатокомъ человѣческаго сердца, чтобы не надѣлать ошибокъ при исправленіи нравовъ и обычаевъ; надо взвѣсить на добрыхъ вѣсахъ неудобства того или другаго обычая, и пользу, ожидаемую отъ его уничтоженія, и если вѣсъ будетъ равенъ, то лучше оставить вещи такъ, какъ они были. Не должно вводить насиліемъ перемѣны къ обычаяхъ и понятіяхъ, а слѣдуетъ предоставить измѣненіе ихъ силѣ времени и обстоя-

тельствъ. Донскіе казаки, будучи въ заграничной арміи, обрили себь бороды по приказанію начальства; имъ казалось, что съ утратою бороды они потеряли и часть своей храбрости. Такое уваженіе къ бородъ, какъ понимали и сами они, есть предразсудокъ, но предразсудокъ для нихъ пріятный, который они желають удержать: кажется, можно имъ это позволить. Если разсмотрёть обряды и религіозныя понятія нашихъ раскольниковъ, то не найдется въ нихъ ничего такого, что противоръчило бы правиламъ и обязанностямъ истиннаго христіанина и добраго гражданина. Какой вредъ государству наносили бороды? Никакого. Какая польза, что ихъ обрили? Никакой. Когда душа у меня хороша, кому нужда до того, что лицо у меня мохнато; что платье на мив длиню; что я такъ, а не иначе, складываю пальцы при крестномъ знаменіи; что старопечатныя книги предпочитаю новымъ, и т. п. Пусть всякій думаеть о вещахъ по своему, но д'влаеть только то, что повельваеть законъ, и т. д. 285).

Если и въ обращении съ обычаями, им вющими за собою однотолько право давности, но лишенными внутренняго значенія, нужна большая осторожность, то темъ необходиме она относительно техъ обычаевъ, въ основъ которыхъ лежить разумное, нравственное начало. Бытовыя измѣненія не могутъ совершаться скоропостижно, и всякое насиліе при замінь стараго быта новымъ влечетъ за собою самыя печальныя последствія. Мы, русскіе, испытали это на себъ: «съ тъхъ поръ какъ юношество свое стали мы посылать въ чужіе краи, и воспитаніе ихъ вв брять чужестранцамъ, нравы наши совсемъ переменилися. Съ мнимымъ просвъщениемъ насадилися въ сердцахъ нашихъ новыя предубъжденія, новыя страсти, слабости, прихоти, кои предкамъ нашимъ были неизвъстны. Погасла во насо любовь ко отечеству; истребилась привязанность къ отеческой въри, обычаямь, и проч. И такъ мы старое позабыли, а новаго не переняли, и ставъ непохожими на себя, не сдълалися тъмъ, чъмъ быть желали. Сіе все произошло отъ торопливости и нетерптнія: захотили сдилать то въ нъсколько льть, на что потребны въка; начали строить

зданіе нашего просыщенія на пескт, не сдплавт прежде надежнаго ему основанія. Петръ Великій думаль, что для просв'єщенія дворянства довольно будеть заставить ихъ путешествовать по иностраннымъ государствамъ; но опытъ оправдалъ стариковъ нашихъ мненіе, что вместо ожиданной пользы вышель изъ того вредъ. Большая часть изъ посланныхъ имъ возвратилися не просвъщеннъе, не умиъе, но порочнъе и смъшнъе, нежели были. Тогда позналъ Петръ Великій, что надобно начать хорошимъ воспитаніемъ, а кончить путешествіемъ, чтобъ видіть желаемый плодъ» и т. д. <sup>286</sup>).

Нравственный упадокъ повлекъ за собою и физическое разслабленіе. Многими замічено, - говорить Болтинъ что съ тіхъ поръ, какъ мы покинули обычаи нашихъ предковъ и начали жить на иностранный ладъ, мы сдёлались слабе, чаще стали подвергаться бользнямь и хворости, и уменьшилось число доживающихъ до глубокой старости: «главными тому причинами, по моему скудоумію, полагаю уничтоженіе обычая ходить въ бани и введеніе Французской поварни» 287).

Низкій уровень общественной нравственности особенно ярко обнаруживается въ высшихъ слояхъ нашего общества. Пороки и слабости пустили тамъ глубокіе корни, расшатали основы домашняго счастья, извратили семейныя отношенія. Не им'тя ни богатства, ни торговли мы превзопили съ сластолюбіи и роскоши самыхъ богатъйшихъ народовъ. Нравы высшаго русскаго общества — сколокъ съ иностраннаго образца, разоблаченнаго и осм'вяннаго лучшими писателями нашего в'ека. Читая Монтескье и Мерсье подумаешь, что они говорять о насъ: до такой степени велико сходство французскихъ нравовъ съ нашими. Французы привозять къ намъ не одни свои моды, но и нравы свои, и мивнія, и даже «злоупотребленія и глупости. Мы, также какъ они, изъ одной крайности перешли въ другую касательно женъ. Нынъ въ Россіи жена мужу отнюдь неподвластна, неподчинена; живеть по своей воль. Ръдкій домъ изъ благородныхъ найдешь, гдъбъ была жена равна мужу, была бъ ему товарищъ, а по большей части влады-14\*

чида, начальница, а мужъ не иное что, какъ первъйшій изъ ея рабовъ. Сіе безобразіе водворяется токмо въ домахъ живущихъ въ большомъ свътъ; до купцовъ, до мъщанъ и до тъхъ дворянъ. кои живуть по провинціямъ, еще не дошло; между ними еще насколько умаренности хранится. Крестьяне по старина съ женами своими обходятся; ихъ начальство не простирается далье, какъ токмо надъ женами и надъ лошадьми, съ коими поступають равно. Сколько у нихъ излишества, столько у дворянъ недостатка въ соразмърности власти мужей и подчиненія женъ. Не хвалять и французы обычая своего въ разсуждении крайняго своеволія женъ; г. Мерсье сильно противу того вооружается. Заимствуя изъ его мыслей, скажу я нъсколько словъ въ сходство нашихъ обычаевъ. Природа учинила жену подвластною мужу. Давши женъ равныя права правамъ мужнимъ, въ противность законовъ природы, превращается домашнее устройство въ нестроеніе; тишина и спокойство - въ молву и мятежъ. Уничтожая подчиненіе жены, уничтожается сожитіе мирное и пріятное; подается поводъ и средства ко взаимному неудовольствію, къ жалобамъ, къ соблазну, которыя паче и паче отчуждають супружескія сердца одно отъ другаго. Хотеть сделать мужа и жену равными есть противоборствіе порядку и природ'є; есть буйство, безчиніе, безобразіе. Необходимо нужно, чтобъ одинъ начальствовалъ, а другой повиновался: не можетъ быть тутъ середины. Равенство между мужа и жены существовать не можеть; женское легкомысліе, высокомфріе, властолюбіе, не потерпять его надолго; захотять он повел вать, начальствовать. Государственная польза требуеть, чтобъ жена подчинена была мужу; требуетъ того польза сочетавшихся, и польза ихъ детей и домашнихъ. Природа дала жене чемъ снискать мужною любовь, уважение отъ него къ себе; чемъ удержать его въ границахъ умфренности, укрощать его вспыльчивость и проч. Мужъ долженъ быть почтенъ, долженъ быть хозяинъ дома, а не нѣмой послухъ безчинія, своевольствъ и похабствъ жениныхъ прислужниковъ» 288).

Изъ приведенныхъ примеровъ очевидно, что Болтинъ отно-

сить начало нашаго нравственнаго паденія именно къ той эпохі, когда умственная образованность стала распространяться у насъ все более и более. Какъ же истолковать подобное противорече, подобный разладъ? На чемъ остановиться при решении вопроса, дъйствительно ли просвъщение улучшаетъ нравы народа или же наоборотъ: нравственныя начала ослабевають въ народе помере усиленія въ немъ образованности? Вопросъ этотъ занималъ, какъ извъстно, мыслящихъ людей западной Европы; тамошнія ученыя общества предлагали его, какъ академическую задачу на премію. Онъ возникаль въ умѣ и нашего писателя, избравшаго и здѣсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, благоразумную, какъ онъ самъ называеть ее, середину. Мы уже привели замечание Болтина о томъ, что, вопреки Руссо, следуетъ признать, что просвещение и нравственность - дв самостоятельныя, независимыя одна отъ другой области, и умственное развитие не относится къ нравственному, какъ причина къ слъдствію, и наоборотъ.

Отстаивая неприкосновенность обычаевъ, Болтинъ оставался въренъ и основнымъ убъжденіямъ своимъ и тъмъ понятіямъ и взглядамъ, которые высказывались такъ часто въ современной ему литературъ, и въ справедливости которыхъ были убъждены лучшіе умы тогдашней Европы. Монтескье говорить: необходимо сохранять древніе обычаи; народы развращенные не создають гражданскихъ обществъ, не основываютъ городовъ, не издаютъ законовъ; благоустроенныя общества, города, законы обязаны своимъ существованіемъ тімъ народамъ, нравы которыхъ отличаются простотою и строгостью. Призывать народъ къ обычаямъ старины, къ древнимъ началамъ, значить возвращать его къ добролътели — il v beaucoup à gagner, en fait de moeurs, à garder les coûtumes anciennes; rappeler les hommes aux maximes anciennes, c'est ordinairement les ramener à la vertu 269). Слова Монтескье иностранца, скорће предубъжденнаго противъ Россіи, нежели расположеннаго въ ея пользу, служили какъ бы новымъ подтвержденіемъ того понятія о русскомъ народѣ, которое сложилось въ умь Болтина на основании историческихъ данныхъ и близкаго

знакомства съ русскою жизнью. Съ особеннымъ удареніемъ Болтинъ указываетъ на то́, что, по свидѣтельству достовѣрныхъ источниковъ, предки наши, въ самой глубокой древности, жиля въ благоустроенныхъ обществахъ, имѣли города и законы, и законы эти несомнѣнно доказываютъ, что предки наши не были варварами и невѣждами, и едвали мы имѣемъ право хвалиться тѣмъ, что мы просвѣщеннѣе ихъ: хотя о нѣкоторыхъ вещахъ имѣли они и меньше познаній, нежели мы, но за то сердца ихъ были чище и нравы менѣе повреждены 290).

Не поддаваясь самообольщенію, и не творя себѣ кумировъ ни въ прошломъ, ни въ настоящемъ, Болтинъ умѣлъ оцѣнить надлежащимъ образомъ тъ черты стариннаго быта, которые согласны были съ требованіями разума и долга, но которыя отвергались новымъ обществомъ чрезвычайно легкомысленно. Признавая свътлыми нъкоторыя изъявленій нашей прошлой жизни, Болтинъ основывался на точномъ свидътельствъ такихъ памятниковъ, какъ русская правда, какъ лътописи и т. п., а русскимъ лътописямъ даже такой строгій и різкій судья, какъ Шлецеръ, отдавалъ ръшительное преимущество передъ западно-европейскими. Нътъ ничего удивительнаго, что Болтинъ съ чувствомъ народнаго достоинства указывалъ черты, засвидфтельствованныя подобными памятниками. Не увлечение, не предвзятая мысль слышатся въ сочувственныхъ отзывахъ Болтина о русской древности и старинь, а голось человька убъжденнаго, върнаго духу и понятіямъ своего времени.

Какъ историкъ-мыслитель, вникавшій въ различныя стороны русской жизни, Болтинъ не могъ обойти вопросовъ, относящихся къ религіи, имѣющей, всегда и всюду, тѣснъйшую связь съ умственнымъ, правственнымъ и общественнымъ состояніемъ народа. Въ сужденіяхъ Болтина о предметахъ, входящихъ въ кругъ религіозныхъ вѣрованій, выражается прежде всего и ярче всего общій складъ его самобытнаго ума; вмѣстѣ съ тѣмъ они представляють, во многихъ чертахъ, въ большей или меньшей степени, сходство со взглядами Татищева и съ идеями энциклопедистовъ и преимущественно Бэля.

Подобно Татищеву, Болтинъ былъ в фрующимъ христіаниномъ: не сомнъвался въ бытіи Бога и въ непреложной правдь его закона: но, также подобно Татищеву, неоднократно говорилъ объ искаженіи людьми божественнаго закона, и осуждаль ті челові ческія постановленія, которыя выдавались иногда за заповёди Божіи. Преклоняясь предъ нравственнымъ величіемъ религіозныхъ истинъ, и не пытаясь проникнуть въ область непостижимаго, Болтинъ относился скептически къ тъмъ явленіямъ, въ которыхъ видель дело рукь и соображеній человеческихь. Мы веримь, говорилъ-онъ--что добрыя дёла, совершаемыя на земле, составляють сокровище на небеси; мы въримъ, что райское блаженство будетъ такого рода, какого не видало око, не слыхало ухо, и не входило на сердце человъческое. Но болье ничего объ этомъ не извъстно, и разныя подробности о загробной жизни въ родъ тъхъ, которыя описывають језупты, принадлежать очевидно къ вы**мы**сламъ <sup>291</sup>).

Болтинъ не считалъ себя въ правѣ оспаривать христіанскіе догматы и обряды того исповѣданія, въ которомъ онъ родился и въ которомъ долженъ былъ умереть. Если имъ и сдѣлано нѣсколько замѣтокъ критическаго свойства касательно библіи, то они относятся или къ слогу ея, или къ тѣмъ сторонамъ содержанія, которыя соприкасаются съ чисто-научною областью, какъ напримѣръ: опредѣленіе историческаго и физіологическаго родства народовъ. Болтина, какъ историка, занимала мысль о внутренней, кровной связи между различными племенами и пародами и о происхожденіи ихъ отъ одного общаго родоначальника. Это единство; это кровное родство казалось Болтину весьма сомнительнымъ; но онъ находилъ, что «нельзя о томъ спорить, ибо къ доказательству соплеменства всѣхъ земнородныхъ книга Бытія единаго Ноя по всемірномъ потопѣ спастагося быти сказуетъ: Ной есть общій

и единственный всёхъ народовъ праотецъ и родоначальникъ. Положимъ такъ, что всё были одной семьи, всё сокровны и подобообразны, но по размноженіи, раздёленіи и разсёяніи сея многочисленныя семьи, уничтожилось сіе единоплеменство, разрушилось и исчезло сходство и подобіе въ ихъ потомкахъ; все стало быть между ними различное и особенное, не только языкъ и нравы, но и самая природа; и въ разсужденіи крайняго сего различія во всемъ, и единокровность ихъ учинилась сомнительною» 292).

Возражая на зам'вчаніе Леклерка, что при изложеніи предметовъ возвышенныхъ русскіе подражають библейскому слогу—сеих des Russes qui veulent écrire sur des sujets élevés, cherchent à former leur style sur celui de leur bible, Болтивъ говоритъ: «Кому входило въ голову учиться слогу изъ библіи, изъ такой книги, которая писана слогому восточныму и несообразныму правильному и употребительному витійству. Догадываюсь я, что авторъ будучи въ Россіи, слыхалъ, что желающіе славянскому языку изучиться, и о красотѣ, важности и краткости его получить достаточное понятіе, читаютъ славянскія книги, съ греческаго языка переведенныя; но читаютъ для сего другія книги, а не библію» 298).

Болтинъ полагаетъ, что быстрому и повсемѣстному распространенію христіанства много содѣйствовали гоненія на христіанъ и всеобщее тогда стремленіе къ новизнѣ и перемѣнамъ, которому, какъ и всему на свѣтѣ, есть свое время, бываетъ своя пора. Еслибы римскіе императоры не преслѣдовали и не гнали принявшихъ христіанство, оно не сдѣлало бы такихъ успѣховъ. Утихало гоненіе, угасалъ и священный огонь, одушевлявшій христіанъ. Увѣщанія и проповѣди становились безсильными, и для обращенія язычниковъ понадобились мѣры насильственныя, угрозы и казни. Этими мѣрами обращены въ христіанство: фины у шведовъ; чуваши, мордва и вотяки у насъ. Русскій народъ принялъ христіанство, при св. Владимирѣ, частію по принужденію, частію добровольно. По мнѣнію Болтина, русскіе временъ Владимира св. тѣмъ охотнѣе принимали христіанство, что оно не

было для нихъ новостью, и представлялось имъ въ самомъ благопріятномъ світь. Еще до Владимира, были христіанскія церкви въ Кіевт и въ Новгородт; при Ольгт число христіанъ зна. чительно увеличилось. Образъ жизни первыхъ христіанъ въ Россіи, ихъ единодушіе, равенство и братство, привлекало къ нимъ умы и сердца руссовъ-язычниковъ. Призывъ государя, котораго они любили и боялись, примъръ бояръ, ожиданіе «новыхъ выгодъ и пособій» и т. н. оказали большое вліяніе. Безъ стеченія всёхъ этихъ обстоятельствъ не поверило бы войско чуду, случившемуся въ Корсунъ. Народъ обыкновенно въритъ только такимъ чудесамъ, которыя совершаются черезъ собственныхъ боговъ, а чужія считаютъ всегда баснею и обманомъ. Не повфрить конечно нашъ крестьянинъ, что Магометъ вздилъ въ рай на своемъ баракъ; не повъритъ также и магометанинъ, что нъкоторые изъ нашихъ святыхъ словомъ своимъ передвигали гору съ мѣсто на мѣсто <sup>294</sup>).

Объясненія историческимъ событіямъ Болтинъ искалъ обыкновенно въ условіяхъ реальныхъ, представляемыхъ действительною жизнью, и разко порицаль такь изъ современных ему историковъ, которые въ своихъ повъствованіяхъ допускають элементъ чудеснаго. Историкъ настоящаго въка даетъ поводъ къ весьма невыгоднымъ для себя заключеніямъ, если вноситъ въ свою исторію вещи нев фроятныя, басни и чудеса 295). Но находя крайне неум стнымъ появление чудесъ въ историческихъ сочиненияхъ нашего въка, онъ не переносилъ своихъ требованій въ глубину древности, въ ть давноминувшія времена, когда в ра въ чудеса была всеобщею. Болтинъ говорить: если г. Леклерку покажется невъроятнымъ, что св. Антоній приплыль на камнь изъ Рима въ Новгородъ, то пусть припомнить, что перенесеніе ангелами лоретской церкви изъ Палестины въ Италію не болте втроятно. А развт неудивительно, что одинъ изъ католическихъ епископовъ, причтенный въ одиннадцатомъ въкъ къ лику святыхъ, совершилъ между прочимъ такія чудеса: перешелъ ріку Эльбу, не замочивши себі ногъ; превратилъ воду въ вино, и ударомъ ноги извелъ изъ земли 15 \*

источникъ: первымъ чудомъ онъ уподобился Моисею, вторымъ— Христу, а третьимъ—Пегасу <sup>296</sup>).

Въ отношении къ древнимъ обычаямъ, върованиямъ, и даже суев фріямъ Болтинъ сов фтоваль держаться исторической точки зрѣнія и судить о нихъ по понятіямъ тогдашняго, а не нашего, времени. Обращаясь къ писателю-иностранцу, онъ говорить: Мы знаемъ, что многія странныя вещи появились въ католической церкви и въ духовной литературѣ во времена повсемъстнаго невѣжества и мрака, и хотя черезъ нѣсколько вѣковъ, когда открылись глаза людямъ, обнаружились вст подлоги и заблужденія, но введенные обычан и обряды остались безъ перем'єны, потому что уважение къ древности сделало ихъ почтенными. Такъ разсуждаемъ мы о вашихъ обрядахъ, которые намъ кажутся смѣшными: такъ и вы должны разсуждать о нашихъ, если находите въ нихъ что-либо странное 297). Древность, стародавность служила всегда смягчающимъ обстоятельствомъ въ приговорахъ Болтина, какъ историка. Онъ чрезвычайно дорожилъ памятниками старины и древности, какого бы рода они ни были, и съ особенною настойчивостью отыскиваль въ нихъ хорошія, свётлыя стороны. Если даже заблужденія и суевърія, получившія право древности, Болтинъ называетъ почтенными, то понятно, какое высокое, какое священное значение имъла для него впра отцовъэто древнее сокровище, завъщанное намъ всъми предшествующими покольніями. И дъйствительно историкъ нашъ считаеть ее великою силою нетолько нравственною, но и общественною и государственною. Крипость и могущество царствъ и народовъ неразрывно связана съ сохраненіемъ въры отцовъ. Поруганіе ея, отречение отъ нея оскорбительно для нравственнаго достоинства челов ка и немысленно для целаго народа и для государства, непотерявшаго права на свое существованіе.

Татищевъ говоритъ: если бы ты и замѣтилъ какіе-либо недостатки въ своей вѣрѣ, и въ своей церкви, никогда и ни за что не перемѣняй ея, и не отступай отъ нея, ибо это противно чести 295). Также смотритъ на христіанскую религію и Болтинъ,

считая в рность ей нравственною обязанностью христіанина, его личною честью По мненію Болтина, измена вере должна быть преслѣдуема, какъ тяжкое преступленіе, и неминуемо навлекать на виновнаго строгую кару закона. Отступникъ отъ въры отцовъ есть «измѣнникъ, клятвопреступникъ, вѣроломецъ, недостойный сообщества людей честныхъ, подъ закономъ живущихъ и закономъ водимыхъ: какоежъ общество позволить, потерпить, оставитъ ненаказанными людей столь опасныхъ и вредныхъ?» Но все это — поясняетъ Болтинъ — относится къ измѣнѣ христіанской в р вообще, а не къ различію между в вроиспов в даніями: православнымъ, католическимъ, лютеранскимъ, кальвинскимъ. Разница между взглядами Татищева и Болтина заключается въ томъ, что Татищевъ соединяетъ въ данномъ случа зристанство и церковь въ одно понятіе, а Болтинъ проводитъ между ними грань. Въ раздълении церквей, въ розни между исповъданіями одной и той же религіи, онъ видить только различіе мнюній, перемѣна которыхъ не должна, какъ само собою разумѣется, подлежать такой же карь, какь и отступничество оть христіанской вѣры и принятіе, напримѣръ, іудейской, и т. д. 299).

Изъ христіанскихъ исповѣданій Болтинъ отдаетъ преимущество православію передъ католичествомъ на томъ основаніи, что православіе вѣрнѣе сохранило *христіанскія* начала, и удержало *древніе* обряды и вѣрованія, между тѣмъ какъ католичество допустило, по различнымъ причинамъ, много нововведеній, удалившихъ его отъ древняго типа 300).

Главная вина въ искажени христіанства падаетъ на католическое духовенство. Не только въ церковныхъ обрядахъ, но и въ самой жизни, христіанское начало изглаживалось все болье и болье подъ вліяніемъ именно тьхъ людей, которые называли себя служителями истины. Подтверждая множествомъ доказательствъ, взятыхъ преимущественно у Вольтера и Бэля, всю глубину паденія католическаго духовенства, Болтинъ не щадитъ и иашего, которое, хотя и не до такой степени, какъ католическое, но всетаки уклонялось иногда отъ своего высокаго при-

званія. Духовенство наше-говорить онъ-было до того невъжественно, что весьма трудно предположить въ немъ желанье и умънье удерживатъ народъ, для своихъ личныхъ выгодъ, въ глубокомъ и грубомъ суевтрін. Для обмановъ и подлоговъ нужна изворотливость, гибкость ума, необходимы разнаго рода ухищренія и пронырства. Но судя о причинахъ по ихъ очевиднымъ следствіямъ и о свойствахъ людскихъ по ихъ проявленіямъ, историкъ долженъ согласиться, что наши монахи не вполнѣ отрѣшались отъ житейскихъ узъ, обнаруживая въ своихъ действіяхъ значительную долю тщеславія, корыстолюбія, пронырства и другихъ подобныхъ качествъ. Какія же средства употребляли они, чтобы дъйствовать на народъ? Самыя простыя и свойственныя тогдашнему в ку. Они ув трили народъ, что всякій, жертвующій что-либо на монастырь, получить на томъ свътъ воздаяние сторицею, и что предсмертнымъ пострижениемъ въ монашество очищаются всѣ грѣхи, сдѣланные при жизни. Изумительно, какимъ образомъ въ умахъ человъческихъ могла утвердиться такая нелъпая мысль, что возложенье черной рясы передъ смертью спасаеть и избавляеть отъ всёхъ грёховъ. А между тёмъ поддерживать эту мысль было чрезвычайно выгодно для духовенства: оно хлопотало о спасеніи только богатыхъ людей, и въ отношеніи ихъ дёло не ограничивалась срёзываніемъ нёсколькихъ волосъ съ головы, да облеченіемъ въ черную рясу, а требовалось отдать монастырю большую часть имущества, если не все имущество умирающаго <sup>801</sup>).

По замѣчанію Болтина, суевѣрія заносились къ намъ изчужа — изъ Греціи, изъ Польши. Отъ грековъ — говоритъ онъ — переняли мы и всѣ обряды и всѣ суевѣрія. По личнымъ наблюденіямъ Болтина, въ тѣхъ областяхъ, которыя были нѣкогда подъ властію Польши, гораздо болѣе ханжества и суевѣрія, нежели въ тѣхъ, которыя постоянно принадлежали Россіи 302).

Въ отзывахъ Болтина о народныхъ обычаяхъ, сложившихся подъ вліяніемъ религіозныхъ върованій, замѣтно нѣкоторое колебаніе и раздвоеніе. Тотъ же самый обычай, о которомъ упо-

минаеть онъ весьма сочувственно въ одномъ изъ своихъ трудовъ. въ другомъ изображенъ совершенно иначе-въ юмористическомъ видъ. Въ примъчаніяхъ своихъ на драму Екатерины II, Болтинъ говорить: «Язычники руссы ни единаго дела важнаго не начинали безъ призванія боговъ, безъ принесенія имъ жертвъ, безъ испрошенія отъ нихъ благословенія начинанію своему. Лостохвальный обычай предки наши сохранили и по воспріятіи христіанства: всякое начинаніе предваряли они призываніемъ Бога въ помощь, а оканчивали благодареніемъ, славословіемъ. Недавно обычай сей посредствомъ французскаго воспитанія между благородныхъ людей началъ истребляться или уже, можно сказать, истребился; но между невѣжественныя черни и поднесь еще существуетъ: они всякое дъло начинаютъ молитвою и возложениемъ на себя знаменія крестнаго, а просвъщенные люди, видя то ихъ дёлающихъ, съ презреніемъ надъ ними смѣются для того, что у французовъ то не въ обычаѣ» 308). Любопытно сравнить съ этимъ отзывъ о томъ же самомъ обычать, находящійся въ примінаніяхъ на книгу Леклерка: «Праотцы наши никакого дъла не начинали, не призвавъ Бога въ помощь. не сотворя молитвы, не перекрестяся. Частію и понынѣ простолюдины держатся сего обыкновенія. Входя въ домъ, начинають твмъ, что несколько поклоновъ сделають передъ образомъ, и для того обыкновенно въ переднемъ углу во всякой храминѣ поставляется образъ, якобы безъ образа и молиться не можно. Прежде, нежели положать въ роть кусокъ хлѣба, творять Іисусову молитву и знаменуются крестомъ; взявъ стаканъ или рюмку съ напиткомъ, — тожъ; всякую работу или дело начиная, предваряютъ молитвою-жъ и крестомъ; старухи особливо безъ молитвы и шага не ступять. Тожъ дёлали въ старину и латины, не начинали они никакого дела, не сотворя молитвы, и можеть быть еще далке простирали свою набожность. Императрица Агнеса, вдова императора Генриха III, предложила Петру Даміани, ученъйшему изъ тогдашнихъ духовныхъ, вопросъ: utrum licerit homini inter ipsum debiti naturalis egerium aliquid rumiпате psalmorum. Рѣшено было сумнѣніе отъ Даміани отвѣтомъ утвердительнымъ, основываяся на словахъ апостола Павла въ посланіи его къ Тимовею (II, 8): хощу убо, да молитвы творятъ мужіе на всякомъ мѣстѣ. Страненъ вопросъ отъ императрицы; неменьше странно и тò, что въ таковыхъ разысканіяхъ упражнялися духовныя особы» 304).

Различіе во взглядяхъ, подобное только-что приведенному, можно отчасти объяснить различіемъ поводовъ, по которымъ высказаны эти замѣчанія. Въ первомъ изъ нихъ авторъ защищаетъ древній русскій обычай, вытекающій изъ религіозныхъ убѣжденій, и отвергаемый нашими полу-французами только потому, что онъ свой, а не чужой. Во второмъ замѣчаніи авторъ, по своей любимой привычкѣ, вдается въ подробности, и какъ бы спохватившись, что сообщилъ ихъ ужъ черезчуръ много, и зная, что изъ пѣсни слова не выкинешь, приводитъ для сравненія рѣзкій образчикъ того, до какихъ, небывалыхъ у насъ, крайностей доводимы были тѣже самые обычаи въ западной Европѣ.

Вообще для върной оцънки религіозныхъ идей и убъжденій Болтина, необходимо имѣть въ виду, что и къ вопросамъ вѣры, какъ и ко всемъ другимъ занимавшимъ его вопросамъ, онъ обращался исключительно съ требованіями ума, почти совершенно забывая о сердцъ. Умъ его быль критическаго, анализирующаго свойства: онъ проникалъ во вст подробности разсматриваемаго явленія, и подм'єчаль въ немъ какъ положительныя, такъ и отрицательныя стороны. Последнія открываль онъ съ особенною зоркостью, ловиль ихъ, такъ сказать, на лету. По мъръ раздробленія предмета возникало и усиливалось недовъріе и сомнъніе въ умъ наблюдателя. Онъ признаваль непреложную истину цёлаго, но едва только переходиль отъ общаго къ частному, сейчасъ же обнаруживаль присущій ему скептицизмъ. Вследствіе этого мысли его получали окраску, сквозь которую невдругъ можно разсмотрѣть вѣрующаго человъка. Но такова коренная особенность его мышленія: оно стремилось всегда къ анализированію, къ изследованію отдельных фактовъ; а значеніе каждаго отдельнаго факта более или менъе видоизмъняется, если онъ оторванъ отъ своего великаго цълаго. Истина-думалось нашему критику-всегда останется истиной, хотя бы некоторыя изъ безчисленнаго множества частей, составляющихъ великое цёлое, и оказались сомнительными и даже невърными. А такъ какъ ему приходилось оцънивать только отдёльныя части, то его основной взглядъ на религію и не высказался съ достаточною ясностью и убъдительностью. Притомъвъ критическихъ пріемахъ Болтина постоянно проявлялось его остроуміе, его врожденная наклонность къ проніп, къ юмору: Какъ онъ ни сдерживалъ себя, юмористическое начало пробивалось невольно и въ некоторыхъ случаяхъ весьма неожиданно. Въ противоположность русской и вси в, Болтинъ, начавъ за упокой, сводиль за здравіе, т. е. начавъ сожальніемъ объ утрать прекраснаго обычая древности, оканчиваль указаніемь его смішныхь сторонъ. Гдѣ бы и въ чемъ бы ни встрѣчалъ онъ смѣшное, — «сейчасъ чесалось его перо». Какъ о вещахъ, такъ и о людяхъ Болтинъ не могъ говорить безъ примеси ироніи. Редко кого изъ писателей уважаль онъ въ такой стенени, какъ Татищева, о которомъ и отзывается весьма почтительно, а изъ последнихъ словъ, сказанныхъ мимоходомъ, вытекаетъ презабавное заключеніе, будто бы «многогрѣшный» Татищевъ принималъ непосредственное участіе въ благочестивомъ подвигь одиннадцатаго стольтія.

Критическіе труды Болтина появились въ печати по всей вѣроятности въ томъ самоиъ видѣ, въ какомъ первоначально вышли
они изъ подъ пера автора. Они носятъ на себѣ живые слѣды перваго впечатлѣнія; они дышатъ искренностью; въ нихъ нѣтъ притворства и фальши, нѣтъ желанія рисоваться. Читая ихъ чув
ствуешь, что происходило на душѣ автора: когда онъ былъ погруженъ въ глубокое раздумье, и когда имъ овладѣвала досада
и негодованіе. По самой задачѣ своей, произведенія Болтина
представляютъ не систематическое цѣлое, не спеціальную моно
графію, а безчисленный рядъ замѣтокъ и соображеній о предметахъ самыхъ разнообразныхъ. Въ замѣткахъ этихъ, при всемъ
ихъ внутреннемъ достоинствѣ, отнюдь не слѣдуетъ видѣть чего-

то законченнаго, чего-то въ родѣ символа вѣры автора. Весьма возможно, что при тщательной передѣлкѣ и исправленіи, иное бы сгладилось, иное бы явилось въ совершенно другомъ видѣ. Мы охотно соглашаемся, что въ сочиненіяхъ Болтина есть черты, возбуждающія недоумѣніе и требующія разъясненія. Но указывая промахи, ошибки и противорѣчія, мы должны помнить, что имѣемъ лѣло не только съ оораздовымъ для своего времени научнымъ трудомъ, но и съ живою лѣтописью думъ и впечатлѣній наблюдательнаго автора, нежелавшаго или неуспѣвшаго дать своимъ трудамъ окончательную обработку.

Вопросы государственные и общественные занимали пытливую мысль Болтина, и при решении ихъ онъ искалъ опоры въ дъйствительности-въ неподкупномъ свидътельствъ историческихъ фактовъ и въ условіяхъ современнаго быта, въ общемъ складъ народной жизни. Сводя въ одно целое заметки Болтина о предметахъ политическихъ и соціальныхъ, разстянныя въ его сочиненіяхъ, ясно видишь, что взгляды его коренятся въ русской дъйствительности, добыты посредствомъ изысканій въ области русской исторіи и наблюденій надъ бытомъ русскаго общества и народа. Участіе иностранныхъ авторитетовъ, свѣтилъ европейской науки и литературы, — только второстепенное. Цитатами изъ нихъ только поясняется и подтверждается то, что сложилось въ умѣ его помимо всякихъ чужихъ вліяній, а на основаніи данныхъ, представляемыхъ отечественною исторіею и современнымъ состояніемъ Россіи. Русскія літописи и русскія села и деревни служили ему источниками; изъ нихъ получалъ онъ свъдънія и о томъ, какое правленіе всего пригоднѣе для Россіи, и о томъ. какъ действуетъ у насъ крепостное право. Въ замечаніяхъ Болтина, подъ суровою внѣшнею оболочкою, кроется та вѣра въ русскій народъ, которую испов'єдывали и пропов'єдывали лучшіе русскіе люди, служившіе украшеніемъ своего вѣка. Не блестящими фразами, не наборомъ словъ высказываетъ Болтинъ свою любовь къ Россіи, а самымъ дѣломъ, т. е. строгимъ, отчетливымъ подборомъ фактовъ, доказывающихъ историческое призваніе русскаго народа, и искреннимъ, задушевнымъ сожалѣніемъ о его обездоленной части.

Съ самыхъ отдаленныхъ временъ, какія только запомнить исторія, русскіе были народомъ свободнымъ: до гибельнаго для насъ «нашествія татарскаго народъ русскій быль вольный» Власть князей, и удъльныхъ и великихъ, была умъренная, а отнюдь не деспотическая: она умерялась и срастворялась участіемъ вельможъ и народа въ правленіи. Въ общенародныхъ собраніяхъ каждый гражданинь имель право подавать свой голосъ. Народъ на сеймахъ своихъ могъ дёлать постановленія, и они имёли большую силу и важность. Когда великій князь Игорь II пріфхаль въ Кіевъ, и потребовалъ отъжителей присяги, тогда кіевляне собрались на вѣче, и послали звать къ себѣ князя Игоря. Онъ отправиль витсто себя брата своего Святослава. Граждане, въ свою очередь, потребовали, чтобы Святославъ, за себя и за брата, всему народу креста ипловала въ томъ, чтобы судить по законама въ правду и никого не обидъть. Святославъ, сойдя съ коня, принесъ передъ народомъ клятву, и цёловаль кресть, что брать его никому никакихъ обидъ не учинить, что судей поставить тъхъ, которыхъ самь народь избереть, и что судьямь накрыпко запретить требовать болье того, что положено по древнимъ уставамъ. Неудовлетворенные этимъ объщаніемъ, кіевляне настапвали, чтобы такую же клятву далъ самъ Игорь, и онъ принуждене былъ исполнить требованіе народа. Великій князь Изяславъ II прислаль въ Кіевъ къ брату своему Владимиру Мстиславичу, къмитрополиту и къ тысяцкому двухъ знатныхъ мужей для извъщенія о причинъ, по которой онъ объявилъ войну князьямъ черниговскимъ. Владимиръ велълъ созвать народъ на въче, и тамъ послы обратились къ народу, говоря отъ имени князя: братія и чада мои. надо всёмъвамъ вооружиться. Одинъ изънарода сказалъ: мы охотно

пойдемъ, но прежде надо подумать о собственной безопасности. Народъ согласился съ нимъ, и несмотря на увѣщанія князя Владимира, митрополита и тысяцкаго, поступиль вопреки волю великаго князя 305). Владимирцы, видя худое управленіе и тяготу себѣ отъ князей ростиславичей, стали роптать: мы—народъ вольный, говорили они; мы приняли къ себѣ князей, и они намъ крестъ цѣловали, а теперь грабять насъ: промышляйте же, братья. Вотъ—восклицаетъ Болтинъ—наши договорныя грамоты: «вотъ наша древняя раста сопчепта» 306).

Къ несчастью для русскаго народа, у властителей его, великихъ и малыхъ, было гораздо больше подданныхъ, нежели уменья ими управлять. Каждый князь, каждый бояринь имель при себѣ дружину, болѣе или менѣе многочисленную, судя по средствамъ, которыми располагалъ. Преданность и послушаніе дружины къ своему начальнику были безграничны. На князѣ или на бояринъ сосредоточивались всъ помысли его върныхъ слугъ; къ нему пригвождены были ихъ умы и ихъ взоры; для него жертвовали они своею жизнью. Отечества не цмпли они вз виду, н въ этомъ заключается коренной недостатокъ системы помъстной или феодальной. Забвеніе объ отечествъ, отсутствіе единодушія, рознь и вражда между князьями и ихъ народами, навлекли много бъдъ на русскую землю, и предали ее въ руки враговъ. Никто не имълъ въ виду общей пользы и общаго блага. Въ этомъ и заключается главная и едвали не единственная причина скораго порабощенія монголами Руси, раздробленный ктомуже на множество частей. Неумълость правителей, недорожившихъ жизнію и благомъ своихъ подданныхъ, послужила источникомъ усобицъ, терзавшихъ Россію и до монгольскаго ига и во время его, и надёлавшихъ ей болье несчастій, нежели всь внышнія войны и непріятельскія нашествія 307).

Раздробленіе на части и разновластіе едва не погубили Россіи: соединеніе частей въ одно государственное цёлое и единодержавіе спаслиее. Такъдумали предшественники Болтина на литературномъ поприщё: Өеофанъ Прокоповичъ, Татищевъ, Ломоносовъ; такъ

думалъ и Болтинъ. Признавая единодержавіе, монархію, лучшею изъ формъ правленія, Болтинъ сходился со взглядами не только русскихъ писателей, но и многихъ изъ публицистовъ западной Европы. Для доказательства того, что правленіе аристократическое гораздо хуже монархическаго, онъ приводить примъры изъ исторіи Франціи во времена Гизовъ и изъ исторіи Россіи въ годины междуцарствія и дворцовыхъ переворотовъ. Въ наказъ Екатерины II говорится, что цель монархического правленія заключается не въ томъ, чтобы отнять у людей естественную ихъ свободу, а въ томъ, чтобы действія ихъ направить къ полученію самаго большаго отъ всёхъ добра. По опредёленію Монтескье. монархическое правление есть то, въ которомъ власть въ рукахъ одного, но онъ пользуется ею на основаніи опред'вленныхъ и прочныхъ законовъ—un seul gouverne, mais par des lois fixes et établies. Напротивъ того, въ деспотическомъ правленіи все дълается не на основаніи законовъ, а по прихоти и произволу правителя 308). Монархическое правленіе, существеннымъ признакомъ котораго служитъ законность, представлялось Болтину благоразумною серединою между деспотизмомъ и республикою, выраждающеюся въ «безпутный» аристократизмъ 309). Взглядъ Болтина можетъ быть выраженъ словами его современника, Лержавина, о народахъ, находящихся подъ монархическимъ правленіемъ:

> Царей они подвластны воль, А Богу правосудну боль, Живущему въ законах вихъ.

Но для того, чтобы законъ дъйствоваль со всею подобающею ему силою, необходимо было дать ему полный просторъ и уничтожить беззаконіе, проникшее въ самую глубь народной жизни. Вопіющимъ зломъ и очевиднымъ беззаконіемъ было тогда крѣпостное право. Это сознавалось и правительствомъ и обществомъ; объ этомъ говорилось и въ законодательной комиссіи и въ литературъ. Но, за весьма немногими исключеніями, суть всего ска-15\*

заннаго заключалась въ томъ, что необходимо облегчить участь крапостныхъ крестьянъ и ограничить произволъ помащиковъ: предлагали уменьшить крестьянскія повинности, сократить барщину, и т. п.; но вмъсть съ тъмъ удержать личную зависимость крестьянъ отъ помъщиковъ, и не дозволять крестьянамъ продавать свое недвижимое имущество безъ разрѣшенія помѣщиковъ 310). Такимъ образомъ во времена Болтина друзья народа, признавая насущною потребностью времени улучшить быта крестьянь и закономь оградить их от произвола помпициковь, не считали еще возможнымъ совершеннаго освобожденія крестьянъ, Но многіе и весьма многіе, и въ законодательной комиссіи, и въ обществъ, и даже въ литературъ, были не только противъ освобожденія крестьянъ, но и противъ улучшенія ихъбыта, и горячо отстаивали пользу крупостнаго права, какъ въ экономическомъ, такъ и въгосударственномъ отношеніи. Закрѣпощенія крестьянъ требовали не только родовитые дворяне, но и лица духовнаго званія, и купцы, и приказные служители, и однодворцы и т. д. По почину императрицы Екатерины II, вольно-экономическое общество предложило, какъ извъстно, задачу, полезно ли предоставить крестьянамъ въ собственность землю, и до какой степени должны простираться права ихъ въ этомъ отношеніи. Такого рода задача показалась нѣвоторымъ весьма опасною для общественнаго спокойствія: утверждали, что она «подала поводъ къ разглагольствію и къ мыслямъ мятежнымъ». Одинъ изъ современниковъ Болтина написалъ пространное и чрезвычайно замъчательное разсужденіе, въ которомъ изо всёхъ силь старался доказать крайнее неудобство дать крестьянамъ свободу 811).

Доводы противъ освобожденія крестьянъ не потеряли своей силы и для послѣдующихъ поколѣній. Они высказывались съ новою силою по мѣрѣ распространенія слуховъ о предстоящихъ преобразованіяхъ въ крестьянскомъ быту. Такъ было въ царствованіе императора Александра I; тоже повторилось и при его преемникъ. Въ одной рукописи временъ Александра I приводятся такого рода соображенія въ пользу крѣпостнаго права. Оно необходимо и для

того, чтобы сохранить равновъсіе и должное различіе между сословіями, и для того, чтобы не им'єть недостатка въ чернорабочихъ. Взаимную связь между сословіями авторъ опредъляеть нагляднымъ сравненіемъ: корни-крестьяне, стебли-купцы, вътви и плоды-дворяне. Но у насъ все перемѣшалось, никто не хочетъ оставаться въ своемъ состоянія: крестьяне лезуть въ купцы, купцы въ чиновники и т. п. Крестьяне, предоставленные самимъ себъ, впадутъ не только въ лъность и нищету, но и въ новое и болье тяжкое рабство къ своей же братіи—къ разбогатьвшимъ разными плутнями крестьянамъ. Помъщики — естественные защитники крестьянъ; земскіе суды и смотрители изъ крестьянъ-пастыри, имже не суть овцы своя. Въ иностранныхъ государствахъ, богатые крестьяне — теже помещики: они обделывають землю руками бъдныхъ крестьянъ, у которыхъ нътъ земли. Крестьяне и помѣщики — основныя силы государства. Хлѣбопашество — дѣло трудное, и безъ принужденія никто за него не возьмется: гораздо легче торговать, умничать (т. е. заниматься науками) и воевать; войною добывають и много славы, и много денегь, но въдь денегъ всть нельзя. И потому ввчными поставщиками насущнаго хльба для всьх сословій должны быть крыпостные крестьяне 312).

На зарѣ нашихъ университетовъ, учрежденныхъ въ началѣ девятнадцатаго столѣтія, люди научно - образованные находили весьма естественнымъ сохраненіе до поры до времени крѣпостнаго права. «Общество гражданское — говорили они — не вдругъ достигаетъ своего совершенства. Пока государство не достигнетъ той степени совершенства, что дѣйствія всѣхъ членовъ его не могутъ уже поколебать общественнаго порядка, до тѣхъ поръ рабство и власть господъ необходимы. Власть сія зампилетъ часть власти полицейской вз государство: она управляетъ поступками рабовъ, направляетъ ихъ къ общей цѣли, и обуздываетъ неумѣстные порывы. Кажется, что это есть вмѣстѣ и причина, почему находимъ почти у всѣхъ народовъ, при первоначальномъ ихъ образованіи, рабство, и оправданіе, почему оно иногда бываеть необходимо государству» зіз).

Въ сороковыхъ годахъ нашего столътія писалось слъдуюппеее: «При настоящемъ порядкъ, кръпостный человъкъ есть собственность владёльца, и онъ бережеть его какъ вещь, нужную ему и его наследникамъ, что достаточно доказывается между прочимъ огромными пожертвованіями на содержаніе крестьянъ и скота ихъ въ неурожайные годы. Но какъ управиться съ народомъ, непривыкшимъ ни къ самостоятельности, ни къ предусмотрительности въ своихъ действіяхъ? Съ одной стороны, мы видимъ управляющихъ палатами государственныхъ имуществъ и окружныхъ; съ другой - земскихъ становыхъ приставовъ. Сердце замираеть, подумавъ, что въ ихъ руки попадутся наши бъдные крестьяне, беззащитные въ своемъ невъжествъ, равно непостигающие и ужасовъ рабства и благодати свободы. Знаю, что мнѣ укажутъ на нъкоторыхъ изверговъ помъщиковъ, но число таковыхъ уменьшается очевидно и духомъ времени и наблюденіемъ правительства. Это - метеоры, подобные граду и вихрямъ, кото рые мимоходомъ губять нёсколько клочковъ полей, не препятствуя цвётенію прочихъ» 314).

Возвращаясь ко временамъ Болтина, замѣтимъ, что для оцѣнки взглядовъ его сравнительно съ гогдащнимъ состояніемъ не только русской, но европейской образованности вообще, особенное значеніе им'єють идеи знаменитаго писателя, къ которому соплеменники наши обращались съ просьбою указать имъ путь для лучшаго государственнаго устройства. Въ соображеніяхъ своихъ по этому поводу Руссо касается вопроса объ освобожденіи крестьянъ не только въ его м'єстномъ прим'єненіи, но и въ его принципъ. Какъ отъ источника высшей политической премудрости, поляки - помѣщики ожидали отъ Руссо спасительныхъ указаній и руководящихъ началъ. И вотъ что услышали отъ него: Вы не будете свободны и счастливы до тъхъ поръ, пока не снимете оковъ съ братьевъ вашихъ. Я сознаю всю трудность предполагаемаго освобожденія. Меня страшать не только непониманіе своихъ интересовъ, самолюбіе и предразсудки господъ, но и пороки и нравственная испорченность самихъ рабовъ. Свобода-

пища очень хорошая, но неудобоваримая: надо имъть очень здоровый желудокъ, чтобы ее вынести. Смѣшны и жалки для меня ть народы, которые, нося въ себъ самихъ всъ пороки рабства, но будучи подстрекаемы заговорщиками, осмъливаются говорить о свободъ, и воображають, что стать въ ряды мятежниковъ значить сделаться свободнымъ. Святая и гордая свобода! Есля бы эти несчастные могли тебя познать, если бы они знали, какою ценою добывають тебя и хранять, если бы они чувствовали, насколько твой строгіе законы тяжелье ихъ прежняго ига, — ихъ слабыя души боялись бы тебя во сто разъ больше, нежели рабства, и съ ужасомъ бѣжали бы отъ тебя, какъ отъ тяжкаго бремени, которое можеть ихъ сокрушить. Освободить польскихъ крестьянъ-дъло великое и прекрасное, но за него надо браться обдуманно. Прежде, нежели освободить рабовъ, надо сдълать ихъ достойными свободы и способными ее выдержать. Не освобождайте ихъ тѣлъ, пока не освободите ихъ душъ. Безъ этого, не разсчитывайте на успѣхъ вашего предпріятія 315).

Мы съ цёлію сопоставили всё эти свидётельства, тянущіяся на пространстве целаго столетія, чтобы такимъ образомъ бросить свъть на всю вереницу данныхъ, которыя должны быть взвъшены и соображены при обсуждении взглядовъ Болтина съ единственно-върной, т. е. съ исторической точки эрвнія. Затымъ предоставимъ Болтину говорить самому за себя. Все, что говорить онь о русскихъ крестьянахъ, взято прямо изъ жизни; слова свои онъ подтверждаетъ ясными, наглядными доказательствами; описываеть то, что ему извъстно заподлинно, что онъ видълъ собственными глазами. Какъ умный и правдивый повъствователь, онъ не разцвъчиваетъ одной крайности и не искажаетъ умышленно другой, а предоставляя безпристрастному читателю дёлать выводы, раскрываетъ передъ глазами его какъ свътлыя, такъ и темныя стороны крестьянскаго быта. Указаніе темныхъ сторонъ тьмь замьчательные, что оно значительно ослабляло средства нашего писателя въ борьб его съ своимъ иностраннымъ противникомъ. Выставляя свётлыя стороны русскаго крестьянскаго быта срав-16 \*

нительно съ западно-европейскимъ, Болтинъ отражалъ нападенія иностраннаго историка Россіи. Умолчать о злоупотребленіяхъ крѣпостнаго права было бы весьма выгодно для Болтина въ его полемикѣ; но онъ разоблачалъ ихъ, и этимъ показалъ, что онъ дорожитъ истиною, и не желаетъ жертвовать ею ни ради эффекта, ни для удовлетворенія національному самолюбію.

Въ Россіи — говоритъ Болтинъ — неизвъстна еще та звърская политика, которая позволяеть грабить народъ подъ предлогомъ общественной безопасности; у насъ не примъняется ужасное правило: чёмъ народъ бёднее, тёмъ онъ послушнее. Земледълецъ въ Россіи гораздо меньше несеть тягости, нежели во Франціи, Германіи, Англіи, Голландіи и другихъ государствахъ. Во Франціи платять съ имущества, съ промысла, съ дохода, съ купли и продажи, при въбздъ въ городъ со всего ввозимаго и при вытадт изъ города со всего вывозимаго. Изъ пяти сноповъ, сжатыхъ земледъльцемъ, четыре отдаетъ онъ въразныя подати. Мелочнымъ поборамъ разнаго рода нътъ конца. Въ Англіи платять и за воздухъ и за свътъ: чъмъ больше воздуха входить въ чей-либо домъ, чемъ больше онъ освещается солнцемъ, темъ болъе долженъ платить домовладълецъ. Русскій крестьянинъ не имфеть понятія о тфхъ податяхь и налогахъ, какіе платять иностранные земледъльцы. Плодами трудовъ и промысла своего онъ пользуется въ полной безопасности отъ похищенія ихъ государственными сборщиками, неизвъстными въ Россіи; приращеніе его благосостоянія не заставляеть его бояться новыхъ поборовъ. Правда, что положеніе пом'єщичьих в крестьянъ не везд'є у насъ одинаково: нъкоторыхъ изъ нихъ жестокіе и безчувственные господа обременяють тяжкими, едва выносимыми, работами и оброками; но большинство крепостныхъ крестьянъ живетъ въ покож и въ довольствъ. Каждый крестьянинъ имъетъ свою собственность, которая утверждена если и не закономъ, то всеобщимъ обычаемъ, получившимъ силу закона. Помѣщики, за немногими исключеніями, не требують оть своихъ крестьянъ чрезмірныхъ работъ и оброковъ. За уплатою того, что следуетъ пометшку. все остальное, что выработаетъ крестьянинъ, составляетъ его собственность, которою онъ владѣетъ спокойно, отдаетъ въ приданое за дочерьми, оставляетъ въ наслѣдство сыновьямъ и родственникамъ. Безъ такой свободы и безопасности, не могли бы крестьяне наживать по сту тысячъ рублей и болѣе капитала. Раздѣлъ земли между крестьянами и раскладка платежа за нее происходитъ слѣдующимъ образомъ:

«Положимъ, что въ селѣ или деревнѣ 250 душъ мужескаго пола, кои составляють 100 тяголь; что оброку платить вся деревня пом'єщику 1000 рублей, да государственныхъ податей. яко-то подушныхъ, рекрутскихъ и разныхъ мелочныхъ расходовъ сходить съ нихъ 500, и того всего 1500 рублей; и что вся земля той деревни раздёлена на 180 паевъ, полагая въ пай по десятинъ, по полторы, или по двъ въ полъ. Изъ сихъ 120 паевъ земли, раздають они на каждое тягло по одному, достальныя 20 раздъляють по себъ тъ, кои семьянистъе или зажиточнъе другихъ, по добровольному согласію или по жеребью, какая часть пая кому достанется. Имъющіе по одному паю земли платять въ годъ по 12 рублей 60 копфекъ. Тфжъ, кои разберутъ по себъ достальные 20 паевъ, каждый платигъ по разчисленію, то есть, кто поль пая возьметь, тоть платить 6 рублей 30 копъекъ, а за четверть пая 3 рубли 15 копъекъ, сверхъ 12 рублей 60 копфекъ, которыми каждый за владфніе цфлаго пая долженъ. По прошествіи года, если который крестьянинъ, по случившемуся какому либо ему несчастью, яко за умертвіемъ жены, сына на возрастъ, за сгоръніемъ дома или другимъ какимъ убыткомъ, не будетъ въ состояніи съ полуторыхъ паевъ или съ одного пая платить оброкъ, то объявляеть о томъ на мірском сходи старость и всими престыянами, всявдствие чего ту землю, которую онъ обработать не въ состояніи, отъ него отбирають и отдають другому, кто взять ее пожелаеть, или раздёляють двоимъ или троимъ на части; и тѣ, кои возьмуть ее во владѣніе свое, и платить съ нея впередъ будутъ. Такой порядокъ въ раздъленіи земель и платежь оброка не повсюду есть одинаковъ, 16 \*

ибо въ иныхъ мѣстахъ вовсе земли нѣтъ, слѣдовательно и дѣлить нечего; въ другихъ, столь ея много, что она цѣны своей не имѣетъ; въ такихъ случаяхъ не по владѣнію земли, а по семейству и достатку каждаго, государственныя подати и помѣщичьи оброки раскладываются. Но всегда раскладку сію дѣлаютъ крестьяне сами по себъ, вѣдая каждый о другомъ, сколько можетъ заплатить безъ тягости передъ другими, и по общему мірскому приговору».

Вообще положение русскихъ крестьянъ представляется нѣкоторыми въ болѣе печальномъ видѣ, нежели оно есть въ дѣйствительности. Причина же, почему кажется оно такимъ тяжелымъ, заключается главнымъ образомъ въ томъ, что «нѣкоторые помѣщики поступаютъ съ крестьянами хуже, нежели со скотами: такихъ помѣщиковъ меньше, однакожъ, должно къ стыду признаться, нарочитое число естъ» <sup>816</sup>).

Признавши, что между русскими помѣщиками есть немалое число такихъ, которые дѣлаютъ стыдъ русскому имени и человѣчеству, Болтинъ обращаетъ къ этимъ отверженцамъ свое обличительное слово. Онъ говоритъ съ глубокимъ негодованіемъ и желаетъ, чтобы слова его не пропали даромъ, чтобы они нашли отголосокъ въ совѣсти и религіозныхъ вѣрованіяхъ, если искры религіи и совѣсти не потухли еще въ душѣ людей, подавляющихъ въ себѣ всѣ человѣческія чувства.

Обыкновенно крестьяне работають на помѣщика три дня въ недѣлю: такая работа признается умѣренною, и со стороны крестьянь не слышно ни жалобъ, ни ропота на трехдневную барщину. Иные помѣщики заставляють работать на себя не три, а четыре дня; но такихъ меньше, нежели тѣхъ, которые ограничиваются тремя днями работы. Нѣкоторые изъ помѣщиковъ недовольны даже и четырьмя днями крестьянской работы. Эти «нѣкоторые хотятъ, чтобъ крестьяне ихъ безпрестанно на нихъ работали, и собственности бъ у себя никакой не имѣли; но таковые очень рѣдки, и признаются отъ всѣхъ вообще за чудовищныхъ и презрительныхъ выродковъ въ природѣ».

«Держась справедливости во всёхъ моихъ сказаніяхъ, — гово-

ритъ Болтинъ—не могу утвердительно сказать, есть ли такіе помѣщики нынѣ; но что таковые лѣтъ тому назадъ съ двадцать дѣйствительно бывали, изъ которыхъ двоихъ самолично я зналъ, и жестокостямъ ихъ съ крестьянами былъ самовидецъ; есть то сущая правда. Однакожъ в роятно, что и нын весть имъ подобные, коихъ зв рскихъ сердецъ примъръ царствующія надъ нами не силенъ былъ исправить. Но если сін тираны не боятся суда Божія, если не ощущають въ сердце своемъ ни любви къ ближнему, ни жалости къ страждущему человъчеству; то да пощадять, по крайней мъръ, самихъ себя, видя отъ встать благонравныхъ и благомыслящихъ людей оказываемое къ себъ презръніе, гнушеніе и отвращеніе, яко къ извергамъ природы и недостойнымъ сожитія съ человъками, тымь паче общества людей благородныхъ. Можеть быть случится имъ сіе прочесть, хотя такіе люди рідко книги читають, и можеть быть они устыдятся, усовъстятся и сдълаются сколько ни есть умфреннъйшими, снисходительнъйшими къ подобнымъ себъ. Ежели не слыхали они донынъ сей ужасной истины, кою я хочу имъ сказать, то пусть в дають, что ни одинъ тиранъ не умираль спокойно, и что последние дни жизни ихъ бывають для нихъ дни ужаса, трепета и отчаннія. Чтожъ ожидаеть ихъ по смерти? Въдають то всъ тъ, кои върять, что Богъ есть правосуденъ, и что душа человъческая есть безсмертна»...

«Нѣкоторые помѣщики, во удовлетвореніе жадности своей къ корысти, продають охотно рабовъ своихъ въ рекруты, и признають то прибыльнымъ торгомъ, какъ и въ самой вещи есть, еслибъ не сопряжено было сіе дѣйствіе съ жестокостью и безчеловѣчіемъ. Зналь я однаго такого, который, промотавшися, всѣхъ до единаго крестьянъ своихъ продалъ въ рекруты, и такимъ средствомъ долги свои оплатилъ, а деревня осталася за нимъ. Было за нимъ безъ мала 400 душъ, коихъ еслибы онъ продалъ всѣхъ съ землею, то не болѣе бы получилъ 12000 рублей: сіе происходило въ послѣднія лѣта царствованія императрицы Елисаветы, когда обыкновенная цѣна деревнямъ была по 30 рублей душа. Онъ продалъ въ рекруты, помнится мнѣ, безъ

мала сто человъкъ, и получилъ близъ 16000 рублей, ибо цъна рекруть была тогда отъ 150 до 180 рублей. И такъ, взявъ цену превосходнайшую третью той цаны, которой вся деревня стоила, осталося у него 300 душъ мужескихъ, не считая женскихъ, и вся земля. Правда, что въ оставшихъ душахъ по большей части были старики и малолетние, однакоже было между ними отъ 60 до 70 и такихъ, кои, будучи въ рекруты не годны, могли работать и оброкъ платить; ибо въ 400 душахъ не меньше полагается 160 тяголь, изъ коихъ за уничтожениемъ ста остается еще шестьдесять. Доказательно, что продажа поодиначкъ прибыльнъе несравненно продажи обтомъ; но производство ея ужасаеть воображение. Такимъ средствомъ свободиться отъ долговъ подобно тому, къ которому возымель прибежище Людовикъ XI, чтобъ свободить себя отъ болезни угрожавшея ему смертію, употребляя для поправленія испорченной своей крови младенческую парную кровь. Однакожъ ни кровь младенческая Людовика отъ бользни не исцълила, ни цъна крови знакомца моего состоянія не поправила: пожертвовавъ онъ мотовству своему слезами, стономъ и воплемъ нѣсколькихъ сотъ невинныхъ, промоталъ полученныя за рекрутъ деньги, и по прежнему вошелъ въ неоплатные долги. Какова была смерть Людовику, такой же должны опасаться и всё тё, кои подобныхъ безчеловёчій дёлать не страшатся».

Спросите—говорить Болтинь—у любаго крестьянина, чёмъ онъ лучше желаеть быть, крёпостнымъ ли у злаго пом'ящика или солдатомъ у самаго добраго полковника; по всей в'яроятности, онъ предпочтеть остаться крёпостнымъ. Разум'ятся, отсюда надо выключить т'яхъ пом'ящиковъ, о которыхъ только-что говорено: отъ нихъ крестьяне «не только въ солдаты, но и въ адъ пойдуть охотно» 817)

Затавши въ одну изъ приволжскихъ деревень, Болтинъ былъ крайне удивленъ, увидя, что у встав крестьянъ бритыя головы. Сначала онъ подумалъ, не обрились ли по какому-нибудь народному повтрыю; но пораспросивъ, узналъ, что это произошло не

отъ крестьянскаго суевърія, а отъ помѣщичьей изобрѣтательности. Крестьянамъ этимъ плохо жилось у своего помѣщика, и они задумали бѣжать отъ него съ женами и дѣтьми. Къ счастію или къ несчастію для нихъ, помѣщикъ провѣдалъ объ этомъ, наказаль ихъ, и сверхъ того снабдилъ особою примѣтой, по которой можно было бы сейчасъ узнать бѣглыхъ—велѣлъ выбрить имъ лбы. Странное, — прибавляетъ Болтинъ — хотя и надежное средство удержать крестьянъ отъ побѣга; но еще надежнѣе — не подавать имъ повода къ побъгамъ. А главный поводъ заключался въ жестокомъ обращеніи съ ними и въ совершенномъ равнодушіи къ ихъ суровой судьбѣ. На глазахъ у помѣщиковъ крестьяне болѣютъ отъ употребленія дурной воды, несмотря на запрещеніе пить ее, а «инымъ помѣщикамъ о запрещеніи семъ и въ голову не прійдетъ; другіе же, больше жалья лошадей своихъ, нежели крестьянъ, не согласятся для нихъ четыре версты воду возить» 318).

Закрѣпощеніе русскихъ крестьянъ Болтинъ объясняеть такимъ образомъ. Втеченье нѣсколькихъ вѣковъ всѣ крестьяне на Руси были свободные, вольные. Подати платили они не съ душъ и не съ дворовъ, а съ пашни. Земли принадлежали правительству или дворянству, и поселившіеся на нихъ должны были платить государю по установленію, а владёльцу по условію. Пом'єщикъ не могъ требовать болье того, что положено закономъ и обычаемъ, если не желалъ остаться и безъ крестьянъ и безъ дохода. А для того, чтобы отъ перехода крестьянъ съ мъста на мъсто не было недоимки и замъшательства въ сборъ государственныхъ податей и остановки въ работахъ, положенъ былъ для перехода крестьянъ одинъ срокъ въ году, а именно въ осень о Юрьевомъ дни; переходить въ другое врема было запрещено. Вследствіе такого запрета каждый крестьянинъ долженъ былъ остаться на томъ мъстъ, гдъ быль поселенъ; тамъ же оставались его дъти и потомки. Поселенные на земляхъ помъщичьихъ, крестьянестали крыпки помъщикамъ. Запрещение перехода помъщики обратили въ свою пользу, и распространили власть свою надъ крестьянами, стали принуждать ихъ къ платежу большаго оброка и требовать отъ нихъ излишнихъ работъ. Крестьяне, будучи связаны, не могли ни въ чемъ отказать, боясь, чтобы ихъ не признали бунтовшиками, потому что законъ, отнявши у нихъ свободу перехода, не опредълилъ размъра ни ихъ повинностей, ни ихъ работъ. Такая неопредёленность послужила поводомъ ко многимъ спорамъ, жалобамъ и возмущеніямъ; но пом'єщики, будучи смышленте и богаче, нежели крестьяне, сумёли растолковать законъ въ свою пользу и сдёлать крестьянъ виноватыми. Однако-жъ помёщики все-таки не имъли еще власти продавать своихъ крестьянъ какъ скоть и пересаживать ихъ съ мъста на мъсто какъ деревья. Леклеркъ говоритъ: les nobles pouvaient les donner, les engager, les vendre comme des troupeaux ou les transporter d'un lieu dans un autre comme des arbres 319). Крестьяне «продавалися, закладывалися, въ приданое отдавалися, въ наследіе детямь оставлялися (разумья о вотчинахъ) не иначе, какъ съ землею: не смъли еще отделять ихъ отъ земли и продавать поодиначить. Надъ помъстными крестьянами власть помъщичья еще была меньше; сихъ ни продать, ни заложить было не можно, понеже помъстья даваны были вмѣсто жалованья по смерть, а не потомственно и въ собственность. Первый поводъ къ продажѣ поодиначкѣ поданъ владельцамъ наборомъ рекруть съ числа дворовъ, показавъ темъ дорогу, что можно ихъ отдёлять отъ земли и отъ семействъ по одиначкъ. Указъ, сравнившій помъстья съ вотчинами, и вскоръ потомъ последовавшая подушная перепись, которую и холопи, безъ различія кабальныхъ отъ полныхъ, поверстаны въ одинакій окладъ съ крестьянами, утвердили владъльческое притязаніе присвоить надъ теми и другими одинакое властительства право. Посль сего стали холопей превращать въ крестьянъ, а крестьянъ въ холопей; отделять ихъ отъ семействъ, и наконецъ продавать на выводъ съ семьями и поодиначкѣ. Съ того времени стали быть пом'вщики таковымижъ властителями надъ им'вніемъ и жизнію крестьянъ и холопей своихъ, каковыми, по древнему закону, были надъ одвими только пленными. Неть закона, делающаго лично крестьянъ пом'віцикамъ крівпостными: обычай, мало по малу введенный, обращать ихъ въ дворовыхъ людей, прямо въ противность уложенныя статьи о семъ, и подъ названіемъ дворовыхъ продавать ихъ поодиначкѣ, сначала былъ терпимъ, послабляемъ, превратно толкуемъ, обратился наконецъ, чрезъ долговременное употребленіе, въ законъ» <sup>820</sup>).

Какимъ же образомъ искоренить застарълое общественное зло? Вотъ отвътъ Болтина: «При дачъ рабамъ свободы, все благоразуміе въ томъ, по мнѣнію моему, должно состоять, чтобъ не прежде оную имъ даровать, какъ науча ихъ познавать ея цѣну, и какъ надлежить ею пользоваться. Въ противномъ случать, вмтьсто благодиянія сдилань будеть имъ вредь, зло и гибель. Уволить надлежить всёхъ (а не по частямъ), но исподоволь и постепенно, такъ какъ бывшему долгое время въ темнот в не вдругъ показать должно большой свёть, а понемногу: въпротивномъ случай, глаза его повредятся и не будуть въ состояніи вічно наслаждатися эрѣніемъ вожделѣнныя свѣтлости. ....Всѣ проповѣдники вольности говорять: челов къ родится свободень, и следовательно всякая неволя есть нарушение его права, природою ему даннаго. Не спорю я въ томъ, хотя бы и могъ нечто предложить на разсмотрвніе къ ограниченію сея природныя свободы; но желаю, чтобы меня вразумили, во всякомъ ли состояніи, во всякое ли время и всякому ли народу одинакая приличествуетъ свобода; или по различенію оныхъ, съ нѣкоторымъ исключеніемъ, изъятіемъ, съ нѣкоторыми условіями, предписаніями, правилами? Еще хот'єль бы я знать, съ состояніемъ, или приличное, съ названіемъ свободныхъ (понеже нътъ въ Европъ вольныхъ по состоянію) сопряжено ли нъкое дъйствительное счастіе, благоденствіе, покой; и тъ народы, кои называются вольными въ Европъ, вящшими ли выгодами, лучшимъ ли жребіемъ благосостоянія пользуются, нежели мы? Не говоря о дворянствъ, яко о малочисленномъ государствъ сословіи, спросимь о землед'єльцахь, яко о составляющихъ главное число жителей повсюду, гдт они суть вольны и вкупт счастливы? Земледальцы государствъ, тщеславящихся изгнаніемъ изъ предѣловъ своихъ рабства, выгоднѣйшую ли жизнь ведутъ, мень-

ше ли отягощены поборами и всякородными налогами, нежели наши Если окажется по справкъ, что съ названіемъ свободы благоденствіе не сопряжено; что народы, называющіеся вольными, не лучшею участію пользуются насъ, признаваемыхъ за находящихся въ тяжкой неволь; что земледыльцы сихъ государствъ, вольныхъ по воображению, не меньше отягощены, какъ и наши, называющіеся рабами; то чтожъ пользы въ сей вольности, пустой и мечтательной, толико пропов'єдуемой и превозносимой. Между вольности и вольности, и между рабства и рабства, есть разность, да и разность великая и многообразная: название одно ничего не составляеть. Бываеть вольность хуже, несносные рабства, а рабство выгоднее, удовольственнее свободы. Прусскій землед влець называется свободнымь, а россійскій невольникомь; но разсмотря того и другаго состояніе, найдется, что первый отягощенъ больше, нежели невольникъ, а последній меньше, нежели свободный. Ежели всъ степени вольностей, коими пользуются разные народы, разсмотръть и различить, обрящется ихъ великое количество, одна другой больше или меньше съ названіемъ своимъ несходствующія. Изъ сихъ многообразныхъ вольностей надобно намъ избрать такую, которая бы сообразна была нашему настоящему физическому и нравственному состоянію, а за всякую безъ выбора хвататься отнюдь не должно; понеже тажъ самая вольность, которая одинь народъ деляеть счастливымъ. для другаго будеть руководствомъ къ несчастію, къ погибели. Избраніе сіе требуеть прилежнаго разсмотрівнія и опаснаго вниманія и разсужденія. Землед'ёльцы наши прусской вольности не снесуть, германская не сдълаеть состоянія ихъ лучшимъ, съ французскою помрутъ они съ голода, а англинская низвергнетъ ихъ въ бездну погибели. Каппадокіяне не хот вли быть вольными, хотя римляне и дозволяли имъ быть таковыми; прислали они пословъ въ Римъ, объявляя, что вольность имъ несносна, и просили дать имъ царя: Страбонъ, кн. XII. Удивился сенатъ римскій такому прощенію, и позволиль имъ выбрать въ царя себъ, кого они заблагоразсудять. Видно что монархія, по ихъ разсужденію, болке имъ приличествовала, нежели республика; въ первой надъялися они лучше основать свое благосостояніе, нежели въ послъдней. Не всякому народу вольность можетъ быть полезна; не всякій умъеть ее снести и ею наслаждаться; потребно къ сему расположеніе умовъ и нравовъ особливое, которое пріобрътается въками и пособіемъ многихъ обстоятельствъ. Не будучи апологистомъ рабства, не скажу я, чтобъ наши земледъльцы въ такомъ состояніи были, чтобъ не нужно было дать имъ облегченіе, пособіе къ выгоднъйшей жизни; но скажу, что сіе облегченіе, сіе пособіе, не въ дачъ вольности долженствуеть состоять, а въ ограниченіи помъщичьей надъ ними власти».

«Еслибъ помъщичьихъ крестьянъ собственность ограждена была безопасностію, усовершенствовано бъ было ихъ благосостояніе. Они и нын'т пользуются ею въ полной свободт, но не вст и не по закону, а по снисхожденію своихъ господъ. За ограниченіемъ законома власти пом'єщиковъ и повинностей подданныхъ. учредилася бы между ними взаимность пользъ и выгодъ, коя обязала бъ однихъ къ другимъ снисходительствомъ, угожденіемъ, уваженіемъ, довъренностію, и возложила бы бразды на наглое самонравіе пом'єщиковъ и на дерзкое своевольство крестьянъ. Помъщики возчувствовали бъ нужду въ крестьянскомъ послушаній, услугахъ, работь, сверхъ предписанныя закономъ; а крестьяне въ помъщичьей защитъ, ходатайствъ, попечении. Помъщики не могли бъ притъснять, презирать крестьянъ; а сій не стали бы жаловаться, роптать, ненавидеть помещиковъ. Первые бы уверилися, что они не больше суть какъ человеки, а последние-бъ узнали, что они не скоты; познавъ же цену своего состоянія, познали бъ и право человъчества и право своего званія, и что ихъ благоденствіе зависить оть нихъ самихъ, а не отъ другаго».

«Прежде должно учинить свободными души рабовъ, говоритъ Руссо, а потомъ уже тѣла. Мудрому сему правилу послѣдуетъ Великая Екатерина: желая снять узы съ народовъ, скипетру ея подверженныхъ, предначинаетъ сіе великое и достойное ея намѣреніе освобожденіемъ душъ ихъ отъ тяжкія и мрачныя неволи невѣжества и суевѣрія. Не на иной конецъ устрояются, по высочайшей ея волѣ, по всему государству училища для нижнихъ чиносостояній, дабы пріуготовить души юношества, въ нихъ воспитываемаго, къ воспріятію сего великаго и божественнаго дара; дабы учинить ихъ достойными вольности и способными къ снесенію ея. Не могу сказать, которое изъ двухъ благодѣяній есть вящшее: то ли, чтобъ дать вольность рабу, или то, чтобъ открыть ему таинство учиниться счастливымъ; то есть, чтобъ научить его употреблять вольность на пользу самого себя, и вкупѣ на пользу ближняго и отечества. Боже, помоги дѣлательницѣ премудрой и человѣколюбивой то и другое совершити, и сподоби ее вкусити плоды трудовъ своихъ» 321).

Распространяя кругъ своихъ наблюденій, Болтинъ заходилъ 🗷 въ область словесности, письменной и устной, и языка. Литературныя и филологическія понятія Болтина выражаются въ замѣткахъ, отзывахъ, сближеніяхъ и оговоркахъ, разсѣянныхъ во многихъ мъстахъ его сочиненій. Въ одномъ изъ трудовъ его помъщенъ довольно пространный и весьма дъльный опытъ критической работы, которая хотя и ограничивается сравненіемъ перевода съ подлинникомъ, но тъмъ не менье заслуживаетъ вниманія при тогдашнемъ положеній и пріемахъ нашей критики. Поводомъ къ этому опыту послужило появление во французскомъ переводѣ, въ книгѣ Леклерка, поэмы Хераскова: Чесменскій бой и первой пъсни, и то не всей, поэмы Ломоносова: Петръ Великій. Съ чрезвычайною точностью сличилъ Болтинъ каждый стихъ, каждый образъ, каждое выражение подлинниковъ съихъ переводами, и представилъ такимъ образомъ рядъ фактическихъ доказательствъ несостоятельности переводчика, который выдаваль свой трудъ за образцовый, и разсматривая Петріаду Ломоносова, не находилъ въ ней ничего хорошаго, и «съ ногъ до головы пересмѣхалъ ея знаменитаго творца» 322). Стихи Хераскова:

Она (луна), межъ тучами висящая, трепещеть, Багровые лучи и томны взоры мещеть—

Леклеркъ перевелъ: suspendue au milieu des nuages, elle distille des gouttes de sang.

Ломоносовъ говоритъ, обращаясь къ императрицѣ Елисаветѣ, что онъ возгласитъ дѣяніе отца ея, Петра Великаго, а въ переводѣ Леклерка не Петръ Великій является отцомъ Елисаветы, а Елисавета—матерью военной трубы.

У Ломоносова: Дерзаю возгласить военною трубою Тебя родившее, велико божество.

У Леклерка: J'emboucherai cette trompette qui te doit sa naissance, и т. д.

Пріемъ, употребленный Болтинымъ, рѣзко и весьма выгодно отличается отъ голословныхъ сближеній русскихъ и иностранныхъ писателей и ихъ произведеній, которое было такъ обычно въ тогдашней литературѣ.

Приводя, для сравненія съ французскимъ переводомъ, отрывки изъ поэмъ Ломоносова и Хераскова, Болтинъ высказываетъ иногда, хотя и вскользь и чрезвычайно коротко, свое мнѣніе объ эстетическомъ достоинствѣ приводимаго отрывка. Критикъ нашъ называетъ Ломоносова неподражаемымъ въ изображеніяхъ природы и ея явленій, и въ доказательство ссылается на слѣдующее описаніе бури:

Закрылись крайніе пучиною ліса; Лишь съ моремъ видны вкругъ сліянны небеса. Тутъ вітры сильные, имія флоть во власти, Со всіхъ сторонъ сложась къ погибельной напасти, На западъ и на югъ, на сіверъ и востокъ Стремятся, и вертять мглу, влагу и песокъ. Перуны мракъ густой, сверкая, разділяють, И громы съ шумомъ водъ свой трескъ соединяють. Межъ моремъ рушился и воздухомъ предѣлъ: Дождю на встрѣчу дождь съ шумящихъ волнъ летѣлъ. Въ сердцахъ великій страхъ сугубятъ скрыпомъ снасти.

По мнѣнію Болтина, ничего не можетъ быть прекраснѣе и великолѣпнѣе изображенія лѣтнихъ ночей сѣвернаго края, которое находимъ у Ломоносова:

Достигло дневное до полночи свѣтило,
Но въ глубинѣ лица горящаго не скрыло:
Какъ пламенна гора казалось межъ валовъ,
И простирало блескъ багровый изъ за льдовъ.
Среди пречудныя при ясномъ солнцѣ ночи
Верхи златыхъ зыбей пловцамъ сверкаютъ въ очи...

Следующіе три стиха изъ поэмы Ломоносова, Петръ Великій:

Богиня, коей власть владычествъ всёхъ превыше, Державство кроткое весны прекрасной тише, И къ подданнымъ любовь всёхъ высшій есть законъ,—

Болтинъ называетъ «плавными, пріятными, наполненными нѣжности, величества и красоты».

Въ поэмѣ Хераскова онъ находить прекрасным описаніе горящаго турецкаго флота:

Тамъ бомба, на корабль упавъ, разорвалась, И смерть, которая внутри у ней неслась, Покрыта искрами, изъ оной вылетаетъ, Рукою корабли, другой людей хватаетъ; Къ чему ни коснется, все гибнетъ и горитъ: Огонь небесну твердь, пучину кровь багритъ.

Зам'вчателенъ отзывъ Болтина о Кантемир'в и Тредьяковскомъ: «Кантемиръ писалъ стариннымъ, безправильнымъ стихосложеніемъ, то есть безъ м'вры и безъ различія рпомъ, подобно какъ французскіе піиты, предшественники Малерба; но былъ онъ піитъ

въ разсужденіи ума и вкуса, кои находятся въ стихахъ его. Тредьяковскій быль педанть, безъ дарованія къ стихотворству; но онъ первый далъ на русскомь языкѣ примѣръ правильнаго стихотворства всѣхъ родовъ, употребленныхъ какъ древними, такъ и нынѣщними піитами. Телемахида его вся писана экзаметрами. Онъ перевелъ всю піитику Боалову александрійскими стихами съ риемами, каковыми подлинникъ писанъ. Однакожъ, со всѣмъ тѣмъ, правду сказалъ Левекъ, что болѣе имѣлъ онъ страсти, нежели дарованія къ письменамъ, и что Телемахиду его и Деидамію читаютъ только для смѣха » 323).

Болтинъ признавалъ большое различіе между письменною и устною словесностью въ отношеніи пригодности ихъ для историческихъ изследованій Пользуясь, какъ источниками, письменными памятниками старины и древности, выдерживающими научную критику, Болтинъ обращался иногда и къ произведеніямъ устной словесности: приводиль содержание народной пъсни, объясняль смысль пословиць, упоминаль о народныхь повёрьяхь и преданіяхъ, въ которыхъ слышится отголосокъ, хотя бы и весьма слабый, стародавнихъ понятій и вѣрованій. Онъ пользовался памятниками устной словесности какъ матеріаломъ для филологическихъ соображеній: приводиль изъ народныхъ пъсенъ и пословинь слова и выраженія, сохранившія следы глубокой древности, и доказывающія, по его мивнію, родственную связь русскаго языка съ другими, которая постепенно ослабъвала и наконецъ совершенно исчезла. Болтинъ признаваль за народною словесностью право гражданства въ литературѣ и въ литературномъ языкѣ, и лля того, чтобы придать той или другой мысли болье яркости и выразительности, нередко скрепляль ее народною пословицею или поговоркою. Но критикъ нашъ недовърчиво относился къ былинамъ, видя въ нихъ много искуственнаго, дъланнаго, много измышленій, принадлежащихъ самой исключительной и самой ничтожной горсти народа, а отнюдь не цёлому народу.

Въ самомъ способъ передачи содержанія народной пъсни видны уже слъды той литературной обработки, которая, по тог-17 дашнимъ понятіямъ, была необходимымъ украшеніемъ, сглаживающимъ шероховатыя и грубыя черты творчества «простаго» народа. Болтинъ говиритъ: «Во многихъ старинныхъ пѣсняхъ, каковыя въ деревняхъ женскимъ поломъ поются, слово ладо употребляется въ переносномъ смыслѣ вмѣсто мужъ. Въ одной изъ таковыхъ, которую я могъ привесть себѣ на память, содержаніе состоитъ въ томъ: Въ нѣкоторый лѣтній красный день, на лужайкѣ при дубровѣ, собралися молодыя женщины въ хороводъ, гдѣ подъ тѣнію деревъ и при легкомъ прохладительномъ вѣтеркѣ, пѣли и плясали. Между тѣмъ примѣтили, что одна изъ нихъ была задумчива и невесела; спрашивають ее о причинѣ того: конечно, говорятъ ей, свекоръ твой угрюмъ или свекровь брюзглива. Нѣтъ,—отвѣчаетъ она имъ—свекоръ и свекровь до меня ласковы, но ладо мой нраву угрюмаго и сердитаго; у меня ладо змъя скоропъя: шипитъ не укуситъ, къ себъ не припуститъ».

У крестьянъ нашихъ, разсказываетъ Болтинъ, до сихъ поръ ведется преданіе, что *приміе* живутъ въ лѣсахъ, и сбиваютъ съ пути проходящихъ, отводя отъ глазъ ихъ тѣ предметы, которыми они путь свой запримѣтили. Лѣшихъ признаютъ за духовъ нечистыхъ, и появленіе ихъ относятъ къ тому времени, когда сатана сверженъ былъ съ неба съ подвластными ему духами, и они, летя съ высоты, попадали въ разныя мѣста, гдѣ и остались по волѣ Бога или по собственному выбору. Оставшіеся въ дремучихъ лѣсахъ называются *пъшими*; въ водахъ — воденики; въ поляхъ и рощахъ — русалки. Въ домахъ «сожительствуютъ людямъ домовые; въ общежитіи повсюду между народа вертятся бъсы» и т. д.

По словамъ Болтина, гулъ римской славы отразился и въ преданіяхъ нашего народа. Славяне называли римлянъ волотами; до сихъ поръ еще поляки называютъ итальянцевъ волохами или влахами. Слава римскихъ побѣдъ достигла до глубокаго сѣвера, и древніе руссы представляли себѣ римлянъ великанами. «Мнѣніе сіе поднесь осталось между черни, что были нѣкогда люди, называемые волотами, несравненно больше ростомъ нынѣшнихъ.

Прибавляють къ сему еще, что по нѣсколькихъ вѣкахъ будутъ люди столькожъ меньше насъ, сколько мы меньше волотовъ, и называться будутъ *пыжиками*». Подобныя этимъ сказки разсказывають дѣтямъ деревенскія старухи <sup>324</sup>).

Преданія, легенды, которымъ вѣрили въ свое время, заносились въ лѣтопись; для опредѣленія ихъ источника надо обратиться къ произведеніямъ, имѣвшимъ вліяніе на нашу древнюю литературу. Болтинъ замѣчаеть, что повѣсть объ Ольгѣ, семидесятилѣтней старухѣ, похитившей сердце греческаго императора, весьма похожа на списокъ съ Сарры, плѣнившей въ преклонныхъ лѣтахъ египетскаго Фараона 325).

Изображение быта и нравовъ минувшаго времени надо искать въ литературныхъ, т. е. въ письменныхъ памятникахъ, а отнюдь не въ такъ называемыхъ народныхъ пъсняхъ. «Изображають вкусь и нравы народа тогдашняго века: летописи Несторова, Іоакимова; законы Ярославовы и Изяславовы; договоры мирные; грамоты; изложенія духовныя и политическія, и подобные симъ, уцёлёвшіе отъ древности, письменные остатки». Старинныя же пъсни, каковы объ Ильъ Муромцъ, о пирахъ князя Владимира, и проч. — пъсни «подлыя, безъ всякаго складу и ладу. Подлинно таковыя песни изображають вкусъ тогдашняго въка, но не народа, а черни, людей безграмотныхъ и можетъ быть бродягь, кои ремесломъ симъ кормилися, что слагая таковыя пъсни, пъли ихъ для испрошенія милостыни, подобно тому, какъ и нынъ нищіе, а паче слъпые, слагая нельпые стихи, поють ихъ ходя по торгамъ, гдъ чернь собирается. Сказанныя пъсни такого жъ точно рода, какъ сіи нищенскія, называемыя стихами, и сочинены подобными авторами; слёдовательно, вкусовъ и нравовъ народа изображать не могутъ» 326).

О трудахъ нашихъ тогдашнихъ минологовъ и издателей памятниковъ устной словесности Болтинъ отзывается весьма невыгодно. Свъдънія о славянской минологіи, сообщаемыя Поповымъ, одинаковой цъны съ бабыми сказками. Въ свое описаніе славянскаго баснословія Поповъ вносилъ все безъ разбору, и помѣстилъ туда много небывалыхъ божествъ <sup>327</sup>). Собиратель пословицъ, издавшій трудъ свой подъ названіемъ: Собраніе 4291 древнихъ россійскихъ пословицъ, — человѣкъ, какъ видно, простой, неумѣвшій различать годнаго отъ негоднаго, и помѣстивщій все, что попадало ему въ умъ: пословицы, побасенки, прибаутки, и тому подобныя вещи, неимѣющія ни значенія, ни смысла <sup>328</sup>).

Въ своихъ историческихъ разысканіяхъ Болтинъ долженъ быль, волею или неволею, заглядывать въ ту непроницаемую даль, въ которой исчезаеть почва подъ ногами, и вмёсто достовернаго и дъйствительнаго приходится ограничиваться въроятнымъ и возможнымъ. За решительнымъ отсутствіемъ памятниковъ, надо было обратиться къ единственному, в в ков в чному свид в телю — языку, в добираться до истины при помощи сравнительной филологіи. Извъстно, на какомъ уровнъ стояла тогда эта отрасль знанія. Лишенная твердой, научной опоры, она представляла открытое поле для самыхъ смёлыхъ догадокъ, для самыхъ игривыхъ сближеній и выводовъ. Некоторое сходство въ словахъ, ихъ случайное созвучіе, окончательно решало дело; въ вопросахъ чисто-филологическихъ руководствовались соображеніями, вовсе не относящимися къ филологіи. Издѣваясь надъ словопроизводствомъ своего противника, князь Щербатовъ замічаеть, что Болтинъ ищеть не этимологін, а ладу, т.е. сходства звуковъ, а этимъ путемъ можно дойти до производства названій: города Впиы — отъ стариннаго русскаго слова впио, что значить приданое; города Неаполяоть словъ: стоить на поль, а Утики-оть утоко 329). Но не соглашаясь съ темъ, что слово боярина значило когда-то умная голова, Щербатовъ давалъ этому слову воинственное происхожденіе (бой и ярт-ярый въ бою) на томъ основанів, что въ древнія времена воинскія доблести предпочитались градомудрію или внутреннему управленію. Болтинъ возражаеть на это, что умныя головы нужны на всякомъ поприщё и во всякое время.

Подобно всёмъ нашимъ писателямъ восемнадцатаго столетія, касавшимся области языкознанія, Болтинъ заплатилъ неизбежную дань своему времени. Но нельзя черезчуръ строго осуждать нашего историка за его филологическія наивности, и въ защиту ему могутъ служить два смягчающія обстоятельства.

Вопервыхъ, — тогдашнее состояніе сравнительной филологіи вообще, какъ у насъ, такъ и въ западной Европѣ. Не только дилеттанты филологіи, какимъ былъ и Болтинъ, но и присяжные филологи ходили большею частью въ потемкахъ, ощупью, безпрестанно впадали въ ошибки и промахи, сравнивали и сближали вещи совершенно разнородныя, неимѣющія между собою ничего общаго. Главная причина шаткости и сбивчивости въ выводахъ и доказательствахъ заключалась въ невѣрности основныхъ началъ и въ крайнемъ произволѣ въ выборѣ языковъ, подлежащихъ сравнительному наблюденію. Прошло около полустолѣтія отъ смерти Болтина до того времени, когда русскіе историки получили возможность пользоваться точными выводами сравнительнаго языкознанія, очертившаго кругъ своихъ изслѣдованій, и выработавшаго прочные, положительные законы.

Вовторыхъ, Болтинъ, и при господствовавшей тогда путаниить, обнаружилъ гораздо болъе, нежели другіе, осторожности, и не увлекался до такой крайности, въ какую впадали многіе изъ его русскихъ и иностранныхъ современниковъ. Онъ не бралъ на себя окончательнаго ръшенія филологическихъ вопросовъ, и въ большинствъ случаевъ признавалъ въроятность, но никакъ не болъе, и отнюдь не безусловную достовърность предлагаемаго имъ объясненія. Онъ говорилъ, что его домыслы ничуть не хуже, а можетъ быть въ нъкоторомъ отношеніи и лучше, т. е. правдоподобнъе, нежели тъ предположенія, которыя высказывались другими писателями. И впослъдствій, передъ судомъ людей науки, знакомыхъ съ новъйшими пріемами сравнительной филологій, онъ могъ бы сказать: вся вина моя заключается въ томъ, что я изъ

многихъ золъ выбиралъ самое сносное; изъцѣлаго ряда догадокъ отдавалъ предпочтеніе той, которая, по моему мнѣнію, наиболѣе подходила къ истинѣ.

Болтинъ сознавалъ недостаточность одного созвучія словъ для вёрныхъ филологическихъ заключеній. Онъ говорить, что если бы руководствоваться однимъ только сходствомъ въ произношеніи, то пришлось бы допустить вещи по истинъ невозможныя, какъ напримъръ, русскій глаголь мою произвести изъ арабскаго мойе, что значить вода; французскій глаголь lecher (лизать) отъ халдейскаго лишну и русскаго лижу; французское названіе друга ат отъ тунгузскаго ами, означающаго отещь. Можеть ли у сына быть другъ върнъе и надежнъе отца: несмотря на то, кто захочеть быть «столько нахалень и глупь, чтобъ по сему сходству словъ заключить, что языкъ русскій происходить отъ арабскаго, а французскій отъ тунгузскаго». Какъ на образецъ весьма страннаго и произвольнаго словопроизводства Болтинъ указываеть на митніе Леклерка, что названіе языческаго божества Хорса происходить отъ глагола корчить, а название города Рязань отъ французскаго слова raisin (виноградъ), вслёдствіе чего Переславль Рязянскій названь имъ Pereslaf, dit le Vignoble. Рязанью — прибавляеть Болтинь — называють въ Россій родъ мелкихъ яблокъ, привозимыхъ въ Москву изъ Переславля Рязанскаго, гдф они родятся въ изобиліи: не знаю, яблоки ли прозваны по городу или городъ по яблокамъ 330).

По индійскимъ сказаніямъ, Брама явился на землѣ подъ именемъ Копыла, т. е. покаянника: «не ужъ-то—спрашиваетъ Болтинъ — древній нашъ Купало и индійскій Копыло есть одно и тожъ? Остается разыскать сіе искуснымъ въ древностяхъ».

Праотцы наши — говорить Болтинъ — называли Лелемъ бога любви, таинства которой совершаются обыкновенно подъ покровомъ ночи, а ночь по арабски леилъ, по ассирійски лели и т. д.: «если г. Леклеркъ не затруднился произвести гуронскаго божка Арескои отъ русскаго слова оргьшки, для чегожъ не произвесть имени древняго славянскаго божка изъ языка такого народа, съ

коимъ славяне нѣкогда живали въ сосѣдствѣ? Мое словопроизводство гораздо ближе, вѣроятнѣе и сходнѣе, нежели его; одна-кожъ за достовърность его я не стою» 331).

По мнѣнію Болтина, созвучіе только тогда является существеннымъ признакомъ родства словъ, когда оно подкръплено другими доказательствами, какъ напримъръ: если народы жили долгое время въ соседстве, и находились между собою въ постоянныхъ сношеніяхъ; если слова сходны между собою не только по звукамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и по значенію и по смыслу; если сходныя слова служать названіями для предметовъ самыхъ необходимыхъ въ первобытномъ состояніи народовъ, и т. п. Сходство между словами должно быть опредъляемо не только на основаній звуковъ, но и на основаній выражаемыхъ ими понятій. Притомъ, даже и въ тъхъ случаяхъ, когда родство языковъ будетъ доказано, нельзя положительно утверждать, изъ какого именно языка то или другое слово перешло въ остальные родственные языки, т. е., другими словами, нельзя признавать первородства между языками. Болтинъ производитъ и русскія слова отъ иностранныхъ, и иностранныя отъ русскихъ.

Болтинъ полагаетъ, что слово вельможа значитъ тоже самое, что по французски значило: riches hommes, а по испански — ricos hombres. Французы и испанцы людей знатных называли богачами; русское слово вельможа означаетъ человѣка, который много можетъ, а такъ какъ у кого больше денегъ, тотъ больше и можетъ, то слѣдовательно и въ словахъ: вельможи, riches hommes, ricos hombres — смыслъ одинаковый: «сообразіе въ человѣческихъ мнѣніяхъ и дѣлахъ повсюду усматривается» 332).

Слово боярина производять различнымь образомь. Болье другихь выроятною представляется Болтину догадка Татищева, производящаго это слово изъязыка сарматскаго — отъсловь, имысщихь значение: умная голова. Также разнообразны толкования, которыя дають слову барона: Болтину кажется, что его всего сходные произвести отъ слова боярина 333).

Въ венгерскомъ языкъ слово кат имъетъ разныя значенія-

утрата, вредт, ударт, язва, и т. п.: явственно, что наше слово кара и глаголъ караю происходять отъ венгерскаго <sup>334</sup>).

Имя народа Угры — славянское. Славяне называли мадьяръ угорами, впоследствии сокращенно — уграми, потому что мадьяры жили у горъ кавказскихъ. Названіе момець взято отъ народа германскаго племени, который жилъ на Рейне и назывался Неметы: поэтому должно писать немець, а не номець, какъ принято вследствіе невернаго производства этого имени отъ слова номой 335).

Въ самой глубокой древности часть славянскаго племени переселилась въ Италію, и смѣшалась съ тамошними народами: это доказывается множествомъ славянскихъ словъ, оставшихся въ языкѣ латинскомъ. Въ греческомъ языкъ также множество словъ славянскихъ или греческихъ въ славянскомъ, и притомъ такихъ, которыя необходимы для племенъ первобытныхъ, чѣмъ ясно доказывается долговременное сожитіе одного народа съ другимъ <sup>886</sup>).

По сходству многихъ-славянскихъ словъ съ датинскими заключаютъ, что славяне и латины были народы одного племени, что, может быть, и правда. А что языки ихъ, втеченіе въковъ, такъ отдалились одинъ отъ другаго, то здёсь нётъ ничего удивительнаго. Языкъ, которымъ говорили за триста лётъ до Цицерона, былъ такъ же непонятенъ въ его время, какъ теперешнимъ англичанамъ или французамъ тотъ языкъ, на которомъ за столько же лётъ говорили ихъ предки <sup>337</sup>).

Русскій языкъ есть отрасль сарматской семьи языковъ, къ которой принадлежали вымершіе языки народовъ, имена которыхъ: чудь, кривичи, меря, мурома, весь, и т. д., и принадлежатъ языки: венгерскій, шведскій, и уцёлёвшіе остатки языка народовъ: мордвы, чувашей, черемисы, кареловъ, финловъ, и т. д. Это доказывается сходствомъ русскихъ словъ съ венгерскими, финскими, шведскими, и т. д., какъ напримёръ:

Слова венгерскія:

вија — своевольный, необузданный, неукротимый; у насъ го-

ворять: буйный вытерь и въ простонародныхъ пъсняхъ: буйная головушка.

veder — ведро, водоносъ.

deàk — ученый или умѣющій грамотѣ, ибо встарину не только у насъ, но и во всей Европѣ, считали ученымъ того, кто зналъ грамотѣ: отсюда и наше слово дъякъ, которое первоначально писывали деякъ (?).

titkos — тайный, сокровенный; titok — тайна: въроятно, отсюда произошло названіе титьками тёхъ частей тёла, которыхъ всегда держать закрытыми.

## Слова финскія:

kissa — кошка. Лаская кошку, и маня ее къ себѣ, мы и теперь еще называемъ ее киска, и говоримъ: кисъ, кисъ.

*nena* — носъ. Въ простонародіи говорять: *нюни* разбить, расквасить, т. е. ударить кулакомъ по носу.

pasma — небольшой мотокъ нитокъ: у насъ называють nacмом опредъленное количество нитокъ въ моткъ.

sirka — сверчокъ: глаголъ чиркаю, безъ сомнѣнія, происходить отъ этого слова, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи сверчковъ называють чиркунами.

raadi — судья: оттого нашъ глаголъ рядить, что значить судить.

wersta — уравненіе, сравненіе, оцѣнка вещи: отсюда нашъ глаголь верстаю. Въ пѣсняхъ поютъ: неровня мнѣ не подъ версту. Можно бы это слово употреблять вмѣсто французскаго слова valeur, котораго недостаетъ въ современномъ русскомъ языкѣ.

## Слова шведскія:

skrijn — сундучекъ, коробочка: отсюда происходитъ слово скрынка.

sky — облака. Изображая темноту ночи, мы говоримъ: такъ темно, что зги невидать. Трудно найти другое, подходящее, про-

изводство слову зга, тёмъ болёе, что на сходство съ шведскимъ указываетъ самый смыслъ нашего слова зга: когда не видно даже облаковъ, то нельзя разглядёть уже никакихъ другихъ предметовъ.

skakade — движеніе, колебаніе, качаніе, и т. д.: отсюда нашъ глаголъ скакать, и т. д.

Языки, также какъ и народы, создаются вѣками, говоритъ Болтинъ. Втеченіе вѣковъ происходитъ постепенное слитіе, превращеніе и перерожденіе и народовъ и языковъ. Испанцы и галлы имѣли когда-то свои собственные языки. Пришли римляне, поработили ихъ, и навязали имъ свой языкъ. Впослѣдствіи римлянъ замѣнили другіе народы: франки, готы, вандалы, мавры, которые также вводили свои языки. Изъ всей этой смѣси образовались тѣ языки, которые извѣстны теперь подъ именемъ французскаго и испанскаго. Въ разсматриваемомъ отношеніи, славянь можно сравнить съ римлянами, а руссовъ, чудь и кривичей съ галлами и испанцами. Славяне слились съ русскими въ одинъ народъ, и создали одинъ общій языкъ.

Въ древнъйшую пору русской исторической жизни, въ самыхъ первыхъ памятникахъ русской литературы славянское начало является преобладающимъ, господствующимъ въ языкѣ, и отъ древняго русскаго сохраняются только нѣкоторые слѣды. Къ нимъ, къ этимъ остаткамъ древнѣйшаго, неуловимаго исторіей, періода русскаго языка принадлежатъ уцѣлѣвшія въ лѣтописи слова: гридница, вирникъ, скотъ (въ значеніи денегъ), вотоляна свитка, нетій и немногія другія:

«Устави на дворѣ своемъ въ гридницъ пиръ творити боярамъ». Пошведски graedar значитъ поваръ, приспѣшникъ, а gryta — котелъ, горшокъ. Слѣдовательно, Владимиръ приказалъ въ поварнъ своей готовить кушанья для бояръ.

Vero — пофински, подать, поборъ: отсюда, выроятно, происходить и названіе вирникъ, т. е. сборщикъ податей.

Слова л'ятописца: «начаща ското брати»; раздаваль «оть скотница своихъ кунами» и т. п. объясняются шведскимъ сло-

вомъ scatt, что значитъ: подать, казна. Легко могло статься, что переписчикъ лѣтописи, не понимая значенія словъ: ската и скатница, передѣлалъ ихъ въ скота и скотница.

Въ никоновской лѣтописи, а также въ прологахъ и въ патерикѣ, когда рѣчь идетъ о монашеской одеждѣ, употребляютъ слова: вотоляна свитка. Пофински wuota значитъ: невыдѣланная кожа. Такимъ образомъ мы узнаемъ, что наши монахи и отшельники носили одежду изъ невыдѣланныхъ кожъ.

Слово нетій — «слуги и нетіи Игоревы» — оставалось бы для насъ непонятнымъ, если бы оно не уцѣлѣло въ языкахъ финскомъ и шведскомъ. Финское слово naeetti значитъ: способный, полезный, благопріятный, а шведское naett значитъ: избранный, изящный, и т. д. <sup>338</sup>).

Русскій языкъ, слившись съ славянскимъ въ одно нераздѣльное целое, и будучи поглощенъ славянскимъ, оставилъ однакоже глубокій, неизгладимый слёдъ, проходящій черезъ всю исторію языка, отъ письменныхъ памятниковъ временъ Нестора до живаго говора народа и литературныхъ произведеній нашего времени. Эта яркая особенность древняго русскаго языка заключается, по мижнію Болтина, въ томъ исконномъ свойствж, которое впоследстви стали называть полногласиемз. Болтинъ называетъ его прибавкою или вложением гласных буквт. Онъ говорить: «Россійскій языкь отделился оть славянскаго прибавкою во многія слова славянскія гласныхъ буквъ. Во многія реченія славянскаго языка, въ коихъ двѣ согласныя буквы рядомъ стоять, руссы вложили гласную о или е, и вмѣсто: класт, гласт, вранг, предз и проч., стали выговаривать: колост, голост, воронг, переда и проч.; вследствие сего-жъ обыкновения и слово славянское власт сдѣлалося въ русскомъ волост» 339). Такимъ образомъ, наблюдательный Болтинъ одинъ изъ первыхъ заметилъ то существенное свойство русскаго языка, на которое впоследствии обратили вниманіе Добровскій и Востоковъ, и которое вызвало нѣсколько изследованій, обогативших в нашу филологическую литературу, и принадлежащихъ ученымъ различныхъ поколеній, отъ М. А. Максимовича до А. А. Потебни. Появленіе полногласія върусскомъ языкѣ Болтинъ объясняетъ также, какъ и Добровскій. Въ полногласіи Болтинъ видить одну изъ коренныхъ особенностей древняго русскаго языка, который, по его мнѣнію, принадлежить къ сарматской семьѣ языковъ вмѣстѣ съ финскимъ и многими другими. Добровскому также казалось, что полногласіе явилось въ русскомъ языкѣ вслѣдствіе смѣшенія русскихъ съ народами финскаго племени: die unslavische gewohnheit der Russen, die gar nicht harten verbindungen, z. B. pr in pre, durch einschibung eines vocals zu mildern (pere), weiset auf vermischung der Russen mit völkern finnischer abkunft hin 340).

Обращаясь къ языку Болтина, представляющему, какъ языкъкаждаго писателя, необходимый матеріаль для исторіи русскаго литературнаго языка, замѣтимъ, что въ немъ встрѣчаются нѣкоторыя особенности, касающіяся значенія словъ, ихъ образованія и формы, а также и синтаксическихъ требованій, какъ существенныхъ, такъ и условныхъ. Логическое начало въ языкъ Болтинъ предпочиталъ правиламъ грамматики, и при построеніи Фразы имель въ виду мысль, выражаемую словами, а не ту форму, въ которой они являются въ предложении. Слогъ Болтина не отличается литературною обработкою; но въ способъ выраженія много живаго, мътко передающаго различные оттънки мысли. Въ простой и безыскуственной, но живой и своеобразной рѣчи Болтина слова, заимствованныя изъ древнихъ памятниковъ, стоять рядомъ со словами, взятыми изъязыка современнаго ему общества, а также изъ народнаго языка. Заслуживаетъ вниманія частое употребленіе разговорныхъ выраженій и народныхъ пословицъ и поговорокъ.

Чтобы дать наглядное понятіе о языкѣ и слогѣ Болтина, приводимъ нѣсколько примѣровъ <sup>341</sup>):

- Мужъ долженъ быть хозяннъ дома, а не нёмой послужь безчиній жениныхъ прислужниковъ (Л. I, 474).
- Въ числъ таковыхъ (монаховъ—чернорабочихъ) ръдко и грамотъ знающіе бывають, но по большей части простаки, по-селяне, неопласи (Л. I, 123).
- Если чернь, по крайнему ея невпласію, и признаеть наблюденіе нѣкоторыхъ дѣяній за исполненіе законное, однакожъ отнюдь не вѣритъ, чтобъ все прочее дѣлать было дозволительно (Л. I, 162).
- Чтобъ болье имъть способовъ удержать народы въ *nевыпасіи*, присвоили себъ папы исключительное право учреждать университеты (Л. II, 266).
- Избраніе (вольности) требуеть прилежнаго разсмотрѣнія и *опаснаго* вниманія и разсужденія (Л. II, 235).
- Легко могло статься, что къ бытыю истинному примъшали послъ нъсколько небылица и вздора (Л. I, 213).
- Приведенное мною быте изъ Татищевой исторіи, въ которомъ между прочіимъ описуется о вічів, бывшей въ Кіевів, князь Щербатовъ находитъ страннымъ и смішнымъ (О. 128).
- У латинъ столь обезобразился законъ, что сталъ неузнаваемъ: сіе такое есть бытіе, коего и самые привязанные къримскому закону отрещи не могутъ (Л. I, 152).
- Судя о причинахъ по содпятельностямя, усматриваются въ дъянияхъ намърения и виды пристрастные (Л. II, 248).
- Донынѣ въ Италіи, Ишпаніи и Португалліи слабые остатки христіанства помрачены безчисленнымъ множествомъ дѣйствій суевѣрныхъ: воть каковы суть содъятельности просвѣщенія духовенства, управляющаго народами непросвѣщенными (Л. II, 258).
- Касательно до того, что якобы я многія приводиль м'єста, кои сь предлежностію не сходствують, дозволительно подумать, что т'є самыя обстоятельства показались несходными сь предлежностію, которыя въ самой вещи суть сходны и приличны.

Нашелся бы я въ состояніи достаточнье о сей предлежности сказать (0. 5, 8).

- О *ушествіи* Ярополковомъ изъ Кіева Левекъ сокращенно и глухо написалъ (Л. I, 82).
- Когда вамъ недовольно показалося общаго изображенія качества народовъ, и заблагоразсудили вы войти въ подробное описаніе перемѣнъ *имства*, нравовъ и характера русскихъ (Л. I, 431).
- Пороки рабовъ зависятъ не отъ невольничества ихъ, а отъ воспитанія и *имства*, какъ и всёхъ людей вообще (Л. II, 338).
- Папы, ув ря народъ о власти своей надъ чистилищемъ и адомъ, обратили суев рное *имовъріе* его въ свою пользу (Л. І, 147).
- Отдаленіе отъ средоточія государства, *пошва* неплодная, климать суровый, м'єстоположеніе низкое и болотное (Л. I, 549).
- Ближайшее мѣсто надъ адомъ есть *чистец*, въ коемъ очищаются души. Повыше *чистиа* полагають быти лимбамъ, для младенцевъ, умирающихъ безъ крещенія (Л. I, 166).
- Тамъ сказывалъ, что русскіе не имѣли ни уставовъ, ни законовъ, а здѣсь признаетъ, что новгородцы имѣли у себя родъ правленія, подобный римскому: размасію сему не иное что причиною, какъ забвеніе (Л. II, 427).
- Въ сихъ словахъ двѣ невмъстности обрѣтаю: суровость временъ и недостатокъ храбрости въ Мстиславѣ (Щ. II, 82).
- Открытый Татищевымъ отрывокъ тёжъ самые имѣетъ на себѣ знаки принадлежательности Іоакиму, по каковымъ и лѣтопись Несторова признавается за несторову (О. 13).
- Можно назвать вѣкъ оный грубымъ, но эпитета суроваго ему непринадлежательна (Щ. II, 82).
- Старшая дочь Гостомыслова была за княземъ изборскимъ, отъ которыя родилась Ольга; но куда дѣвался сынъ, остается въ безызоъстіи (Р. 6—7).
- *Безмъстность* порицанія собственными недостатками другаго (Л. II, 302).
  - Везмъстно утверждать, чтобъ открытый Татищевымъ

отрывокъ былъ достовърный подлинникъ Іоакимовъ; но не меньше будетъ дерзновенно не признать его за списокъ съ онаго (0.12-13).

- Переводъ съ мирнаго докончанія, учиненнаго Олегомъ съ императоромъ греческимъ... Переводъ съ мирнаго докончанія, заключеннаго между императоромъ греческимъ и Игоремъ, великимъ княземъ русскимъ (Л. I, 69—71).
- Самыя многолюднъйшія области превращены были въ пустыни; голодъ и моръ послъдовали за ужасностьми войны, столь губительныя (Л. II, 292).
- Окончу примъчанія мои показаніемъ нъсколькихъ превращеній имянъ и словъ россійскихъ, коихъ я не имълъ примичія прежде показать (Щ. П, 346).
- Сіп дощечки держать они въ клѣтяхъ своихъ въ угромонном мѣстѣ, и вѣрятъ, что отъ сохраненія ихъ зависить безвредность дома и живущихъ въ немъ (Л. I, 104).
- Петръ Великій, усмотря, что иностранные писатели славянскій титулъ «повелитель» въ иномъ разумѣ толкуютъ, повельть вмѣсто «повелитель» писать латинское «императоръ», что въ буквенномъ смыслѣ есть одно и тожъ (Л. I, 252).
- Что значить слово «изобезъ» я не знаю, а безъ ошибки могу назвать его нелѣпостію, *праздною* смысла (Щ. II, 125—126).
- Былъ онъ вкупѣ и великодушенъ и мужественъ, ибо сіи свойства никогда не бываютъ разлучны (Щ. II, 83).
- Завоеваніе Крыма доставило Россіи важныя выгоды, но мало еще *истинствующія* (такъ Болтинъ перевель слова Леклерка: des avantages encore peu *certains*) (Л. II, 165).
- Когда русскіе вели *кочевную* жизнь, тому никакихъ слѣдовъ ни въ исторіи, ни въ преданіи не обрѣтаемъ (Л. I, 15).
- Леклеркъ, желая представить русскій народъ суевѣрнымъ, невъжднымъ, злонравнымъ, старался сплетать разпыя про него басни (Л. I, 160).

- Лѣшіе проходящихъ заблуждаться заставляють, представляя на другихъ мѣстахъ тѣ предметы, коими они путь свой запримътили (Л. I, 112).
- Знаменитый Руссо, *попустясь* въ крайность, коренемъ всего зла просвъщение признаеть (Щ. II, 82).
- Не хотълъ онъ обмыслить нестаточность предлагаемаго (III. II, 463).
- Обмысливши все сie, должно будетъ согласиться (Щ. I, 17).
- Руссы и въ язычествъ не были такими дикарями, какое выми ихъ князь Щербатовъ оживописуето (Щ. I, 287).
- Творецъ піимы, *уличествив* слова сій: «война, пожаръ, смерть и гладъ», даетъ первой въ руки мечъ и пламенникъ (Л. II, 75).
- У пінта смерть *умичествленная* представляется летящею въ ядрѣ, и все то разрушающею и губящею, къ чему ни коснутся ея раскаленныя руки (Л. II, 79).
- Такого рода пространство не можетъ быти *правно* не токмо нѣжному народу, но и тѣмъ грубымъ, кои любятъ подробности (Л. I, 279).
- Что *пежит* до Сибири вообще, соглашаюсь съ Леклеркомъ (Л. II, 139).
- Побитіе шведовъ стоитъ того, чтобъ разсказать про него нѣсколько попространнѣе, по крайней мѣрѣ хотябъ еъ полы столько строчекъ на него употребить, сколько утрачено на сказаніе о четырехъ сестрахъ (Л. II, 511).
- Народъ сей угодно было князю Щербатову превратить въ нѣкоего витязя и придать ему отечество, да и самый смыслъ рѣчи перевернуть на опоко (Щ. II, 111—112).
- О вычть, бывшей въ Кіевѣ. Описаніе оныя вычи не я сдѣлалъ. Собирались на вычу (О. 128—129).
- Не трудно догадаться, которому народу приписываеть авторъ эпитему нѣжнаго (Л. 278).
  - Эпитета суроваго ему непринадлежительна (Щ. II, 82).

- Простаки, поселяня (Л. І, 123).
- Крестьяня по старинт съ женами обходятся (Л. I, 473).
- Хотятъ, чтобъ крестья*ня* ихъ безпрестанно на нихъ работали (Л. II, 217).
  - Дворяня, перенявшіе иностранные обычаи (Л. II, 369).
  - Славяня некогда живали въ соседстве (Л. І, 112).
- Что число звона въ городахъ велико, въ томъ я согласенъ, но чтобъ за часть божественнаго служенія онъ признавался, г. Бишингъ въ томъ заблуждаем» (Л. I, 204—205).
- Авторъ мнить, что всѣ писатели заближдают, выводя готоовъ изъ Скандинавіи (Щ. І, 91).
- Колико честныхъ и добродътельныхъ людей казнено, а оставшихъ ихъ семействъ ограблено и посрамлено (Л. II, 470).
- Кіевляне, *посовътовав* между собою, дали отвѣтъ согласный съ желаніемъ великаго князя (Л. I, 474).
- Б'єднымъ людямъ трудно было доступать сего мнимаго блаженства (Щ. II, 451).
- Поля между горъ Уральскихъ и Оби, будучи отверсты отъ юга, могли свободно доступлены быть народами кочевыми, изъ теплыхъ странъ пришедшими (Л. II, 144).
- Что большая часть крестьянъ *върята быти* домовымъ духамъ, это правда (Л. I, 107).
- *Чает* женщина *быти себя непраздною*; но по нѣсколькихъ мѣсяцахъ окажется, что чаяніе ея было напрасное (Л. I, 114).
- Между нихъ (дворянъ) не меньше есть толстобрюхихъ, чему причиною быти мню бездѣйствіе и пресыщеніе (Л. II, 369).
- Онъ хвастался имить перо золотое и перо жельзное (У Бэля: quelques uns disent qu'il se vantait d'avoir une plume d'or et une plume de fer) (Л. II, 490)
- Нашелся бы я что ни есть удовлетворительные о сей предлежности сказать, но *писав* примычанія мои, ни *приличности*, ни *прил* того не дозволяли (О. 8).
- Слыша, какъ безчеловѣчно мучимъ былъ Волынскій и многіе другіе, отъ ужаса волосы дыбомъ стануть (Л. II, 470).

- Вещества не трудно было мню собрать, будучи должент ходить по всёмъ окрестнымъ мёстамъ (Х. Предувёдомленіе).
- Характеръ господина не можетъ имѣть *вліянія въ* ихъ (рабовъ) нравы (Л. II; 338).
- Не только побъжденныхъ законъ, языкъ и нравы остались бы безъ измѣны, но по времени и побѣдители бы нечувствительно сообразилися онымз (Л. II, 297).
- Каждый платить по расчисленію, сверхъ двѣнадцати рублей, которыми за владѣніе цѣлаго пая должент (Л. II, 341).
- Пора намъ покинуть ни къ чему годное обыкновение клеветать всть въры (у Вольтера: il est temps que nous quittions l'indigne usage de calomnier toutes les sectes) (Л. I, 183).
- Съ тѣхъ поръ, какъ *юношество* свое стали мы посылать въ чужіе краи, и воспитаніе *их* ввѣрять чужестранцамъ, нравы наши совсѣмъ перемѣнились (Л. II, 252).
- Обычай сей между *черни* поднесь существуеть: *они* всякое дёло начинають молитвою (Р. 31).
- Все то съ ними сбылось, что они себѣ предвѣщали: *туже* чашу досталося имъ *пить*, которую руссы пили, будучи подъ властію князей славянскихъ (Р. 34—35).
  - Я прочель всю сію книжку от доски до доски (Л. ІІ, 59).
- Почти у всѣхъ нашей братьи помѣщиковъ привычка есть, что отъ крѣпостныхъ людей вящшихъ требуемъ услугъ и большія исправности, нежели отъ наемныхъ (Л. II, 241).
- Доводы, изобличенія, коими я обнаружиль и показаль какт на ладоню всь лжи, клеветы, злословія, пустословія (Л. І, 189).
- Пусть по совъети г. Леклеркъ скажетъ, читалъ ли онъ кормчую книгу: я держу сто протива одного, что онъ ниже о содержаніи ея понятіе имъетъ (Л. I, 455).
- Запутавшись въ сплетеніи собственныхъ неліпостей, какт муха вт паутинь, жужжить жалобно на темноту писателей (Щ. II, 112).
  - Приходило ли ему когда въ голову, что переводъ его бу-

дутъ читать русскіе, и увидя такую несообразимую дичь, конечно добраго слова не скажута (Л. II, 91).

- Удивительная чепуха (Л. І, 351).
- Вездѣ вздорг и чепуха(Л. II, 384).
- Не было нужды прибавлять безумія симъ князьямъ: будетъ съ нихъ и той глупости, что не убивъ медельдя, продали его кожу (Щ. П, 414).
- Пословица у насъ есть: съ міру по ниткъ, а голому рубаха, изъ нѣсколькихъ десятковъ книгъ страницы по двѣ, по три, составится цѣлый томъ (Л. I, 209).
- Авторъ многословесіемъ сдѣлался самъ себѣ изобличителенъ въ неправдѣ; у насъ присловица есть: со лжи люди не мрутъ, но опередъ имъ оперы неймутъ (Л. I, 381).
- Гдѣ есть такой народъ, который не имѣетъ своихъ суевѣрій, забобонъ и предразсужденій? Безмѣстность порицанія собственными недостатками пословица сія изъявляетъ: горшокъ комму насмихается, а оба черны (Л. II, 301—302).
- Часто и то случается, что не достоинство цену вещи составляеть, но приличность, по пословице: дорога борозда ка загону (Л. II, 482).
- Послѣ описанія разныхъ племенъ и народовъ, кои намъ нотому только могутъ считаться въ родствѣ, что на однома солиию онучи сушили, какъ гласитъ наша простонародная поговорка, достигъ наконецъ авторъ до времени, коимъ начинается наша исторія (Щ. І, 112).

## V.

Научная дѣятельность Болтина оставила глубокій, можно сказать, неизгладимый слѣдъ въ нашей литературѣ. Историческія разысканія Болтина, его взгляды и выводы, привлекали къ себѣ вполнѣ заслуженное вниманіе ученыхъ писателей послѣдующихъ поколѣній. Свѣтила русской исторической науки пользовались трудами Болтина, составляющими украшеніе нашей исторіографіи восемнадцатаго столѣтія. Мнѣнія, высказанныя Болтинымъ,

не пропадали даромъ; они находили и горячихъ защитниковъ и строгихъ порицателей. Имя Болтина, ссылки на его сочиненія и цитаты изъ нихъ встрѣчаются во многихъ изслѣдованіяхъ по русской исторіи. Явились и монографіи, разсматривающія ту или другую сторону въ богатомъ содержаніи произведеній знаменитаго писателя своего времени.

Ученый и необыкновенно даровитый, но вмёстё съ тёмъ жолчный и раздражительный Шлецеръ, не щадившій никого въ своихъ приговорахъ, отзывается о Болтинъ съ большимъ уваженіемъ. Несходясь съ Болтинымъ въ нѣкоторыхъ научныхъ вопросахъ, и указывая слабыя стороны въ его трудахъ, Шлецеръ отдаетъ должное его уму и его критическому таланту. Шлецеръ называеть Болтина величайшим русским знатоком отечественной исторіи, и говорить, что еще ни одинь русскій не писалъ исторіи своего отечества ст такими познаніями, остротою и вкусомь. Это особенно относится къ критическимъ примъчаніямъ на исторію Щербатова, ошибки котораго, часто невѣроятныя, разоблачаются безъ всякой пощады. Шлецеръ восхищается тымъ, что Болтинъ, смыло отвергая разныя бредни, которыя для предшественниковъ его были священными, отказывается отъ Мосоха, и смъется надъ желаніемъ, когда-то общимъ у всёхъ народовъ, отыскивать своихъ прародителей въ книгахъ Моисеевыхъ. Болгинъ обвиняетъ Щербатова въ томъ, что онъ не только не обнаружиль бредней Стриковскаго, Петрея, Страленберга, и др.; но и подтверждалъ ими собственныя ошибки. По мнѣнію Шлецера, въ большую заслугу Болтину должно поставить то, что онъ говориль о необходимости открыть государственный архивъ, и побуждалъ къ сличенію лётописей. Несмотря на все это, Шлецеръ ни какъ не хотълъ допустить, чтобы русскій человѣкъ, и притомъ не спеціалисть, а «занимавшійся другаго рода дёлами», могъ вполнъ овладъть историческою критикою и пріобръсти основательныя свъдънія въ иностранной словесности, при тогдашнемъ недостаткъ у насъ новъйшихъ иностранныхъ книгъ научнаго содержанія. По словамъ Щлецера, Болтинъ возмутилъ первые источники русской исторіи, идя по слъдамъ Татищева, и признавъ руссовъ за финновъ, Варяжское море за Ладожское озеро, и ложный Іоакимовскій отрывокъ за истинный. Шлецеръ не могъ простить Болтину ни того, что Болтинъ не признавалъ Рюрика и варяговъ нъщами, говоря, что «о нъмцахъ въ тогдашнее время въ здъшней сторонъ и слуху не было»; ни того, что Болтинъ утверждалъ, будто бы въ Россіи было множество городовъ въ то время, когда отъ Рейна до Балтійскаго моря не было ни одного 342).

Строгимъ, порою безпощаднымъ критикомъ Болтина является Карамзинъ. Въ первыхъ томахъ своей исторіи (до пятаго включительно) Карамзинъ неоднократно обращался къ Болтину, приводиль м'єста изъ его сочиненій, подвергаль ихъ критической опфикф, и, соглащаясь иногда съ авторомъ, въбольшинствф случаевъ оспаривалъ его мнѣнія. Тѣмъ строже относился исторіографъ къ своему предшественнику въ разработкъ отечественной исторіи, что видёль въ немъ усерднаго послёдователя Татищева, къ которому не ниталъ особеннаго довфрія. Карамзинъ весьма точно указывалъ ошибки и промахи Болтина, какъ историческіе, такъ и филологические. Суть всёхъ замёчаний Карамзина можно выразить, приблизительно, такимъ образомъ: Болтинъ черезчуръ уже дов'трчиво полагался на Татищева, и, повторяя его слова, не всегда пров'трялъ ихъ свид'тельствомъ первыхъ источниковъ; въ иныхъ случаяхъ Болтинъ угадывалъ истину, но не могъ вполив раскрыть и доказать ее, при тогдашнемъ состояни науки; ибкоторыя изъ ошибокъ, замъчаемыхъ у Болтина, встръчаются и у князя Щербатова и даже у Шлецера; и въ критикъ Болтина и въ его домыслахъ много върнаго, много ума и наблюдательности.

Самый рёзкій отзывъ Карамзина слёдующій: «Болтинъ пишеть, что жители Ахматовыхъ слободъ были черкасы, и назывались казаками; что они бёжали къ баскаку въ Каневъ, и построили городокъ Черкаскъ, и проч. Можно ли такъ смёло выдумывать? Можно, какъ Татищевъ и Болтинъ думали» <sup>848</sup>). Приводимъ и всё, или почти всё, другіе отзывы Карамзина о Болтинъ.

Болтинъ, полагаясь на Татищева, но не справившись съ лѣтописями, винилъ Щербатова въ томъ, что онъ принялъ Волгу за Волокъ, сказавши, что князь Изяславъ остался на Волокъ. Но Изяславъ, участвовавшій въ первомъ походѣ Всеволодовомъ на Суздаль, действительно остался на Волоко, т. е. въ Волоколамскъ. Во многихъ спискахъ Нестора сказано, что Ростиславъ, сынъ Владимира Ярославича, бъжаль изъ Новагорода: Болтинъ укоряль Щербатова и темъ, что онъ вериль летописямъ болъе, нежели Татищеву. Татищевъ и Болтивъ несправедливо думали, что Козары и Хвалисы одинъ и тоть же народъ. Татищевъ сказалъ, а за нимъ Болтинъ и другіе повторяли, что Стриковскій упоминаеть о Голядаха, обитавшихь гдів-то въ Литвів: ни Стриковскій, ни Кояловичь не говорять объ нихъ ни слова. Татищевъ и Болтинъ несправедливо полагали, что древняя козарская Вежа находилась при устье Днепра, где когда-то процветала Ольвія; въ договоре Игоря съ греками говорится о Вплобережью при усты Днипра: Татищевъ не разобраль этого имени или желая его исправить, обратиль Вълобережье въ Бълую Вежу. Татищевъ и Болтинъ думали, что Нюжатина есть Нюжинг; но последній называется въ летописяхъ Унижема. «Татищевъ объявляет намъ, что Ярополкъ озлобился на Всеволода за то, что сей князь отдаль Дорогобужъ Давыду Игоревичу, а Болтинъ удивляется, что Щербатовъ не зналъ сего вымышленнаго обстоятельства» 844).

Болтинъ называлъ древнихъ славянъ черноволосыми, и видѣлъ въ этомъ одно изъ доказательствъ ихъ азіятскаго происхожденія; но онъ не справился съ извѣстіями византійскихъ историковъ, изъ которыхъ видно, что славяне казались грекамъ по большей части русыми. Болтинъ говорить, что зыряне утратили свой языкъ, и сдѣлались совершенно русскими; но языкъ зырянскій еще сохраняется въ устахъ народа, и словарь его напечатанъ Миллеромъ въ его Sammlung russischer Geschichte. Болтинъ несправедливо называетъ Путивль городомъ вятичей: онъ быль въ области Сѣверской <sup>345</sup>).

Въ летописи сказано: «Володимеру же шедшю къ Новугороду по верховніе вои на печеністы». Князь Щербатовъ думаль, что Владимиръ пошелъ къ Новгороду воевать съ печенъгами; Болтинъ полагалъ, что вмъсто на Печеным надо читать на Чудь: такъ написалъ и Татищевъ. Но всѣ трое ошиблись: Несторъ хотълъ сказать, что Владимиръ пошелъ въ Новгородъ за верховыми воинами, чтобы съ ними идти на печенъговъ. Съверозападная Россія называлась въ отношеніи къ южной верховгема. Шлецеръ несправедливо считалъ Емо ижорцами: Татищевъ и Болтиль также невърно помъщали этотъ народъ между Ладожскимъ озеромъ и Бѣлымъ моремъ, въ Двинской землѣ. Въ договорѣ Игоря съ греками: «возьмутъ мѣсячное свое, первое отъ града Кыева, и пакы изъ Чернигова». Болтинъ полагалъ, что слова эти ошибною перенесены изъ одной статьи въ другую; Шлецеръ не видъль въ нихъ никакого смысла. Ошибки нътъ и смыслъ ясенъ: сочинитель договора означаеть, изъ какихъ городовъ русскіе прі**т**эжали въ Константинополь, — вопервых, изъ Кіева; вовторых, изъ Чернигова, и т. д. <sup>346</sup>).

Болтинъ, также какъ и Татищевъ, справедливо обличалъ невъжество новъйшихъ лътописцевъ, т. е. тъхъ, которые, въ шестнадцатомъ въкъ, дополняли Нестора баснями. Карамзинъ говоритъ: «Отдадимъ справедливость благоразумной догадкъ Болтина, который первый замътилъ, что Несторъ подъ словомъ градъ разумъетъ ограду церковную, а баннымъ строеніемъ называетъ

особенное зданіе, гдѣ ставили купѣль для крещенія взрослыхъ людей. Такія зданія, до того времени неизвѣстныя въ Россіи, дѣйствительно бывали при древнихъ церквахъ христіанскихъ». Въ одномъ мѣстѣ Карамзинъ замѣчаетъ, что Болтинъ чувствовалъ всю нелѣпость разсказа Длугоша, но не зная древнѣйшихъ польскихъ лѣтописцевъ, не могъ его опровергнуть 347).

Карамзинъ отмътилъ у Болтина нъкоторыя невърности, источникъ которыхъ кроется въ тогдашнемъ состояни сравнительной филологіи и въ недостаточномъ знаніи древняго русскаго языка. И въ этомъ отношении примъръ Татищева невыгодно повліяль на нашего писателя. Татищевь безпрестанно толкуеть слова сарматскія, воображая, что и финскій языкъ принадлежитъ къ сарматской вътви языковъ. Болтинъ тоже говоритъ о языкъ сарматскомъ, неизвъстномъ никому въ ученомъ свътъ. Болтинъ утверждаеть, что Мурманское значить поморское, ибо Татищевь увъряль, что Маурена значить на сарматском взыкъ поморъе. Штраленбергъ, а за нимъ Татищевъ и Болтинъ говорятъ, что ныя Угры есть славянское, и значить живущихъ у горъ; но греки называли ихъ этимъ или подобнымъ именемъ еще прежде, нежели узнали славянъ. Упомянувъ о томъ, что Болтинъ слово гридница, эзначающее кухню, производиль отъ шведскаго корня, Карамзинъ замѣчаетъ, что слово это дѣйствительно шведскаго происхожденія, но происходить отъ другого корня, именно отъ слова gred, т. е. мечъ: отборные воины княжеской дружины назывались послѣ мечниками. Вопреки Болтину, древнее слово ското, въ спыслъ: деньги, Карамзинъ сближаетъ не съ шведскимъ skatt, а съ латинскимъ ресипіа, происходящимъ отъ ресиз (скотъ) 348).

Карамзинъ говоритъ: «Въ лѣтописи сказано, что Олегъ требовалъ съ грековъ по 12 гривенъ на человъкъ. Г. Болтинъ хотѣлъ доказать, что здѣсь слово человъкъ есть винительный падежъ множественнаго числа, и что Олегъ взялъ 12 гривенъ на людей, бывшихъ въ каждой лодкѣ, ибо лѣтописецъ сказалъ бы въ единственномъ: на человъка. Г. Болтинъ не замѣтилъ, что Несторъ и во многихъ другихъ случаяхъ не различаетъ именительнаго и винительнаго; напримъръ Ольга, по всъмъ древнимъ спискамъ, говоритъ древлянамъ: пойду за князъ вашъ, а не князъ» <sup>849</sup>).

Трудамъ Болтина, ревностнаго защитника литературной древности и старины, придавали важное значение и во времена скептицизма, когда заподозрѣны были всѣ древніе памятники нашей исторіи и литературы. Одинъ изъ главныхъ представителей скептической школы, профессоръ Каченовскій, сообщиль въ Ученыя записки московскаго университета статью Н. Стрекалова: О сочиненіях Болтина, которая и пом'єщена въ отдель критики. Авторъ статьи находить, что Болтинъ обладаль и острымъ умомъ и огромною начитанностью, что онъ былъ замѣчательный, полезный, почти необходимый для своего времени критикъ, и видимо приближался къистинному понятію объисторіи. Вибств съ темъ онъ задаеть себв такой вопросъ: могъ ли Болтинь возвыситься наль тогдашним состояніемь исторіи; удовлетворяеть ли онъ вполнъ нынышнима требованіямъ исторической критики? Для решенія этого вопроса авторъ приводить несколькоизъ техъ мненій Болтина, которыя несогласны съ нынешними (писано въ тридцатыхъ годахъ) взглядами, а именно: о лътописяхъ, т. е. о времени ихъ появленія; о томъ, кто такіе были руссы, варяги и варягороссы; о Рюрикъ и его братьяхъ; о сарматскомъ языкъ; о древнихъ русскихъ городахъ и законахъ. Оказывается, что Болгинъ отсталъ не только отъ нынешняго, но и отъ своего времени: Ломоносовъ, Щербатовъ, Миллеръ, Шлецеръ не признавали Іоакимовской летописи. Представляются какъ невозможныя въ нынъщнее время митнія Болтина о томъ, что еще до Нестора писались у насъ лѣтописи, и что уже въ десятомъ стольтіи предки наши жили въ городахъ и управлялись законами. Приведя ибсколько отрывковъ изъ сочиненій Болтина.

авторъ восклицаетъ: «Такъ говоритъ просвъщенный своего времени знатокъ отечественной исторіи! Такъ мого онъ говорить при тогдашнемъ состояніи нашей критики; но мы, руководимые наставленіями нынъшних изслюдователей, мы не можемъ повторять Болтина». Въ статьъ, помъщенной въ университетскихъ запискахъ, видны пріемы тогдашней научной критики, а также видно и то, что всего болье въ сочиненіяхъ Болтина интересовало тогдашнихъ изслъдователей русской исторіи 850).

Однимь изъ очевидныхъ доказательствъ успеховъ нашей исторіографіи можеть служить статья о Болтинь, появившаяся ровно черезъ двадцать льтъ посль той, которая сообщена Каченовскимъ. Я говорю объ очеркъ С. М. Соловьева: «Писатели русской исторіи восемнадцатаго віка», состоящемъ изънісколькихъ небольшихъ статей, имфющихъ между собою не только витшнюю, но и внутреннюю связь. Одна изъ этихъ статей посвящена Болтину. Сознавая невозможность судить о писатель по понятіямъ непережитаго имъ, т. е. будущаго въ отношеніи къ нему, времени, С. М. Соловьевъ указываеть значение Болтина, какъ писателя того времени, когда Болтинъ жилъ и дъйствовалъ, когда слагались его взгляды, понятія и уб'єжденія. Болтинъ былъ живымъ свидътелемъ перемъны, совершившейся во взглядърусскаго общества на науку и просвъщение. Начиная съ эпохи преобразованія, на науку смотр'вли у насъ исключительно съ точки зрѣнія практической; заботились только объ обученіи, и вовсе не думали о воспитаніи, о нравственном вліяніи науки на человъка. Поворотъ во мнъніи обнаружился въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго стольтія, съ воцареніемъ Екатерины II, которая, по выраженію Бецкаго, вложила душу въ людей, созданныхъ Петромъ Великимъ. Слова Стародума и Правдина, говорившихъ, что въ воспитаніи заключается залогь общественнаго благосостоянія,

были отголоскомъ общественнаго настроенія. «Такой образъ мыслей не могъ не отразиться и во взглядь на русскую исторію. Въ первой половинъ восемнадцатаго въка борьба съ невъжествомъ, злоупотребленіями и предразсудками, которые прикрывались именемъ старины, естественно производила вражду, презрѣніе къ этой старинъ въ приверженцахъ новаго порядка вещей; они считали себя дътьми свъта, возсіявшаго для Россіи съ начала восемнадцатаго в ка; что прежде-то было мракъ, отъ котораго нужно какъ можно болье удаляться. Но во второй половинь въка, стремленіе усвоить себѣ внѣшнее, формальное образованіе, это стремленіе признано недостаточнымъ; борьба перемѣнила характеръ. Лучшие умы стали вооружаться теперь уже не столько противъ вредныхъ следствій стариннаго, допетровскаго быта, сколько противъ вредныхъ слъдствій односторонняго стремленія ко всему новому и чужому: отсюда недовольство предшествовавшимъ направленіемъ; борьба съ нимъ нечувствительно вела къ примиренію съ стариною, которая уже не возбуждала сильной вражды, ибо признала себя побъжденною, и прикрылась другимъ слоемъ, а на мъсто ея явился другой, новый врагъ, болье опасный. Въ борьбѣ съ недавними зломъ нечувствительно стали бросать благопріятные взгляды на старину отдаленную, именно уже потому, что она была враждебна новому врагу, противъ котораго нужно было вооружиться всёми средствами; нужно было показать его незаконное вторжение на мъсто прежняго, лучшаго, а между тъмъ старина, вслъдствіе самого отдаленія своего и неизвъстности, начала представлять пріятные образы. Это недовольство направлениемъ, господствовавшимъ въ первую половину восемнадиатаго въка, и примирение съ враждебною ему стариною допетровскою, объясняеть намъ взглядъ Болтина на древнюю русскую исторію».

Болтинъ доказываетъ, что предки наши отнюдь не заслуживали, п въ самой отдаленной древности, названія варваровъ. Доказательства эти или положенія, выведенныя изъ догоборахъ первыхъ князей нашихъ съ греками, и изумлявшія, какъ вещь

немыслимая, критиковъ школы Каченовскаго, Соловьевъ называетъ «знаменитыми, потому что они повторяются еще и теперь въ нашихъ историческихъ изслѣдованіяхъ». Болтинъ защищаетъ и русскія лѣтописи, и русскій языкъ, и русскій старинный быть, отъ нападенія на нихъ иностраннаго историка Россіи. При этомъ Болтинъ «рѣзко выражаеть мыслъ своего времени о необходимости нравственнаго, просвѣщеннаго, народнам воспитанія».

Книга Болтина противъ Леклерка есть «первый трудъ по русской исторіи, въ которомъ проведена одна основная мысль, въ которой есть одинъ общій взглядь на цёлый ходь исторіи. У Болтина мы не встръчаемъ толковъ о пользъисторіи, какъ науки опыта и примъра; но у него перваго видимъ попытку смотръть на исторію, какъ на науку народнаго самопознанія, стараніе сдёлать изъ исторіи прямое приложеніе къ жизни, отыскать живую связь между прошедшимъ и настоящимъ, задать вопросъ объ отношеніяхъ стараго къ новому. Ломоносовъ хочетъ только прославить геройскіе подвиги ділтелей нашей исторіи; Щербатовь вглядывается въ отдёльныя явленія, старается уяснить нікоторыя, особенно для него поразительныя, явленія русской исторіи, не связывая однако ихъ 'другъ съ другомъ; Болтинъ старается уяснить цёлый ходъ русской исторіи, непохожей ни на какія другія, и показать живую связь между прошедшимъ и насто-«Типинь».

С. М. Соловьевъ приводитъ нѣсколько собственно ученыхъ замѣчаній Болтина, и между прочимъ взглядъ его на монгольское иго, и отдавая справедливость умнымъ и дѣльнымъ мнѣніямъ; указываетъ, какъ на странную непослѣдовательность со стороны Болтина, на обвиненіе Леклерка въ томъ, за что надо было бы его благодарить, именно за лестный отзывъ его о нашихъ былинахъ. Но отличительная черта и великое достоинство Болтина заключается въ отсутствіи у него той искуственной, односторонней послѣдовательности, которая необходима тамъ, гдѣ есть предвзятая мысль. У него была основная мысль, запав-

шая глубоко въ его душу, но назвать эту мысль предвзятою нельзя уже потому, что съ этимъ названіемъ соединяется большею частью понятіе объ умысль, о сдыжь съ своею совыстью, о намфренномъ уклоненіи отъ ясно сознаваемой правды. Въ жару полемики онъ могъ выражаться черезчуръ рѣзко, могъ, что называется, пересаливать; но ръшительно не въ состояни быль выдавать черное за бълое и наоборотъ. Онъ могъ ошибаться въ своихъ мивніяхъ, и политическихъ и литературныхъ, но кривить душою онъ не желалъ. Болтинъ былъ и честный человѣкъ и честный писатель; онъ защищаль свое отечество не по какимъ либо разсчетамъ; онъ говорилъ то, что думалъ и чувствовалъ, и не считалъ нужнымъ притворяться и не договаривать. Еслибы его умная и живая защита была слёдствіемъ предвзятой мысли, въ обычномъ значения этого слова, многаго не помъстилъ бы онъ въ свою книгу, и распорядился бы своимъ матеріаломъ точно такъ же, какъ поступають ловкіе адвокаты, желая во что бы то ни стало выиграть дёло, которое вовсе не считають правымъ. Но Болтину не надо было лицем фрить для того, чтобы написать о Россіи то, что онъ написалъ. Онъ былъ искренно убъжденъ, что Россія и русскій народъ не обділены Господомъ Богомъ, а если они и оклеветаны передъ Европою, то для того, чтобы расположить въ ихъ пользу лучшую, наиболее безпристрастную и разумную часть европейскаго общества, следуеть говорить о нихъ одну сущую правду. Не только въ томъ, что написалъ Болтинъ въ защиту духовныхъ силъ и человъческихъ правъ русскаго народа. но всего болье въ искренней въръ въ то, на чемъ основываль онъ свою защиту, заключается значение его, какъ одного изъ достойнъйшихъ представителей народнаго самосознанія въ литературѣ 351).

Взгляды и сужденія Болтина относительно религіи и церкви разсмотрѣны въ статьѣ г. Знаменскаго: Историческіе труды сборнихъ п отд. и. л. н.

Щербатова и Болтина вт отношении из русской церковной исторіи. По мнѣнію автора, существенное различіе въ складѣ понятій этихъ писателей заключается въ томъ, что Щербатовъ быль искреннимъ поклонникомъ отечественной старины, а Болтинъ, напротивъ того, всецѣло преданъ новому духу. «Идеализируя древнюю Русь, Щербатовъ проводитъ рѣзкій контрастъ между ею и новою Россіею; ему нравятся особенности старой жизни. Болтинъ весъ живетъ въ новомъ времени; онъ идеализируетъ старину съ точки зрѣнія современныхъ идей. Для оправданія древней Россіи онъ всегда отыскиваетъ въ ней такія черты, которыя можно было бы подвести подъ воззрѣнія восемнадцатаго вѣка. Прежнюю жизнь онъ передѣлываетъ на современные нравы; въ такомъ видѣ она кажется ему лучше»

Такое же различіе и между церковно-религіозными воззрѣніями Болтина и Щербатова. «Воззрѣнія Болтина на религію и іерархію цѣликомъ заимствованы у Вольтера и Бэля, которыхъ онъ постоянно цитуетъ. Онъ жалѣетъ объ упадкѣ отеческой вѣры, но только потому, что она уже слишкомъ скоро упала, что ничего не осталось въ замѣнъ ея. Онъ хвалитъ и русское духовенство, но только за тò, что оно было непохоже на духовенство католическое, между тѣмъ какъ всѣ возгласы западныхъ вольнодумцевъ противъ іерархіи у него остаются во всей своей цѣлости».

Болтинъ «ставитъ наряду съ суевъріями самые благочестивые и похвальные обычаи; клеймитъ именемъ пустосвятства совершенно законныя и естественныя проявленія религіознаго чувства». Въ доказательство авторъ приводитъ мнѣніе Болтина о древнемъ обыча принимать постриженіе передъ смертью и о частомъ употребленіи крестнаго знаменія.

Болтинъ, подобно Щербатову, придаетъ іерархіи и церкви только политическое значеніе, и подчиняетъ ихъ государству. Единственную попытку духовной власти къ независимости Болтинъ рѣзко осуждаетъ въ лицѣ Никона. Въ сужденіяхъ своихъ о церковной іерархіи, о государственномъ значеніи духовной

власти, и т. п., Болтинъ руководствуется исключительно идеями своего въка, — идеями Вольтера и Бэля.

Статья г. Знаменскаго представляетъ одинъ изъ первыхъ у насъ и весьма любопытныхъ опытовъ прослѣдить развитіе религіозныхъ идей въ русскомъ обществѣ восемнадцатаго столѣтія въ связи съ духомъ времени и тогдашнимъ состояніемъ образованности <sup>352</sup>).

## VI.

Тогда еще, когда мысль о россійской академіи была только въ зародышт, целью предполагаемаго учреждения ставили разработку отечественнаго языка и словесности и отечественной исторіи. Цёль эта выдвинута на первый планъ при самомъ основаній академій. Открывая первое академическое собраніе, и призывая сочленовъ своихъ къ трудамъ на новомъ поприщъ, предсъдатель академіи, княгиня Дашкова сказала въ своей достопамятной рѣчи, что многоразличныя древности, разсъянныя по всему пространству Россіи, и многочисленные и драгоцънные памятники нашей исторической жизни представляютъ обширное поле для воздѣлыванія. А трудно было найти лучшаго работника на этомъ, почти нетронутомъ, полъ, какъ Болтинъ. Вступленіе его въ академію было какъ бы отвѣтомъ со стороны общества на призывъ, обращенный къ академикамъ и ко всемъ любителямъ родной старины. Въ то время, когда Болтинъ избранъ былъ въ члены россійской академіи, сочиненія его еще не появлялись въ печати, за исключеніемъ небольшаго очерка-Хорографіи сарептскихъ цёлительныхъ водъ. Тѣмъ не менѣе имя его пользовалось большою извѣстностью и уваженіемъ въ кругу людей образованныхъ, дорожившихъ разработкою русской исторіи, и вид'ввшихъ, съ какою любовью занимался Болтинъ историческими изследованіями. Въ обществе уже сложилось понятіе о немъ, какъ объ отличномъ знатокъ русской исторіи и древностей, хотя труды, оправдавшіе это мнініе

самымъ блестящимъ образомъ, были еще впереди. Быть можетъ, на выборъ Болтина имѣли нѣкоторое вліяніе и постороннія обстоятельства, какъ напримѣръ, его дружба съ Потемкинымъ. Болтинъ находился тогда при Потемкинѣ, и также, какъ и Потемкинъ, выбранъ, въ члены россійской академіи при самомъ ея учрежденіи. Болтинъ, также какъ и Потемкинъ, считались, въ офиціальныхъ актахъ, членами россійской академіи со времени ея открытія, т. е. съ 21-го октября 1783 года.

Какими бы соображеніями ни руководствовались при выборѣ Болтина, во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что, избравши Болтина, академія приняла въ среду свою одного изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ людей того времени, а для своихъ научныхъ предпріятій пріобрѣла разумную, живую рабочую силу. Болтинъ принадлежалъ къ самымъ выдающимся, къ самымъ замѣчательнымъ членамъ россійской академіи екатерининскаго періода.

По свидѣтельству Лепехина, Болтинъ, въ качествѣ члена россійской академіи, «подавалъ примѣчаніями своими многіе полезные совѣты, къ совершенству словаря служащіе; соучаствоваль въ комитетѣ, разсматривающемъ труды сочинителей, и сообщилъ академіи выписанныя слова изъ многихъ книгъ церковныхъ, яко плодъ долговременныхъ трудовъ своихъ; вспомоществоваль и вспомоществуетъ (писано въ 1786 году) въ исправности изданія словаря».

При обозрѣніи трудовъ россійской академіи со времени ея основанія до выхода второй части академическаго словаря (изданной въ 1790 году) Лепехинъ говоритъ тоже самое, и упоминаетъ также объ участіи Болтина въ академическихъ совѣщаніяхъ. «И. Н. Болтинъ подавалъ примѣчаніями своими полезные совѣты, къ усовершенію словаря служащіе; участвовалъ въ отдѣлѣ, предварительно разсматривавшемъ труды сочинителей; сообщилъ академіи выписанныя имъ слова (великое число) изъ многихъ книгъ славенскихъ, яко плодъ долговременныхъ трудовъ своихъ; прилежно соучаствовалъ въ собраніяхъ академіи, сколько другія упражненія и здоровье позволяли» 353).

Въ числѣ членовъ россійской академіи, участвовавшихъ въ составленіи третьей части академическаго словаря, названъ и Болтинъ. Объ участіи его сказано: «полезными своими примѣчаніями и разсужденіями въ собраніяхъ академіи, сколько слабость здоровья его позволяла посѣщать оныя, вспомоществовалъ общему труду» 354).

Болтину, одному изъ первыхъ между членами россійской академіи, присуждена была золотая медаль. Въ торжественномъ собраніи академіи, въ 1786 году, всё присутствующіе члены единогласно утвердили предложеніе Дашковой «ув'єнчать труды и усердіе» И. Н. Болтина золотою медалью <sup>355</sup>).

Болтинъ обнаруживалъ полную готовность содъйствовать научнымъ предпріятіямъ академіи. Онъ принималъ живое участіє въ академическихъ совъщаніяхъ; присутствіе его было въ высшей степени полезно и въ общихъ собраніяхъ академіи и въ отдъльныхъ комитетахъ, которыхъ онъ былъ членомъ; къ нему обращались за ръшеніемъ спорныхъ вопросовъ; по нъкоторымъ изъ нихъ онъ дълалъ устныя заявленія, по другимъ присылалъ письменныя митенія.

Втеченіе восьми лѣтъ, съ 1784 по 1791 годъ, онъ былъ въ 51 собраніи академіи; всего чаще бывалъ онъ въ академіи въ 1791 году, всего рѣже въ 1785 и 1790 годахъ. Если онъ и не особенно усердно посѣщалъ академію, то, по всей вѣроятности, только потому, что отвлекаемъ былъ другими своими обязанностями, а также частыми отлучками изъ Петербурга и своими частыми болѣзнями и постоянною хворостью. Въ первый разъ онъ былъ въ академическомъ собраніи 13-го января 1784 года; въ послѣдній разъ — 27-го декабря 1791 года.

Болтинъ былъ членомъ комитета; учрежденнаго «въ замѣну всѣхъ прежденазначенныхъ отрядовъ» съ цѣлію критически провърить всѣ матеріалы для словаря и дать имъ окончательную обработку. Онъ былъ также членомъ комитета по вопросу о присужденіи золотыхъ медалей, учрежденнаго подъ предсѣдательта 9

ствомъ Ал. Ив. Мусина-Пушкина, и собиравшагося у него въ домѣ 856).

Разсмотрѣніе правиль россійскаго правописанія, собранныхъ однимъ изъ членовъ россійской академів, священникомъ В. Г. Григорьевымъ, принялъ на себя Болтинъ вмѣстѣ съ Румовскимъ, Лепехинымъ и архимандритомъ Иннокентіемъ Полянскимъ <sup>857</sup>).

Въ средъ издательнаго комитета возникло недоразумъне по поводу глаголовъ имаю и емлю, — считать ли ихъ самостоятельными или же одинъ изъ нихъ производить отъ другаго. Спорный вопросъ былъ перенесенъ въ общее собраніе академіи. Въ общемъ собраніи всѣ присутствовавшіе, и въ томъ числѣ и предсѣдатель, находили, что надо эти глаголы соединить; но для того, чтобы «мнѣнію сему поставить твердое опредѣленіе», положено было представить его на судъ митрополита Гавріила и Болтина. Болтинъ утверждаль, что глаголь имаю есть ничто иное, какъ глаголь учащательный отъ глагола емлю, и на этомъ основаніи полагаль, что раздѣлять ихъ отнюдь не слѣдуетъ <sup>858</sup>).

Болтинъ предлагалъ, чтобы для большей точности въ опредълени значения и смысла словъ и выражений сопровождать ихъ возможно большимъ количествомъ примѣровъ — «прибавлять столько примѣровъ, сколько есть случаевъ, въ какихъ опредѣляемое слово употребляться можетъ». Въ этомъ, по мнѣнію Болтина, заключается главное достоинство словаря французской академіи, который можетъ служить пособіемъ и для насъ въ настоящемъ случаѣ. Но собраніе нашло, что мы потому уже не можемъ воспользоваться примѣромъ французской академіи, что у насъ весьма мало такихъ писателей, на которыхъ можно было бы сослаться въ употребленіи того или другаго слова, въ томъ или другомъ значеніи. Тѣмъ менѣе пригоденъ намъ словарь французской академіи, что, по свойству своему, русскій языкъ весьма далекъ отъ французскаго 359).

Изъ словъ, имѣющихъ въ началѣ отрицательную частицу не, рѣшено было помѣщать въ словарь только тѣ, которыя или неупотребляются безъ этой частицы, какъ напримѣръ: нечести-

смыслъ: глаголанный — сказанный, неизглаголанный — невыразимый. Всё остальныя слова съ частицею не въ началё положено исключить. Болтинъ возсталъ противъ этого исключенія, утверждая, что такимъ образомъ пришлось бы не вносить въ словарь такихъ словъ, которыя необходимо должны быть помёщены въ словарё 360).

Старинное названіе кравчій ст путем послужило поводомъ. къ разногласію, - гдѣ помѣстить его въ словарѣ: при словѣ ли кравий или при словъ путь. Основываясь на мнъни Болтина. академики ръшили помъстить и объяснить спорное выражение при словь путь, которое, въ его старинномъ смысль, прилагалось и къ некоторымъ другимъ чинамъ, т. е. должностямъ 361). Въ словарѣ россійской академіи, при словѣ путг помѣщены и объяснены выраженія: съ путемь и кравчій съ путемь: «Съ путемь, во образѣ нарѣчія, — старинное реченіе, придаваемое нѣкоторымъ знаменитымъ первой или второй степени чиновнымъ людямъ, означало предпочтение или награду за отличныя заслуги, съ нъкоторымъ извёстнымъ опредёленіемъ доходовъ изъ казенныхъ сборовъ, жалованныхъ не наслъдственно, а только по смерть; для чего давались онымъ города, убады и волости, ради управленія и сбора доходовъ въ ихъ пользу. Кравчій са путема-придворный чиновникъ второй степени, имъвшій туже самую должность, что и просто кравчій, но съ предпочтеніемъ и преимуществомъ въ боярскихъ книгахъ и спискахъ, и ставленъ выше окольничихъ для того, что онъ тою честію пожалованъ съ путемз. Такожде и тотъ самый кравчій, который находился съ 10сударемъ въ походѣ».

По свидѣтельству Карамзина, слово голдовник внесено въ словарь россійской академіи вслѣдствіе предложенія Болтина. Карамзинъ говоритъ: «Слово подручник въ древнемъ русскомъ изыкѣ, знаменовало тоже, что латинское vassus, vassallus, или польское holdownik, внесенное въ словарь академіи россійской единственно въ угожденіе Болтину, если не ошибаюсь, ибо онъ

думалъ, что мы не имъемъ въ языкѣ нашемъ слова для выраженія сего смысла. Въ Олеговомъ договорѣ съ греками упоминается о князьяхъ, иже суть подтрукою великаго князя, то есть о подручниках его или голдовникахъ, если польское, совсѣмъ неизвѣстное у насъ, слово предпочтемъ коренному русскому». 262) Въ академическомъ словарѣ: «голдовникъ — тотъ, который зависить отъ владѣльца по помѣстью или по землѣ, въ его владѣніи состоящей».

Самымъ важнымъ и въ высшей степени любопытнымъ памятникомъ академической дѣятельности Болтина служатъ замѣчанія его на первоначальный планъ или начертаніе задуманнаго академіею словаря. Замѣчанія Болтина были разосланы, по опредѣленію академіи, ко всѣмъ ея членамъ, для внимательнаго разсмотрѣнія и оцѣнки приводимыхъ доводовъ. Въ нѣсколькихъ общихъ собраніяхъ разсматривалось мнѣніе Болтина; оно вызвало въ свою очередь различныя мнѣнія, какъ можно судить уже потому, что постановленія одного собранія отмѣнялись въ другомъ; требовалось немало усилій, чтобы порѣшить съ вопросомъ, который такъ мастерски затронутъ былъ Болтинымъ. Иное изъ предложеннаго Болтинымъ принято академіею вполнѣ, удержано ею дословно; иное измѣнено или вовсе отвергнуто. Приводимъ каждое изъ замѣчаній Болтина, сопоставляя ихъ съ рѣшеніемъ общаго собранія членовъ россійской академіи завъз.

1

— «Въ статъ первой въ пункт 1-мъ сказано: не должны имътъ въ словаръ мъста собственныя имена людей, городовъ, морей и проч.

Собственныя имена людей знаменитыхъ конечно не должны имъть въ словаръ мъста для многихъ причинъ, о коихъ упоми-

нать нужды не имью; но имена святыхъ, употребляемыя къ нарицанію крещаемыхъ, неизлишно, кажется, въ него вмѣстить, присовокупя къ нимъ краткое толкованіе. Сверхъ удовольствія любопытнымъ, послужатъ они корнемъ для уменьшительныхъ, привътственныхъ и уничижительныхъ, отъ нихъ же произведенныхъ, каковы суть: Васенька, Дашенька, Ванька, Машка и проч. Не можно отрещи принадлежности сихъ реченій къ языку россійскому, следовательно и права ихъ быть помещенными въ собраніи прочихъ словъ сего языка. Многія имена входять въ составъ пословицъ и присловицъ, изъ коихъ некоторыя и место свое должны имъть подъ тъми именами, яко: не всякому какт Якову: какт у Сенюшки есть денежки, такт Сенюшка Семент, а какт у Сенюшки ни денежки, такт б...нт сынт Семент; у Фили пили, да Филю же и прибили; Якимг простота: рукавицг ищетг, а двое за поясому; Филать тому и радь; на безлюдью и Оома дворянинг». -

Академическое собраніе постановило: Имена святыхъ, даваемыя при крещеніи, внести въ словарь, какъ по тѣмъ причинамъ, которыя приводитъ Болтинъ, такъ и по слѣдующимъ соображеніямъ. Имена нерѣдко употребляются въ переносномъ смыслѣ. Въ уменьшительныхъ опускаются иногда начальныя буквы именъ, и образованіе уменьшительныхъ неможетъ быть подведено подъ какое-либо грамматическое правило. Въ просторѣчіи имена обыкновенно выговариваются и пишутся иначе, нежели въ церковныхъ книгахъ. Наконецъ, встарину въ челобитныхъ и во всѣхъ судныхъ дѣлахъ употреблялись имена уменьшительныя. На основаніи всего этого опредѣлено: внести въ словарь обыкновенныя и чаще другихъ употребляемыя имена, съ обозначеніемъ, которыя изъ нихъ привѣтственныя, и которыя уничижительныя, и отъ какого языка происходятъ.

При новомъ разсмотрѣніи замѣчаній Болтина въ одномъ изъ академическихъ собраній, рѣшено было, по почину Дашковой, вовсе исключить собственныя имена изъ словаря, вопервыхъ потому, что почти всѣ имена святыхъ не коренныя русскія, и не могутъ,

слъдовательно, служить ни къ обогащению, ни къ чистотъ русскаго языка; вовторыхъ, привътственныя и уничижительныя неръдко зависятъ отъ одного произвола, и въ разныхъ домахъ бываютъ разныя, и т. п.

2.

— «Касательно именъ городовъ, морей и проч., хотя описаніе оныхъ и принадлежить къ словарю географическому, требующему неменьшаго пространства, какъ и словарь знаменитыхъ мужей, но, кажется, не неприлично будетъ нѣкоторыя изъ нихъ помѣстить и въ словарь языка, и именно только имена государствъ, столицъ, главнѣйшихъ морей, величайшихъ острововъ и самыхъ знаменитѣйшихъ рѣкъ, съ краткимъ описаніемъ предѣловъ, климата, мѣстоположенія народовъ, населяющихъ оныя, и проч. Сіе послужитъ великою пользою юношеству, употребляющему словарь сей, преподавая оному краткое свѣдѣніе о нихъ. Нужно сіе и для производства именъ прилагательныхъ, отечественныхъ, каковы суть: французъ, неаполитанецъ, и проч.; аглинскій, венгерскій и проч.»—

Академическое собраніе постановило: Внести въ словарь, ради производства прилагательныхъ отечественныхъ, названія государствъ, столицъ, замѣчательныхъ русскихъ городовъ, также морей и проч.

Это рѣшеніе также отмѣнено впослѣдствіи и на томъ же основаніи, т. е. что имена государствъ, столицъ и пр. большею частью иностранныя, неспособствующія ни богатству, ни чистотѣ русскаго языка. Отмѣнивъ прежнее рѣшеніе, постановили: всѣ эти названія предоставить словарю географическому.

3.

<sup>— «</sup>Пунктомъ 2-мъ исключаются всъ названія техническія наукт, художествт и ремеслт, кои, не находяся вт обыкновенном употребленіи, мало извъстны, и однимт только ученымт свъдомы.

Я мню напротивъ, что сіп-то названія и нужны, кои не находятся въ обыкновенномъ употребленія, ибо извъстнаго названія никто въ словарѣ не будеть пріискивать, а вщется обыкновенно неизвъстное или недовольно свъдомое. Словарь не для чего инаго и делается, какъ чтобъ о всякомъ неизвестномъ или не довольно известномъ слове подать могъ удовлетворительное вразумленіе. Нынѣ на россійскомъ языкѣ издаются сочиненія о разныхъ веществахъ, относительныхъ до наукъ и художествъ. Представимъ себъ россіянина, чтущаго какое ни есть изъ таковыхъ, и встрътившаго въ немъ реченіе неизвъстное ему, употребляемое напр. въ астрономіи, хронологіи и архитектурі; каковы суть: аберрація, перигія, епакта, архитрава и тому по добныя. Безъ сомненія, онъ, въ желаніи вразумить себя о такомъ неизвъстномъ ему словъ, ухватится за словарь славенороссійскій тымъ съ большею надеждою, что изданъ онъ россійскою академіею, да и называется толковымъ. Вообразимъ же себъ и досаду его, когда онъ, рывшися повсюду, не найдетъ въ немъ искомаго имъ слова. Негодование его на сочинителей онаго будеть справедливо, и на упреки его нечемъ намъ будеть оправдаться. И такъ, по мнѣнію моему, всѣ техническія слова наукъ, художествъ и ремеслъ, необходимо для нъкоторой науки или художества нужныя, надлежить въ россійскій языкъ усыновить, и слёдственно дать имъ равное право съ природными россійскаго языка словами, т. е. поставить ихъ на ряду въ словарѣ языка, означивъ, изъкакого языка которое взято, въ какой наукъ, художествъ иль ремеслъ употребляется, и что означаеть. На сіе мнъ скажуть, что всёхъ словъ техническихъ собрать теперь не только трудно, но и невозможно. Согласень я въ томъ; но что до того нужды, что не вст они помъщены будуть въ словарь: сего никакъ и требовать не можно, чтобъ при первомъ изданіи ни одно реченіе упущено не было. Оставимъ другимъ додёлать то, что мы савлать не успвемъ». —

Академическое собраніе постановило: Названія, употребляемыя въ наукахъ, искусствахъ и ремеслахъ, принять всѣ безъ исклю-

ченія, но «стараться ихъ изображать или принятыми уже русскими названіями, или д'ёлаемыми вновь по правиламъ словопроизводства»

При новомъ пересмотръ, собраніе поръшило: изъ словъ, употребляемыхъ учеными, художниками, ремесленниками и промышленниками, вносить только такія, которыя «или прямо русскія, или по россійскому корню составлены», и ясно выражаютъ вещи. Иначе пришлось бы внести множество иностранныхъ словъ, такъ какъ техническія слова большею частью иностраннаго происхожденія.

4

— «Пунктомъ 4-мъ исключаются всѣ ть иностранныя слова, кои не вошли еще вт такое употребление, чтобт объяснение ихт вт россійском ссловарь необходимо было нужно.

Иностранныя слова, кои хотя и въ употреблени, но введены безъ нужды, понеже имъются того же смысла свои слова, надлежитъ выкинуть; тъжъ, кои хотя и не въ употреблени, но тождезначущихъ и равносильныхъ имъ словъ на русскомъ языкъ нътъ, надлежитъ ввести. Если же найдется такое слово въ языкахъ, отъ славенскаго происходящихъ, каковы сутъ: польскій, чешскій и подобные имъ, или въ славенскомъ обветшалое и нынъ неупотребительное, таковыя должно предпочесть иноязычнымъ». —

Академія постановила: Иностранныхъ словъ избѣгать елико возможно, замѣняя ихъ или старинными словами, хотя бы и обветшалыми, или соплеменными нашему языку славянскими, и т. д.

õ.

— «Въ 5-мъ пунктъ сказано: Московское наръчіе предпочитать прочим, а провинціальныя и неизвъстныя въ столицахъ слова и ръченія не должны имьть въ словаръ мъста.

Нельзя сказать вообще, чтобъ нарѣчіе московское прочимъ предпочитать довлілю, ибо въ числѣ рѣченій, московскими уроженцами употребляемыхъ, есть многія изуродованныя, неприго

жія и устранившіяся отъ чистаго языка и отъ правильнаго выговора. Напр. говорять москвичи вмѣсто: встрѣтился - встрълся, вмѣсто: зарево-жарево; вмѣсто произношенія обыкновеннаго: на ръку, произглашаютъ: на ръку, и проч. Также и провинціальныя слова, неизвъстныя или неупотребляемыя въ столицахъ, напрасно изгонять изъ словаря, понеже некоторыя изънихъ послужать къ обогащенію языка, каковы суть: луда, тундра, в проч. Другія прямо отъ славенскаго языка начало свое ведущія (каковыхъвъ новгородскомъ и малороссійскомъ нарізніяхъ множество есть), могуть послужить къ объяснению производства другихъ словъ, въ общемъ употребленіи находящихся. А нёкоторыя могутъ употребляемы быть въ сочиненіяхъ издевочнаго рода, а особливо. гд надобно будетъ заставить поселянина говорить. У малоросіянъ есть многія собственныя слова и названія, кои во всякихъ судопроизводствахъ и сдёлкахъ употребляются. У бёлорусцовъ также есть собственныя названія и різченія, нигді, кромі Білоруссів не употребляемыя, но необходимо нужныя къ сведенію для всёхъ вообще, по причинё употребленія ихъ во всякихъ письмахъ. Всѣ таковыя рѣченія, хотя не повсемѣстно употребляемыя, но могущія для всёхъ вообще быть нёкогда потребны къ сведенію, должны въ словаре иметь место. Подъ именемъ словаря разумьется такая книга, въ которой не одни отборныя и употребительныя, но и всякородныя слова, т. е. добрыя и худыя, низкія и благородныя, употребительныя и неупотребительныя (кром' неблагопристойных токмо) пом' цены быть им воть право». —

Академія постановила: Держаться московскаго нарѣчія; но съ тѣмъ, чтобы нѣкоторыя неправильности его въ словахъ и выраженіяхъ исправить по выговору и произношенію св. писанія и другихъ славянскихъ книгъ. Областныя слова вносить всѣ безъ изъятія.

При пересмотрѣ, постановленіе о московскомъ нарѣчіи осталось въ своей силѣ, а въ отношеніи къ областнымъ словамъ сдѣлано такое измѣненіе. Вносить не всѣ областныя слова, а только

ть, которыя служать названіями для вещей, орудій, и т. д., въ столицахь неизвъстныхь, а также и ть, которыя поведуть къ обогащенію языка, или же изяществомъ своимъ превосходять слова, употребляемыя въ столицахъ для названія тъхъ же предметовъ.

6.

— «6-мъ пунктомъ исключаются всю длинныя пословицы и присловицы.

Пословицъ, по мнѣнію моему, тѣхъ только вносить не должно, въ кои или неблагопристойныя рѣченія входятъ, или неблагопристойную вещь означаютъ, также тѣхъ, кои не имѣютъ устроенія въ слогѣ своемъ, для пословицъ потребнаго, или наконецъ такихъ, кои никакова смысла въ себѣ не содержатъ и безъ приличія къ вещи относятся,—не смотря на тò, длинны онѣ или коротки, ибо краткость достоинства не составляетъ». —

Академія рѣшила: Пословицы помѣщать только такія, смыслъ которыхъ можетъ быть объясненъ вполнѣ удовлетворительно — «коихъ знаменованію можно дать ясную и довольную причину».

7.

— «Глаголы ставить должно въ настоящемъ и изъявительномъ, какъ въ словаряхъ греческаго, латинскаго и другихъ первоначальныхъ языковъ обычай ведется, что и по свойству языка славенскаго весьма приличнъе. Нужно, чтобъ и сложные глаголы ставить каждый въ принадлежащемъ ему мъстъ по алфавитному чину, указавъ, касательно этимологическаго его производства, на глаголъ простой, яко его корень; понеже нъкоторые изънихъ совсъмъ другой смыслъ имъютъ, нежели тотъ, отъ коего ведутъ они свое начало. Напр. отъ глагола живу происходятъ: заживаю, выживаю, наживаю, разживаюсь, уживаюсь, проживаюсь и проч. А чтобъ всъ таковые сложные глаголы, подведя подъ ихъ первообразный, не ставить уже въ принадлежащихъ имъ мъстахъ, сіе произведетъ въ пріисканіи ихъ великое затрудненіе; также и по великому множеству въ россійскомъ языкъ сложныхъ глаго-

ловъ, въ разсуждени различнаго ихъ одинъ отъ другаго знаменованія, сдѣлается совокупленіемъ всѣхъ подъ одну статью крайнее замѣшательство въ соображеніи».—

Академія рѣшила: Такъ какъ славянскій языкъ много заимствуеть, въ свойствѣ словъ, отъ греческаго, поэтому и нужно держаться греческаго образца, а въ греческихъ словаряхъ всѣ глаголы ставятся въ настоящемъ времени.

8.

- «Въ третей части, касательно синонимовъ присовокупить нужно, чтобъ, приписавъ къ каждому слову столько синонимовъ, сколько найти можно, и по совершении надъ словомъ всехъ грамматическихъ примъчаній, привести для каждаго изъ тъхъ синонимовъ примеры, въ какомъ смысле и обстоятельствахъ они употребляются, дабы посредствомъ техъ примеровъ чувствительнее сдълать тени различія, находящагося между ихъ. Едва ли чело и лобг, око и глазг, щека и ланита могутъ названы быть синонимами, по общепринятому смыслу сего слова; ибо они разныхъ языковъ суть слова, тожде и едино значущія и безъ всякія тіни различія между собою, такъ какъ греческое алфавит и русское азбука, или латинское литера и русское буква, не могутъ названы быть синонимами, понеже то и другое одну вещь означають, и тотъ же самый смыслъ содержать: чело, око, ланита суть слова славянскія; лобе и щека русскія, а глазе татарское или отъ гатарскаго слова гюзу происходящее. Таковыхъ тождесмысленныхъ словъ у насъ много, каковы суть: перси и грудь, рамо и плечо, чрево и брюхо, хребеть и спина, уста и роть, устив и губы, пест и собака, овент и барант, конт и лошадь, оратай и пахарь и проч., изъ коихъ всё первыя суть славенскія, а последнія или русскія или татарскія. Изв'єстно, что Славене и Русь были народы иноплеменные, и языки им вли различные. По см вшеніи между собою, языкъ первыхъ, яко обильнейшій, благороднейшій и красив'єйшій, превозмогь языкъ посл'єднихъ, и сд'єлался общимъ для обоихъ народовъ. Однакожъ осталося много словъ

русскихъ, каковы суть сказанныя, кои и донынѣ сохранилися въ употребленіи, уступая всегда преимущество славенскимъ. Синонимы же хотя имѣютъ между собою и великое сходство, а паче по первому на нихъ воззрѣнію, но обрѣтается межд ихъ различіе, больше или меньше чувствительное, при тщательномъ разсматриваніи знаменованія и употребленія ихъ, каковы суть: дуракъ и глупецъ, бъсъ и черть, проницательный и прозорливый, храбрый и мужественный, нахалъ и похабный, смълый и дерэновенный, гляжу и смотрю и проч. Сказанныя же слова, яко чело и лобъ и проч., ни малѣйшаго и никакого различія въ знаменованіи своемъ не имѣютъ, а токмо употребляются въ разныхъ слогахъ: славенскія въ важномъ, высокомъ и красномъ, а русскія и татарскія въ простомъ, общежительномъ и также въ разговорахъ». —

Академія рѣшила: Удержать названіе сослово, вмѣсто синонимо, и къ каждому слову присоединить столько сослововъ, сколько ихъ найти можно, и т. д.

9.

- «Надлежитъ представить на разсужденіе:
- 1) Различать ли въ чинъ алфавитномъ Э отъ Е, ибо у насъ мало словъ, начинающихся съ буквы Э, кои бы произносилися такъ, какъ должно, хотя во всъхъ иностранныхъ, въ языкъ славено-россійскій присвоенныхъ словахъ, начинающихся съ буквы Е, каковы суть: евангеліе, епистола, епитафія, и проч., долженствуетъ сія буква произносима быть яко латинское Е, а не такъ, какъ русское есть. У славянъ, кажется, было различіе въ выговорѣ сихъ буквъ, и для того въ азбукѣ Е и Э поставлены каждая особливо, и названы различными именами; но послѣ произношеніе сіе потеряно. Въ русскомъ языкѣ чувствительна разность въ выговорѣ сихъ буквъ только въ словахъ: этотъ, эта, эдакой, экой и эхъ.
- 2) Въ словахъ и рѣченіяхъ, въ кои буква  $\Gamma$  входитъ, должно ли въ объясненіе того слова сказать, какъ должно произглашать ту букву—мягко, какъ *глаголъ*, или крѣпко, какъ латинское g, по-

неже, какъ извъстно, во многихъ у насъ словахъ буква сія такъ точно произносится, хотя и не имъетъ особаго характера въ писаніи.

- 3) букву S надобно ли поставить на ряду ея (ибо хотя она: пынѣ и неупотребительна, но въ церковныхъ книгахъ осталася) и сказать, какія слова ею начиналися, и въ составъ коихъ она входила; также и какое между ею и буквою З было разиствіе въ произношеніи или правописаніи?
- $4)\ i$  должно ли также на ряду съ прочими буквами поставить и объяснить употребление ея?
- 5) 8 входить ли въ число буквъ, также и щ и юсь и другія имъ подобныя, или безъ объясненія исключаются?
- 6) Понеже Ф и Ө необходимо долженствують остаться въ ихъ чинъ для различенія по правилу правописанія словъ греческихъ, издревле въ языкъ славенороссійскій присвоенныхъ, въ составъ коихъ буквы сіи входятъ; то прочія слова иностранныя, изъ другихъ языковъ принятыя, каковы суть: фунтъ, фигура, фура и проч., также и природныя русскія, каковы суть: фря, филя, филинъ и проч., подъ Ф или Ө ставить въ словарь?

Мое жъ мићніе такое, чтобъ всё буквы, сколько ихъ ни есть въ азбукё славенороссійской, употребляемыя нынѣ и неупотребляемыя, въ словарѣ каждую въ принадлежащемъ ей мѣстѣ поставить; понеже всё онѣ, кромѣ юса, въ церковныхъ книгахъ существуютъ; означивъ, кои изъ нихъ изъ гражданской печати выключены и для какихъ причинъ; и каждую, сдѣлавъ примѣчаніе о древнемъ ея знаменованіи, употребленіи, и о различіи ея отъ созвучныхъ ей.

- 7) Слова уменьшительныя и увеличительныя должно ли поставить въ словарѣ послѣ ихъ коренныхъ и съ объясненіемъ, которыя изъ нихъ привѣтственныя, которыя уничижительныя?
- 8) Новоизобрѣтенное слово сослово не означаеть того смысла и не имѣеть такой силы, какъ греческое синонимо, а потому и къ заступленію его мѣста не признавается быть способнымъ; тѣмъ паче, что будучи оно сходно со словомъ сословіе, напомина-

ніемъ симъ означаемаго, приводитъ мысль въ замѣшательство. А понеже слово сіе во всѣ европейскіе языки принято, для чего-жъ бы не принять его въ россійскій, тѣмъ паче, что оно есть изъ числа такихъ, кои въ общенародномъ употребленіи никогда не были и не будутъ. Въ грамматикѣ славенороссійской много есть греческихъ словъ, яко: просодія, оксія, исо, варіа и проч., коихъ знаменованія всѣмъ учащимся русской грамотѣ извѣстны; равнымъ образомъ и слово синонимъ тѣмъ, кои будутъ русскую грамматику или словарь читать, будетъ также извѣстно, да и знаменованіе его тверже въ память ихъ вкоренится, нежели новоизобрѣтенное слово сословъ, понеже, какъ сказано, мысль ихъ къ другому знаменованію отвлекаться не будетъ» ——

Что насается буквъ, академія рѣшила оставить все попрежнему.

#### 10.

— «Наименованъ словарь сей толковым», а въ начертаніи не вижу я намѣренія, чтобъ сдѣлать его таковымъ; и такъ или отмѣнить слѣдуетъ названіе, или распространить намѣреніе по точному его смыслу. Подъ именемъ толковаго словаря разумѣется такая книга, въ которой находится не только о всѣхъ словахъ, именахъ и рѣченіяхъ, но и о всѣхъ вещахъ, тѣми рѣченіями означаемыхъ, достаточное истолкованіе, т. е. касательно словъ и рѣченій извѣщеніе о ихъ происхожденіи, знаменованіи, употребленій и проч.; касательно вещей, тѣми рѣченіями означаемыхъ, описаніе о ихъ природѣ, свойствѣ, образѣ составленія ихъ, разнствія отъ другихъ тождеродныхъ и проч.

Предпріятое сіе расположеніе словаря не об'єщаеть желаемыя пользы. Правда, что съ перваго воззр'єнія покажется вразумительн'є и удобн'є расположить слова по ихъ корнямъ, т. е. поставить вс'є производныя или сложныя слова посл'є первообразнаго; но употребленіе потомъ ув'єритъ, что такое расположеніе весьма неудобно и затруднительно. Сказано въ начертаній, что къ удобн'єйшему словъ прійсканію надлежить непремънно пріобщить къ словарю аналогическую таблицу, т. е. списокъ всъхъ находящихся въ словаръ словъ и ръченій по алфавиту, такъ какъ бы сказано было, чтобъ пріобщить къ словарю другой словарь; ибо списока слова не иное что означаеть, какъ словарь же, но короче перваго. Однакожъ сіе предварительное въ краткомъ словарѣ обрѣтеніе слова не много сдѣлаеть пособія къ пріисканію его въ другомъ словаръ, пространнъйшемъ перваго; ибо нашедъ иногда указанную страницу, не прежде съищешь на ней слово. какъ по прочтеніи ея съ начала до конца. И такъ вмъсто одного словаря сдёлаемъ мы два, а пользы они меньше приносить будутъ, нежели одинъ, иначе расположенный. Словарь французской академіи также быль съ первоначалія расположень; но, опытами дознавъ его неудобность, принуждены были вновь его переделывать, и расположить слова по алфавитному чину, каковъ онъ нынъ есть, и признается отъ всъхъ вообще лучшимъ словаремъ изъ извъстныхъ въ семъ родъ. Академія необиновенно признается въ своей ошибкъ и, подъявъ многій трудъ, исправляетъ ее. Сожальтельно, что мы, принимаясь за такое точно дъло, не путемъ исправленія, но путемъ заблужденія последовать ей хотимъ.

Желательно весьма, чтобъ россійская академія благоволила распространить нам'вреніе свое въ сочиненіи словаря, по точному смыслу названія его толковымъ. Веществъ къ тому готовыхъ много, только стоитъ, бравъ ихъ, отдёлывать такъ, какъ требуетъ того названіе книги и предложенное пространство ея. Такая книга для всёхъ россіянъ вообще, а паче ради нев'єдущихъ кром'є природнаго языка, была бы сокровищемъ всякихъ пріобр'єтеній и пользъ; и можно сказать, что оная была бы въ своемъ род'є превосходн'єйшею вс'єхъ изданныхъ донын'є на чужестранныхъ языкахъ. Напр. въ короткихъ словахъ ко утвержденію мн'єнія моего скажу, французскій энциклопедическій словарь во всякомъ смысл'є есть недостаточенъ и неисправенъ въ разсужденіи нам'єренія, съ какимъ онъ д'єланъ. Понеже, если нам'єреніе сочинителей его было такое, чтобъ вс'є науки, художества и ремесла такъ обстоятельно, точно и ясно описать, дабы

можно было изъ него всёмъ имъ научиться, въ такомъ видё есть онъ весьма кратокъ. Если же цёль ихъ была такая, чтобъ о всёхъ веществахъ, находящихся въ немъ, дать только краткое понятіе, ясное умоначертаніе, въ такомъ смыслё сдёланъ онъ крайне пространенъ; слёдовательно въ томъ и другомъ недостаточенъ. Для составленія толковаго словаря, т. е. такого, который бы о всякой вещи подавать могъ краткое, но достаточное понятіе, довольно бъ, думаю, было десяти или двёнадцати томовъ въ четверть.

Если жъ ръшительно суждено сдълать словарь точно противу начертанія, то не угодно ли будеть его назвать этимологическиму, дабы название согласовало порядку расположения в образу сочиненія его; а между тімь въ продолженій сея работы заготовлять припасы къ сочиненію толковаго словаря. Если господа члены согласятся раздёлить на себя трудъ въ сочиненіи онаго по веществамъ, взявъ каждый то, что онъ училъ или въ чемъ больше упражнялся; наприм. одинъ рѣченія богословскія, другой — минералогическія, третій — математическія и проч., то бы не въ продолжительномъ времени весь энциклопедическій словарь французскій на россійкій языкъ преобразить можно было. Ибо нътъ нужды переводить его изъ слова въ слово, а только выбрать нужное къ истолкованію каждой вещи, а въ случав недостатка или неисправности его, почерпая изъ книгъ другихъ, или присовокупляя отъ себя не болье, какъ то токмо, чтобъ о предлагаемомъ дать чтущему, какъ сказано уже, краткое, но удовлетворительное вразумленіе». —

Академія рѣшила, большинствомъ тридцати голосовъ противъ семнадцати, издать словарь этимологическій <sup>364</sup>).

Въ числѣ старинныхъ словъ, которыя представлены были для помѣщенія въ словарь, находилось и слово молица, и при немъ въ видѣ объясненія приведено слѣдующее мѣсто изъ царственнаго лѣтописца: «бысть гладъ великъ зѣло: ядяху людіе

листь липовый, а иніи молице истолкше и мѣшающе съ пельми и съ соломою». Но такъ какъ приведенный примѣръ не опредѣляетъ точнаго значенія слова, то положено просить объ истолкованіи этого слова Мусина-Пушкина и Болтина, какъ «мужей, въ древностяхъ россійскихъ упражняющихся» 365).

Въ одномъ изъ академическихъ собраній читано было слѣдующее мнѣніе Болтина о происхожденіи слова козакъ:

- «Слово козакъ происходить отъ татарскаго языка, и значило вначаль бродягу, бездомовнаго, служащаго другим из платы. Въ семъ смыслѣ осталось оно донынѣ между крестьянами въ нъкоторыхъ областяхъ. Послъ привязали къ нему смыслъ коннаго воина, легко вооруженнаго, по образу первобытныхъ козаковъ, коихъ татарскіе баскаки набирали себь изъ бродягъ. Производить сіе слово отъ имени целаго народа невместно потому, что козаки, жившіе близъ Чернаго и Азовскаго моря, также по Дону и Донцу, гораздо были прежде, нежели татары извъстны быть стали, и гораздо прежде, нежели название казаковъ къ воину легкоконному стало быть привязано. Мнтніе сіе произошло отъ сходства именъ косоги и козаки, подобно тому, какъ свевовз и шведова, готова и гетова за одинъ народъ почитають, но и тв и другіе были народы разные, яко и косоги не суть прародители козаковъ. Что касается до произношенія сего слова, то донскіе и уральскіе козаки и русскіе мужики выговаривають его казака, а малороссіяне козака; но то и другое есть одно, ибо, какъ извъстно, что сіи двъ буквы а и о во многихъ словахъ одна вмъсто другой у насъ употребляется. Разделить же сіп слова на два смысла, и название козаки оставить военными, а казаки — батраку или наемнику, весьма, по моему мнѣнію, неприлично. Впрочемъ въ словаръ сказать будеть довольно, что сіе слово двоякимъ образомъ произносится, и двоякій имфетъ смыслъ: общій и употребительный есть относящійся къ войску, а частный, въ нікоторыхъ токмо областяхъ извъстный, означаеть батрака, заимствуя оный изъ первобытнаго смысла сего слова, отъ татаръ вошедшаго».

Академія рѣшила: послѣдовать въ этомъ словѣ мнѣнік Болтина. Въ академическомъ словарѣ читаемъ: «Козакъ — воинъ легкоконный, пикою вооруженный: козакъ донской, гребенской, черноморскій; наймитъ, батракъ, работникъ, изъ извѣстной платы въ годъ работающій: нанять козака въ годы» 366).

Отвергая производство словъ: воскресаю, воскресение и проч. отъ слова кресть, и производя ихъ отъ корня кресъ, Болтинъ прислалъ въ академію свои «опредѣленія на слово кресъ». Сообщая объ этомъ, Лепехинъ приводитъ три редакціи объясненія этого корня, не указывая точно, всѣ ли они присланы Болтинымъ. Вотъ подлинныя слова записки академическаго собранія: «Секретарь читалъ опредѣленія на слово кресъ, сдъланныя и сообщенныя членомъ академіи Иваномъ Никитичемъ Болтинымъ, которое слово должно служить корнемъ словамъ: воскресеніе, воскресаю и проч. Разныя сему слову опредѣленія были слѣдующія:

- Крест. Слово сіе въ отдаленной древности означало по славянски жизнь, бытіе, но въ послѣдующіе вѣки изъ употребленія вышло, и токмо слабые слѣды его остались въ простонародной поговоркѣ, которая въ нѣкоторыхъ областяхъ употребляется, говоря о человѣкѣ, вдавшемся безразсудно въ предпріятіе весьма трудное и опасное, или въ отношеніи къ имѣющему поведеніе дерзкое и запрометчивое: ему на кресу не бывать, сирѣчь, не быть ему живому, не сносить ему своей головы. А сія поговорка единственнымъ была поводомъ къ догадкѣ нашей о значеніи онаго слова и къ принятію его за корень послѣдующихъ словъ. Или:
- Крест. Въ нѣкоторыхъ областяхъ есть простонародная поговорка, употребляемая говоря о человѣкѣ, вдавшемся безразсудно въ предпріятіе весьма трудное и опасное, или въ отношеній къ имѣющему поведеніе дерзкое и запрометчивое: ему на кресу не бывать, сирѣчь, не сносить ему своей головы, не быть ему живому. И сія поговорка открыла намз слъдъ, впрочемъ хотя и слабый, къ заключенію, что слово крест въ отдаленной древности

означало жизно или быте, и признать его за корень последующихъ словъ. — Или:

— *Кресъ*. Слово, значившее въ глубокой древности на славянскомъ языкѣ: явь, явленность, то, что есть явно, открыто, зримо, какъ заключить можно изъ слѣдующихъ двухъ доводовъ:

Въ нѣкоторыхъ областяхъ Россіи имѣется доднесь въ употребленіи поговорка, говоря о человѣкѣ, вдавшемся въ предпріятіе весьма трудное и опасное или въ отношеніи къ имѣющему поведеніе дерзкое и запрометчивое: ему не бывать на кресу, такъ какъ бы сказать: не бывать ему на яву, въ явленности между нами, сирѣчь, ему погибнуть, пропасть, исчезнуть.

Въ сербскомъ наръчій есть глаголъ изкреснути, значащій выйти какт будто невзначай, и не зная откуда, наружу.

И такъ, основываясь на сихъ двухъ, довольную в роятность имъющихъ, доводахъ о древнемъ употребленіи и значеніи слова кресъ, заблагоразсуждено академією принять его за корень послуждующихъ словъ». —

Академическое собраніе приняло все то, что было общаго во всёхъ трехъ редакціяхъ. Оно постановило: не входя ни въ какія древнія объясненія, и не дѣлая никакихъ выводовъ, поставить просто такъ: Крест—слово обветшалое, вышедшее изъ употребленія, означавшее въ глубокой древности жизнь, явь, явленность, то, что есть явно, открыто, зримо. Ему на кресу не бывать, то есть ему не спасти жизни, ему на яву не бывать <sup>367</sup>).

Во время споровъ, возникшихъ въ академіи по поводу слова помню, которое одни изъ академиковъ считали самостоятельнымъ, другіе же производили отъ слова мню, Болтинъ былъ на сторонѣ послѣднихъ. Онъ писалъ въ академію: «Прочитавъ два разныя мнѣнія о производствѣ словъ: помню и мню, изъ коихъ однимъ утверждается, что глаголы оные суть совершенно между собою разные, а вторымъ, что глаголъ помню произшелъ отъ мню, нашелъ, что послѣднее мнѣніе весьма перваго основательнѣе, дѣльнѣе и сильнѣе, и что на испроверженіе доводовъ, утверждающихъ разное происхожденіе оныхъ глаголовъ, могъ бы я при-

весть тьмы доказательствъ, если бы крайняя слабость, которою по долговременной бользни одержинъ, сдълать мит то дозволила. Они же почти и ненужны, ибо во митни противномъ довольно сказано о томъ, и едва ли что вопреки онаго доводамъ предложить можно. И такъ, мое митніе есть такое, что глаголь помию, безъ всякаго сумитнія, произшель отъ глагола мию, яко и память есть послъдствіе мысли. Правда, что непосредственно, какъ пишетъ сочинитель перваго митнія, отъ мию происходитъ минніе, а не память; но не меньще, кажется, и то правда, что отъ миннія произошло поминніе, яко послъдующее души дъйствіе, а отъ него уже по времени, память, что есть одно и тожъ» 868).

Приведенная замътка Болтина, въ которой онъ жалуется на бользнь и утрату силь, была его лебединою пъснью, его последнею беседою съ академіею. Замолкли его умныя речи въ академическихъ совъщаніяхъ; онъ не быль уже въ состояніи дълиться съ сочленами ни своими матеріалами, ни своими мнъніями и замѣчаніями. Въ собраніи 9 октября 1792 года, княгиня Дашкова, въ качествъ предсъдателя академіи, объявила о кончинъ «достойнъйшаго академіи члена Ивана Никитича Болтина, коего обширныя познанія въ россійскомъ слов' великимъ и отличнымъ были пособіемъ въ общемъ академіи трудѣ. Свѣдѣнія же его въ отечественныхъ нашихъ бытописаніяхъ, снисканныя многольтнимъ и безпрерывнымъ трудомъ, и изданныя имъ о семъ предметь сочиненія содълають память его незабвенною даже у позднихъ потомковъ. Личныя же его душевныя качества, у тъхъ, кои прямо его знали, не престанутъ возбуждать прискорбное воспоминание о преждевременной его кончинъ» 369).

Желая почтить память Болтина, какъ члена академіи и какъ знаменитаго русскаго писателя, академія постановила «украсить изображеніемъ его» залу академическихъ собраній. Вмѣстѣ съ портретомъ Болтина заказаны были портреты Лепехина, Княжнина и другихъ писателей, съ честью потрудившихся для русской литературы и науки <sup>870</sup>).

# ПРИМЪЧАНІЯ И ПРИЛОЖЕНІЯ.

1) Въ библіотекъ московскаго университета, рукописные протоколы конференціи университета. На корешкъ напечатано: Confere Protoc 1768 jahr; написано: Т. 12. 1768. На ордеръвыставлено число: маія 17 дня 1768 года.

Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей московскаго университета. 1855. Часть I, стр. 297 — 301. Біографія Десницкаго составлена профессоромъ Баршевымъ.

Въ Опытъ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ, Новикова, сказано: «Деспицкій Семенъ, московскаго императорскаго университета магистръ свободныхъ наукъ, юриспруденціи докторъ, римскихъ и россійскихъ правъ публичный экстраординарный профессоръ, сочиниль изрядное слово о прямомъ и ближайшемъ способъ къ наученію юриспруденціи, которое напечатано въ Москвъ 1768 года, и еще нъсколько другихъ словъ, напечатанныхъ тамъже». (Матеріалы для исторіи русской литературы. Изданіе П. А. Ефремова. 1867 стр. 31 — 32).

2) Слово о прямом и ближайшем способъ ка наученію юриспруденціи, въ публичном собраніи императорскаго московскаго университета, бывшемъ для всерадостнаго дня возшествія на всероссійскій престоль императрицы Екатерины Алекс вевны, говоренное онагожъ университета свободныхъ наукъ магистромъ, юриспруденціи докторомъ, римскихъ и россійскихъ правъ пу-

бличнымъ экстраординарнымъ профессоромъ Семеномъ Десниц-кимъ, іюня 30 дня 1768 года. — стр. 9—10.

- 3) Наставникъ земледъльческій или краткое аглинскаго хлѣбопашества показаніе въ пріуготовленіи земли подъ хлѣбъ, въ посѣвѣ..... со многими къ тому принадлежащими начертанными орудіями и поправленіями, каковыми вся сія книжка наполнена, и издана на англинскомъ языкѣ Томасомъ Боуденомъ, а переведена на россійскій языкъ, и притомъ изъ наилучшихъ аглинскихъ о земледѣліи писателей пріумножена и пополнена профессоромъ Семеномъ Десницкимъ. Въ Москвѣ, въ университетской типографіи, у Н. Новикова, 1780 года. Пространное посвященіе цесаревичу Павлу Петровичу. —
- 4) О прямомъ и ближайшемъ способѣ къ наученію юриспруденціи. стр. 26, 16—17, 25. —

Юридическое разсуждение о началѣ и происхождении супружества у первоначальныхъ народовъ и о совершенствѣ, къ ка кому оное приведеннымъ быть кажется послѣдовавшими народами просвѣщеннѣйшими,—говоренное въ торжественномъ императорскаго московскаго университета собрании іюня 30 дня 1775 года юриспруденціи докторомъ и профессоромъ Семеномъ Десницкимъ, стр. 28 — 30.

5) Записки россійской академіи. Собранія: 21 октября 1783 года и 18 ноября 1783 года, ст. ІХ.

Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей московскаго университета. Часть І, стр. 340—344.

- 6) Новиковъ въ своемъ словарѣ русскихъ писателей говоритъ: «Забелинъ Семенъ, императорскаго московскаго университета профессоръ и докторъ медицины, писалъ стихи и слова торжественныя, которыя и напечатаны въ Москвѣ въ разныхъ годахъ. (Матеріалы для исторіи русской литературы, стр. 37).
  - 7) Біографія Зыбелина составлена профессоромъ Анке.
- 8) Сочиненія и переводы россійской академіи. Часть II, стр. 25.
  - 9) Записки россійской академін. Собраніе 1 іюня 1784 года.

- Ст. 2: «Секретарь доносиль академіи, что оть послыдняю собранія, бывшаю 21 марта, по собраніе настоящее предпріятые академіею труды продолжалися неослабно, и что втеченіе сего времени аналогической таблицы напечатано тринадцать листовъ».
- 10) Собственноручное письмо Зыбелина къ княгинѣ Дашковой, отъ 15 апрѣля 1784 года, изъ Москвы, сохранившееся въ бумагахъ россійской академіи.
- 11) Собственноручное письмо Зыбелина къ Лепехину, отъ 31 іюля 1784 года, сохранившееся также въ бумагахъ россійской академіи.
- 12) Слово о сложеніяхъ тѣла человѣческаго и о способахъ, какъ оныя предохранять отъ болѣзней, говоренное онагожъ университета медицины докторомъ, химіи и медицины практической профессоромъ публичнымъ ординарнымъ и вольнаго россійскаго собранія при ономъ же университетѣ членомъ Семеномъ Зыбелинымъ; іюня 30 дня, 1770 году, стр. 5 7, 31 35.
- **13)** Архивъ Морскаго Министерства. Дѣла канцеляріи адмиралтействъ-коллегіи, 1793 года № 9.

# послужной списокъ

Подполковника Морскаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса Главнаго надъ классами Инспектора и кавалера Василья Никитина. 1793 Октября 15.

Подполковникъ и кавалеръ Василій Никитинъ сынъ Никитинъ.

Отъ роду ему 57-й годъ.

Священническій сынъ; крѣпостныхъ людей за собою не имѣю. Изъ россіянъ; греческаго исповѣданія.

Въ службу вступиль въ 1748 году.

Въ московскую славено-греко-латинскую академію поступиль въ студенты въ 1748 году.

Въ учителя — въ 1761 году.

Въ магистраты оксфопискаго университета — въ 1771 — 1775 г.

Въ главные инспекторы и въ преміеръ-маіоры—въ 1783 г. Пожалованъ орденомъ святаго равноапостольняго князя Владиміра 4 степени—въ 1785 г.

Въ подполковники — въ 1791 т.

Въ настоящемъ чинъ съ 1791 года.

При опредъленіи въ московскую славено-греко-латинскую академію въ 1748 г. обучался языкамълатинскому, греческому и еврейскому; слушалъ философію и богословію.

1761 года по указу святъйшаго правительствующаго синода опредъленъ въ учители языковъ греческаго и еврейскаго.

Въ 1765 г. по именному Ея Императорскаго Величества указу посланъ былъ отъ святѣйшаго синода въ Англію инспекторомъ надъ пятью отправленными туда студентами. По пріѣздѣ въ Лондонъ посланъ былъ съ оными въ оксфордскій университетъ, гдѣ я обучался языкамъ аглицкому и отчасти французскому и италіанскому, математикѣ, экспериментальной философіи, астрономіи, исторіи, юриспруденціи; слушалъ богословію, химію.

1771 г. оксфордскимъ университетомъ удостоенъ почетнаго магистерскаго градуса.

1775 г. при отъ вздъ моемъ изъ Англіи получиль отъ тогожъ университета отмънную и для иностранныхъ необыкновенную почесть — диплому на дъйствительный магистерскій градусъ, по которой дано мнѣ право пользоваться всѣми выгодами и пре-имуществами того ученаго общества.

Въ ономъ годъ возвратился въ мое отечество; и по докладу его сіятельства графа Ивана Григорьевича Чернышева, Ея Императорское Величество благоволила уволить меня въ морской шляхетной кадетской корпусъ, въ которомъ находясь съ 1775 года, обучалъ гардемаринъ математикъ и классныхъ учениковъ языкамъ россійскому и латинскому.

1783 года пожалованъ въ главные надъклассами инспекторь и въ преміеръ-маіоры.

1785 года по представленію господина главнаго корпуса директора за особливое въ обученіи искуство и за новыя лучшія методы къ преподаванію математики, по которымъ обучавшіеся кадеты съ лучшими предъ прежнимъ знаніями во флотъ въ мичманы вышли, и отъ государственной адмиралтейской коллегіи удовольствіе объявлено обучавшимъ тъхъ кадетъ, пожалованъ я орденомъ святаго равноапостольнаго князя Владиміра четвертой степени.

1791 г. произведенъ въ подполковники, въ которомъ чинъ теперь нахожусь въ морскомъ пляхетномъ кадетскомъ корпусъ главнымъ надъ классами инсцекторомъ. Въ бытность же моего инспекторскаго правленія вышло изъ корпуса въ офицеры во флоть 889 человъкъ.

Знаетъ слѣдующіе языки и науки: ариометику, математику, экспериментальную философію, астрономію, исторію, юриспруденцію, богословію, химію, языки: латинскій, греческій, еврейскій, аглинскій, и отчасти французскій, италіянскій

Въ штрафахъ и наказаніяхъ, а также въ отпускахъ, не бы-

Состоить въ комплектъ.

Женать.

Подполковникъ и кавалеръ Василій Никитинъ.

14) Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей московскаго университета. Часть II, стр. 476 — 478. Статья о Суворовъ написана профессоромъ Зерновымъ.

Архивъ морскаго министерства. Дъла канцеляріи адмиралтействъ-коллегіи; 1796 года № 9.

### списокъ

Чинамъ первыхъ осми классовъ, находящимся у должностей при Морскомъ Шляхетномъ Кадетскомъ Корпусъ, съ изъяснениемъ всей ихъ службы.

Подполковникъ и кавалеръ Прохоръ Игнатьевъ сынъ Суво-

ровъ, инспекторъ всёхъ наукъ, преподаваемыхъ въ корпусе, и обучаетъ классъ математики.

Священническій сынъ; отъ роду 44 года. Деревень не имѣетъ. Опредѣленъ въ тверскую семинарію въ 759-мъ г., въ сентябрѣ, и въ 765 годѣ, по высочайшему повелѣнію, посланъ отъ ствятѣйшаго синода студентомъ въ Англію для обученія въ оксфордскомъ университетѣ. Въ 775 годѣ въ іюнѣ сдѣланъ тамо дѣйствительнымъ магистромъ наукъ. По возвращеніи въ ономъ же годѣ въ Россію, по высочайшему повелѣнію, опредѣленъ въ морской кадетскій корпусъ обучать математическимъ и словеснымъ наукамъ, гдѣ и обучалъ онымъ кадетъ, подмастерьевъ и классныхъ учениковъ. Въ 783 годѣ ноября 1 числа переименованъ инспекторства помощникомъ, и получилъ чинъ преміеръ маіора. Въ 785 годѣ въ сентябрѣ награжденъ орденомъ святаго Владиміра 4 степени. Въ 791 годѣ іюня 20 произведенъ въ подполковники, а въ 794 въ мартѣ переименованъ инспекторомъ.

Въ 775 годъ въ іюнъ отъ оксфордскаго университета удостоенъ магистерской дипломы со всёми правами и преимуществами природныхъ англичанъ, яко почести и награды ръдкой и необыкновенной для иностранныхъ. Главный морскаго кадетскаго корпуса директоръ и кавалеръ Голенищевъ-Кутузовъ доносиль государственной адмиралтейской коллегіи въ 785 г. въ августь, при представленій къ награжденію орденомъ, что оный Суворовъ имъетъ великія знанія, и въ обученіи особливое искуство и дарованіе; представиль новыя лучшія методы къ преподаванію ученія математики, по которымъ уже обучавшіеся кадеты въ выпуски 784 и 785 годовъ съ лучшими предъ прежними знаніями во флотъ въ мичманы вышли, какъ о томъ учрежденная коммисія для экзамена государственной адмиралтейской коллегіи представила; также онъ, Суворовъ, руководствомъ своимъ и ученіемъ, многихъ изъ молодыхъ при корпуст находящихся классныхъ учениковъ довелъ до довольнаго совершенства знанія математики; такъ что изъ нихъ многіе нынѣ учителями, и обуча ютъ кадетъ съ великою пользою и успѣхами. Сверхъ же еще своей инспекторской должности изъ особливаго усердія съ неусыпнымъ трудолюбіемъ обучаеть особенный классъ. Въ 791 г. іюня 20, при представленіи въ подполковники, (сказано?), что оный Суворовъ по своей должности всегда прилагаль неусыпные труды и попеченіе, не токмо въ обученіи кадеть, но и въ пріуготовленіи учителей, комурь, что до математическихъ и навигаціонныхъ наукъ касается, корпусъ ни откуда не заимствуеть, и нѣкоторое число словесныхъ наукъ учительскія мѣста занимають. Сверхъ того имъ нужныя книги нѣкоторыя сочинены, а другія переведены.—

Въ архивѣ министерства народнаго просвѣщенія (картонъ 109, дѣло № 1912) сохранился формулярный списокъ Суворова, представленный въ министерство вскорѣ послѣ смерти покойнаго. Въ этомъ спискѣ заключаются слѣдующія свѣдѣнія о Суворовѣ, которому показано 63 года.

— 1758 года сентября 1 опредёленъ въ тверскую семинарію, гдъ обучался латинскому и греческому языкамъ, и слушаль философію.

1765 года ноября 7 получил шпагу, и ноября 10 тогожь года, по именному указу, послань быль въ Англію въ оксфордскій университет, гдѣ продолжаль греческій языкт, и обучался еврейскому, англинскому, французскому, италіанскому н нъмецкому языкамт, математикь, экспериментальной философіи, астрономіи, исторіи, юриспруденціи, и слушалт богословію.

При отъёздё изъ Англіи, въ 1775 году, удостоенъ отъ университета награды, диплома дёйствительнаго наукъ магистра — почести, необыкновенной тамо для иностранныхъ и единственной, и въ силу оной имёлъ право пользоваться не только всёми выгодами того ученаго общества, но и всёми преимуществами природнаго англичанина.

Въ томъже 1775 году октября 9, по именному указу, определенъ въ морской кадетскій корпусъ математикомъ, въ которомъ обучаль кадетъ, классныхъ учениковъ и подмастерьевъ математико, и также классныхъ учениковъ — латинскому языку, минологіи, дреоней географіи, англинскому языку и словесностямъ.

1783 года ноября 1 пожалованъ въ преміеръ-маіоры (и получиль должность?) инспекторскаго помощника въ томъ корпусѣ.

Ноября 17 тогожъ года сдѣланъ членомъ императорской россійской академіи.

1785 года сентября 22 награжденъ орденомъ святаго равноапостольнаго князя Владиміра четвертой степени.

1791 года іюня 20 произведенъ подполковникомъ.

1794 года марта 27 сделанъ инспекторомъ въ томъ корпусе.

1795 года марта 24 выпущевъ въ отставку съ чиномъ коллежскаго совътника.

Во время обученія его и руководства въ должности инспекторскаго помощника и инспектора выпущено во флотъ 974 мичмана и оставлено имъ 200 гардемаринъ.

Также сочиниля онъ нужныя для корпуса математическія книги, и отъ государственной адмиралтействъ-коллегіи имѣль объясненное ему ея удовольствіе.

Въ бытность его въ корпусѣ переводиль на русскій языкь для кабинета не только разныя бумаги, но и премногія книги.

1798 года октября 1 вступиль паки въ службу въ черноморское штурманское училище профессоромъ, причемъ обучаль англинскому языку, и изъ усердія къ службѣ приняль правленіе бывшей типографіи того училища, и отправляль всякую коректуру четыре года съ половиною, и напечаталь для казны на 5943 рубли. Изъ тогоже усердія, съ 1800 года отправляль должность смотрителя того училища. При напечатаніи перевода книги: «Опытное правленіе кораблей» объявлено ему оть государя императора высокомонаршее благоволеніе.

Въ бытность его въ училищъ поступило во флотъ изъ подъ его руководства 19 мичмановъ.

1800 года декабря 12 произведенъ статскимъ совътникомъ.

1803 года декабря 27 уволенъ въ отставку съ полнымъ за выше-сорокалътнюю службу пенсіономъ профессорскаго по окладу жалованья.

Въ прошломъ же 1810 году іюля 2 высочайшимъ именнымъ

указомъ принятъ паки въ службу въ императорскій московскій университеть ординарнымъ профессоромъ высшей математики.—

Кураторъ московскаго университета и попечитель московскаго учебнаго округа П. И. Голенищевъ - Кутузовъ, сынъ И. Л. Голенищева-Кутузова, предложившаго Суворова въ члены россійской академіи, былъ весьма высокаго мнѣнія о познаніяхъ и талантѣ Суворова. Въ письмахъ своихъ къ министру народнаго просвѣщенія, графу А. К. Разумовскому, П. И. Голенищевъ-Кутузовъ говоритъ о Суворовѣ: «онъ — человѣкъ рѣдкій, и у насъ въ университетѣ ни изъ русскихъ, ни изъ иностранныхъ ему равнаго нѣтъ, какъ по учености, такъ и по моральному характеру»; занимая кафедру чистой (а не прикладной) математики, Суворовъ «не имѣлъ довольно общирнаго поля, дабы развернуть дарованія великаго его генія» (Семейство Разумовскихъ, А. А. Васильчикова. 1880. Т. ІІ, стр. 290, 371 — 372; письма изъ Москвы: 2 іюня 1810 года и 4 декабря 1811 года).

Ходатайствуя о назначеніи пенсіи вдовѣ Суворова, умершаго не на службѣ въ университетѣ, П. И. Голеницевъ-Кутузовъ «желалъ отдать глубокимъ познаніямъ Суворова въ наукахъ должную справедливость и тѣмъ самымъ сохранить къ памяти его уваженіе: Суворовъ былъ извѣстенъ въ нашемъ отечествѣ многими полезными сочиненіями, приносящими ему честь, и можетъ поставленъ быть на ряду съ знаменитыми и ученѣйшими мужами».

- 15) Дѣла архива св. синода, 1765 года, № 250.
- 16) Дѣла архива морскаго кадетскаго корпуса: 1775 года, № 192;—1783 года, № 399;—1784 года, № 421;—1784 года, № 436.
- 17) Въ библіографическихъ трудахъ, и преимущественно, но не исключительно, въ Опытъ россійской библіографіи Сопикова, встръчаются указанія на слъдующія сочиненія и переводы частью Никитина и Суворова, частью одного Суворова:

Евклидовы стихіи, въ пятнадцати книгахъ состоящія; пересоборняєт потд и л. н.

ведены съ греческаго Прохоромъ Суворовымъ и Васильемъ Никитинымъ. С. Петербургъ. 1789.

Тригонометрія (плоская и сферическая), двѣ книги, сочин. Прохоромъ Суворовымъ и Васильемъ Никитинымъ. С. Петербургъ. 1787.

Журналъ математическаго содержанія, издававшійся въ Лондонъ Суворовымъ и его товарищемъ (Никитинымъ). См. Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей московскаго университета. Ч. П, стр. 478.

Слово на торжество мира между россійскою имперією и оттоманскою портою, говоренное Прохоромъ Суворовымъ. С. Петербургъ. 1794.

Слово на празднество коронованія императора Александра I, бывшее въ черноморскомъ штурманскомъ училищѣ, говоренное онаго училища профессоромъ Прохоромъ Суворовымъ. Николаевъ. 1802.

Разговоры англинскіе и россійскіе (новые), раздѣленные на сто тридцать уроковъ, для употребленія юношеству и всѣмъ, начинающимъ учиться сему языку, изданные Прохоромъ Суворовымъ. Николаевъ. 1803.

Рачь первая на Катилину, говоренная въ сената; перевель Прохоръ Суворовъ. Москва. 1807.

18) Евклидовыхъ стихій осьмь книгъ, а именно: первая, вторая, третія, четвертая, пятая, шестая, одиннадцатая и двѣнадцатая; къ симъ прилагаются книги тринадцатая и четырнадцатая. Переведены съ греческаго и поправлены. Изданіе второе. Въ Санктпетербургѣ, въ типографіи морскаго шляхетнаго кадегскаго корпуса, 1789 года, стр. 1, 3, 417—424.

Тригонометрій двѣ книги, содержащія плоскую и сферическую тригонометрію. Въ Санктпетербургѣ. При морскомъ шляжетномъ кадетскомъ корпусѣ, 1787 года, стр. IV, XXIV, 1,115—120.

Поздивиший переводчикъ Эвклидовыхъ Началъ отзывается следующимъ образомъ о переводъ Никитина и Суворова: «Ни

одна можеть быть книга не потерпъла столько, какъ Начала (Эвклида), отъ издателей и переводчиковъ, которые повидимому старались наперерывъ одинъ передъ другимъ отступать отъ подлинника; переменять самыя лучшія места, которыя не могуть быть иначе пом'вщены и выражены; дополнять оныя предметами, нимало не относящимися къ Началамъ, и находить ошибки, дъйствительно существующія только въ собственныхъ ихъ понятіяхъ. Дабы въ семъ увъриться, довольно будетъ разсмотръть три неревода, кои мы уже имбемъ: Сатарова - съ латинскаго, Курганова — съ французскаго, Суворова и Никитина — съ греческаго. Каждый изъ нихъ, а особливо послыдній можеть назваться хорошею геометрическою книгою; но ни одинъ не можно назвать Эвклидовыми Началами, ибо въ нихъ сдёлано столько перемёнъ, прибавленій и проч., что едва оставлена тынь подлинника». (Эвклидовыхъ началъ восемь книгъ. Переводъ съ греческаго Ө. Петрушевскаго, съ прибавленіями и примѣчаніями. С. Петербургъ. 1819. стр. VI-VII).

- 19) Слово на всерадостное торжество мира между россійскою имперією и оттоманскою портою, сентября 2 дня, 1793 года, сказыванное въ морскомъ шляхетномъ кадетскомъ корпусѣ въ Кронштатѣ онагожъ корпуса инспекторскимъ помощникомъ П. Суворовымъ. Въ Санктпетербургѣ, печатано въ типографіи корпуса чужестранныхъ единовѣрцевъ, 1794 года. стр. 85, 88—90, 15—16, 52—55.
- **20**) Записки россійской академіи. Собраніе 11 лоября 1783 года, ст. VIII.
- **21)** Въ бумагахъ россійской академіи, письмо Никитина и Суворова, писанное рукою Суворова, изъ Кронштадта, 16 ноября 1783 года.
- **22)** Записки россійской академіи. Собраніе 18 ноября 1783 года, ст. III, VIII и IX

Письмо Никитина и Суворова къ академику Лепехину, изъ Кронштадта, 8 октября 1784 года. Оно сохранилось въ бумагахъ россійской академіи, и писано рукою Суворова, какъ и всъ коллективныя письма Никитина и Суворова.

- 23) Очеркъ исторіи морскаго кадетскаго корпуса, съ приложеніемъ списка воспитанниковъ за сто лѣтъ. Составилъ Ө. Веселаго. Санктпетербургъ 1852. стр. 165.
  - 24) Записки россійской академіи. Собраніе 16 января 1809 г.
- 25) Библіографическія записки. 1859. Томъ ІІ. № 8, стр. 243—244.

Словарь русскихъ свътскихъ писателей, митрополита Евгенія. 1845. Томъ II, стр. 42—43.

- 26) Дъла архива академической канцеляріи. Картонъ № 35.
- 27) Протоколы конференцій академій наукъ, 1774 года: 10 февраля, № 10, ст. 3; и 14 февраля, № 11, ст. 1.

# Loxia oryzivora.

Parva est avicula et minima sui generis.

Rostrum ipsi est rectum, crassum, pallidum \*, ad basin planum atque calvum. Nares, sitae ad latera basis rostri, rotundatae pennis semitectae. Corpus superius et maxima sui parte inferius vestitur pennis e cinereo fuscis; capitis vertex et gula atro tinguntur colore; tempora vero et pennae subcaudales albent, at pars abdominis inferior obscure rosea. Remiges (a) a cinereo magis ad fuscum vergunt, quam pennae dorsales. Rectrices Nº 12, apicibus acuminato-obtusis, superne undique nigrae, subtus a basi ad medium e cinereo fuscae, a medio ad apicem vero magis ad colorem nigrum accedunt.

Icon Seeligm: I. 1. f. 81 et 83 ceteris iconibus praestat.

<sup>\*</sup> Rostrum rubrum tribuit ipsi illustrissimus Linnaeus, sed in nostro specimine rubedo temporis injuria deleta est.

<sup>(</sup>a) De primoribus tantum remigibus loquor, secundarias vero, ut et reliquas alarum partes describere haud possum, ob aviculam farctam et alas firmiter per filla adnexas.

Habitat teste illust. Linnaeo in Asia et Aetiopia inter oryzam, unde et nomen sortita est.

### Certhia caerulea.

Magnitudine certh: familia: parum superat, et ob pulcherrimum caeruleum colorem inter speciosissimas jure refertur aves. Tota vestitur pennis splendidis caeruleis ad cyaneum vergentitibus, exceptis remigibus, rectricibus, gula, linea ad oculos atque collo inferiori, omnino nigris. Rostrum, prouti conditis generis fert, est arcuatum, tenue, subtrigonum, nigrum. Nares adiaeent pennulis rigidis setaceis nigris, basin rostri tegentibus. Pedes et praecipue digiti pallide sunt flavi \*. Ungues nigri.

\* Pedes lutei omnino esse debent, sed hic color in nostro specimine per aevum evanuit.

Habitat in Surinamo t. c. L. icon Brissoniana 3 p. 626 I. 31. f. 4. optima, et etiam exacte a Seeligm. 1 I. f. 41 pingitur.

### Buprestis gigantea.

Maxima est sui generis et pulchritudine splendentium colorum inter insecta primum fere locum tenet. Caput et thorax rubroaenea, maxima ex parte sunt glabra, vel ita punctulis minutissimis adspersa, ut vix atque vix quidem, nudis oculis observari patiantur. Antennae longitudine dimidium thoracis aequant et constant articulis 11, et margine interiori ab articulo quarto pectinatae. Elytra longitudinaliter sulcata, et singula exarantur sulcis 4, qui intercipiunt cavitates irregulares, circumdatas convexitatibus protuberantibus; extrema ipsorum angustantur, medium vero maximam habet latitudinem. Subtus omnes partes, prouti pectus, pedes atque abdomen, itidem splendido corruscant colore, qui sub conversione insecti modo ruber, modo aeneus apparet. Omnes hae partes consitae punctulis minutissimis, qualia in thorace, conspiciuntur

Habitat. t. c. L. in America et Asia.

Sloan, jam. 2. p. 210 t. 236. f. 1. 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris sulcatis.

# Pleuronectes lingvatuta.

Pisciculus hic ovato-oblongus ad figuram lingvae quodammodo accedit, hinc et nomen sibi accepit. Color totius pisciculi pallidus vel pellucide albus. Squamulae valde parvae leves atque molles, unde et maxima per totum corpus glabrities observatur. Oculi latus dextrum occupant et obliquum situm servant; irides fuscae ambiunt pupillam albam. Maxilla superior prominet, et longior gibbosiorque est inferiore. Latera, quorum alterum constituit marginem ventralem, alterum dorsalem, instruuntur pinnis, totum ipsorum decursum occupantibus; et quidem, pinna analis incipit ab ano, sub pinnis ventralibus, ad ipsa fere opercula branchiarum positis; et ad caudam extenditur, constatque radiis 45; pinna dorsalis a medio capite itidem ad caudam percurrit, radiis 67, versus caudam inclinatis; pinnae pectorales, parvulae, radiorum Nº 9 subaequalium, ad angulum superiorem aperturae branchiarum sitae; pinnae ventrales ad thoracem positae, constant radiis 5 apice acutiusculae. Linea lateralis recta.

Habitat t. c. L. in M. Europaeo.

Artedi: gen. 17 syn. 31 pleuronetes oculis a dextra, ano ad latus sinistrum, dentibus acutis.

Gron. mus. 1. n. 41. idem.

1774 anno. Februar: die.

Timotheus Malgin.

28) Протоколъ конференціи 17 марта 1774 года, № 17, ст. 1.

Журналы учрежденной при императорской академіи наукъ комиссін, 1774 года, 5 мая, № 217.

# 29) Литературные труды Малыгина:

#### 1773.

Описаніе малороссійскаго табачнаго произрастѣнія. (Труды вольнаго экономическаго общества. Часть XXIV, стр. 144—170).

### 1775 - 1780

Исторія о перем'єнахъ Неаполитанскаго королевства въ 1647 и 1648 годахъ; соч. д'євицы *Лусанны*; перевелъ съ французскаго Тимовей Мальгинъ. Четыре части. Въ типографіи академіи чаукъ.

#### 1786.

Лѣствица умственнаго восхожденія къ Богу по степенямъ созданныхъ вещей, соч. *Беллармина*; перевель съ латинскаго Тимовей Мальгинъ. Санктпетербургъ. Въ императорской типографіи

### 1789.

Зерцало россійских государей, съ 862 по 1789 годъ, изображающее ихъ родословіе, союзы, потомство, время рожденія, царствованія, кончины, и вкратцѣ дѣянія съ достопамятными происшествіями. Сочинилъ изъ повѣствованій достовѣрныхъ россійскихъ писателей, въ удовольствіе любящихъ отечественную исторію, въ пользу же и ради удобнѣйшаго руководства къ познанію оной юношеству, Тимовей Мальгинъ, коллежскій ассесоръ. Въ С.-Петербургѣ. При императорской академіи наукъ, 1789 года.

Третье изданіе вышло подъ такимъ заглавіемъ:

Зерцало россійскихъ государей, изображающее, отъ Рождества Христова съ 862 по 1794 годъ, высокое ихъ родословіе, союзы, потомство, время жизни, царствованія и кончины, мѣсто погребенія, и вкратцѣ дѣянія съ достопамятными произшествіями.

По достовърнымъ россійскимъ бытописаніямъ, въ удовольствіе любителей отечественной исторіи, наипачеже въ пользу и удобнъйшее руководство къ познанію оной юношеству, сочинилъ и третьимъ изданіемъ, вновь разсмотръннымъ, исправленнымъ и дополненнымъ, издалъ императорской россійской академіи членъ, коллежскій ассесоръ Тимооей Мальгинъ. Въ царственномъ градъ святаго Петра, при императорской академіи наукъ, иждивеніемъ трудившагося. 1794 года.

Подъ такимъ точно заглавіемъ Зерцало Мальгина упоминается у Сопикова (III, стр. 157, № 4278); годъ перваго изданія показанъ 1787-й).

### 1792.

Чиновникъ россійскихъ государей съ разными въ Европѣ и Азіи христіанскими и махометанскими владѣтельными и прочими высокими лицами о взаимныхъ чрезъ грамоты отношеніяхъ издревле по 1672 годъ: какъ обоюдныя между собою тигла употребляли, и знаки дружества, почтенія, преимущества и величія изъявляли. Выбралъ сокращенно изъ подлинной рукоппсной книги, сочиненной по повелѣнію великаго государя царя Алексѣя Михайловича, всей Россіи самодержца, въ 1672 году, и для любопытства любителей отечественной исторіи издалъ императорской россійской академіи членъ, коллежскій ассесоръ Тимовей Мальгинъ. Въ Санктпетербургѣ, при императорской академіи наукъ.

### 1802.

Историческое доказательство о древности въ россійскомъ государствѣ монеты разнаго достоинства и медалей.

Въ 1810 году напечатано въ Сочиненіяхъ и переводахъ, издаваемыхъ россійскою академіею (Ч. IV, стр. 140 — 224), подъзаглавіемъ:

Опытъ историческаго пзслѣдованія и доказательства о древности въ россійскомъ государствѣ монеты разнаго достоинства и медалей своихъ собственныхъ.

# 1803.

Опытъ историческаго изслъдованія и описанія старинныхъ судебныхъ мѣстъ россійскаго государства, и о качествѣ лицъ и дѣлъ въ оныхъ. Сочинилъ и издалъ императорской россійской академіи членъ, коллежскій ассесоръ Тимовей Мальгинъ. Печатано съ одобренія господина санктпетербургскаго гражданскаго губернатора. Въ Санктпетербургѣ. При императорской академіи наукъ. Иждивеніемъ трудившагося.

(Въ систематическомъ обозрѣніи литературы въ Россіи, Шторха, 1810, стр. 121 и 283, это сочиненіе невѣрно приписано Гльбу Мальгину, несмотря на то, что въ самомъ заглавіи книги выставлено имя ея автора—Тимовея Мальгина.

У Сопикова (Ш, 186, № 4509) сочиненіе это отнесено къ 1800 году. Но оно же упоминается Сопиковымъ и въ другомъ мѣстѣ (ч. IV, стр. 87, № 7825), и отнесено къ 1803 году).

### 1808.

О состояніи въ Россіи древняго и нов'єйшаго народнаго просв'єшенія.

(Читано въ торжественномъ собраніи россійской академіи 8 декабря 1808 года.

Напечатано въ Сочиненіяхъ и переводахъ, издаваемыхъ россійскою академіею, 1810, часть IV, стр. 225—286).

Записки россійской академіи. Собраніе 17 мая 1802 года, ст. Ш.

### 1811.

Историческое изображеніе трехъ главныхъ достопримѣчательнѣйшихъ свойствъ или добродѣтелей всероссійскаго императора Петра Великаго, соч. Тимовея Мальгина. С. Петербургъ. Въ типографіи академіи наукъ.

### 1812.

Рѣчь о необходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками.

(Представлена въ россійскую академію 9 ноября 1812 года, но неодобрена къ произнесенію въ торжественномъ собраніи.

Издана подъ заглавіемъ: Разсужденіе о необходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками, сочиненное императорской россійской академіи членомъ Тимовеемъ Мальгинымъ. Въ Санктпетербургѣ; печатано при императорской академіи наукъ, 1813 года).

#### 1817.

О неоціненномъ дарі слова человіческаго и о послідственной отъ онаго пользі постепеннаго усовершенія словесности для народнаго просвіщенія и славы государей, любителей онаго.

(Чита́но въ обыкновенныхъ собраніяхъ россійской академіи 13 и 20 октября 1817 года.

Записки россійской академіи. Собранія: 13 октября 1817 года, № 35, ст. 1, и 20 октября 1817 года, № 36, ст. 1).

# Изданныя по смерти автора:

### 1823.

Записки историческія, гражданскія и военныя о Россіи съ 1727 по 1744 годъ, съ дополненіемъ достаточнаго свѣдѣнія о войскѣ, о флотѣ, о торговлѣ и проч. сей обширной имперіи, писанныя на французскомъ языкѣ генераломъ Манстеиномъ, съ жизнію его, описанною г. Губеромъ въ Лейпцагѣ 1771 года. Съ подлинника переведены въ точности и съ нѣкоторыми примѣчаніями россійской академіи членомъ Тимовеемъ Мальгинымъ. Москва. Въ типографіи Августа Семена, при императорской медико-хирургической академіи. Двѣ части.

(Одобрены цензурою къ напечатанію: первая часть—14 февраля 1821 года (?); вторая часть—14 февраля 1823 года).

### 1825.

Россійскій ратникъ или общая военная повѣсть о государственныхъ войнахъ, непріятельскихъ нашествіяхъ, уронахъ, бѣдствіяхъ, побѣдахъ и пріобрѣтеніяхъ, отъ древности до нашихъ временъ, по 1805 годъ. По достовѣрнымъ россійскимъ писаніямъ сочинилъ императорской россійской академіи членъ, коллежскій ассессоръ Тимофей Мальгинъ. Москва. Въ синодальной типографіи.

(Дозволеніе цензуры дано 7 февраля 1821 года).

- **30)** Записки россійской академіи. Собраніе 5 іюля 1791 года, ст. II.
- 31) Сочиненія и переводы, издаваемые россійскою академією. 1810. Часть IV, стр. 282—283.
- 32) О трудахъ Мальгина упоминается при изданіи каждой изъ четырехъ частей словаря россійской академіи, вышедшихъ со времени избранія Мальгина въ члены россійской академіи:
- Часть III. 1792 года: Тимооей Семеновичъ Мальгинъ, со вступленія своего въ академію 5 іюля 1791 г. въ собраніяхъ академіи соучаствуя, и сообщая свои примѣчанія, вспомоществоваль общему труду.
- Часть IV. 1793 года: Соучаствуя во всёхъ академіи собраніяхъ, особенно сообщиль многія древнія слова съ ихъ объясненіями, также и въ судопроизводствахъ употребляемыя.
- Часть V. 1794 года: Соучаствуя во всёхъ собраніяхъ академіи, особенно сообщилъ старинныя слова съ ихъ объясненіями, также употребляемыя въ судопроизводствахъ.
- Часть VI. 1794 года: Участвуя во всёхъ собраніяхъ академіи, и сообщая свои замёчанія, особенно пополнялъ общій трудъ словами старинными и въ судопроизводствахъ употребляемыми, съ ихъ объясненіями.

Записки россійской академіи. Собраніе 12 мая 1800 года, ст. II и III.

Записки россійской академіи. Собраніе 9 августа 1802 года, ст. 1. Въ приложенной къ протоколу этого собранія выпискъ о трудахъ и упражненіяхъ членовъ россійской академіи съ 5 іюня 1801 года по 1 августа 1802 года сказано: Тимовей Семеновичь Мальгинъ всегдашнимъ своимъ присутствіемъ въ собраніяхъ академіи и комитетъ участвовалъ въ поправленіи общаго труда. Особенно же сообщилъ академіи приведенныя имъ въ буквенный порядокъ, поправленныя и пополненныя буквы В и П, и т. д.

- **33)** Записки россійской академіи. Собранія: 22 августа 1814 года, № 28, ст. 2; 24 сентября 1814 года, № 32, ст. 2; 3 октября 1814 года, № 33, ст. 4.
- 34) Мальгинъ дѣлалъ выписки изъ посланія царя Ивана Васильевича въ Кириллобѣлозерскій монастырь, пользуясь печатнымъ изданіемъ посланія, помѣщеннаго въ четвертой части исторіи россійской іерархіи. (Записки россійской академіи. Собраніе 3 іюля 1815 года, № 25, ст. 2).
- **35)** Записки россійской академіи. Собраніе 16 декабря 1796 года, ст. VII.
- **36)** Записки россійской академіи. Собраніе 17 іюля 1792 года, ст. II, 4-е.
- 37) Записки россійской академіи. Собраніе 15 іюля 1805 года, № 27, ст. 1. Приложеніе.
- 38) Записки россійской академіи. Собраніе 21 марта 1808 года, № 12, ст. 3. Приложеніе.
- **39)** Записки россійской академіи. Собраніе 30 марта 1818 года, № 11, ст. 4. Приложеніе.
- 40) Записки россійской академіи. Собраніе 24 марта 1806 года, № 12, ст. 2. Приложеніе.
- 41) Записки россійской академіи (журналь) 1809 года, л. 258. Выбстб съ Мальгинымъ рукопись разсматривали Гаматън и Соколовъ.

- 42) Записки россійской академіи. Собраніе 16 ноября 1807 года, № 45, ст. 2. Приложеніе.
- 43) Записки россійской академіи. Собраніе 28 ноября 1808 года, № 44, ст. 7. Приложеніе:
- **44)** Записки россійской академіи. Собранія: 9 ноября 1812 года, № 42, ст. 1; 7 декабря 1812 года, № 45, ст. 4; 21 декабря 1812 года, № 47, ст. 3; 28 декабря 1812 года, № 48, ст. 2; 25 января 1813 года, № 4, ст. 4.
  - 45) Записки россійской академін, 1812 года. Приложенія.
- **46)** Записки россійской академіи. Собраніе 4 января 1813 года, № 1, ст. 3.
- 47) Записки россійской академіи. Собраніе 25 января 1813 года, № 4, ст. 4. Приложеніе.
- 48) Рѣчь Мальгина, собственноручно писанная авторомъ, находится въ приложеніяхъ къ запискамъ засѣданій россійской академіи 1812 года.

Она издана въ 1813 году подъ заглавіемъ: «Разсужденіе о необходимомъ союзѣ разума и природныхъ дарованій съ науками, сочиненное императорской россійской академіи членомъ Тимовеемъ Мальгинымъ», и посвящена великимъ князьямъ Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу.

- **49)** Записки россійской академіи. Собраніе 6 сентября 1819 года, № 27, ст. 4.
- **50)** Записки россійской академіи. Собраніе 23 августа 1819 года, № 26, ст. 3.
- 51) Сборникъ статей, читанныхъ въ отдёленіи русскаго языка и словесности императорской академіи наукъ. 1868. Томъ пятый. Выпускъ І. стр. 119, 120. Письма Евгенія къ графу Д. И. Хвостову, изъ Новгорода, 19 апрёля и 6 мая 1805 года.
- 52) Статья Евгенія о Болтинѣ явилась впервые въ журналѣ: Друго просвъщенія, 1805 года, іюль, № VII, стр. 60—67. Впослѣдствіи Евгеній дополнилъ ее біографическими данными. Съ этими дополненіями она издана, въ 1845 году, Погодинымъ въ Словарѣ русскихъ свѣтскихъ писателей, митрополита Евгенія

(Томъ II, стр. 49 — 54). Но въ печатномъ изданіи выпущены мѣста, зачеркнутыя въ рукописи, и относящіяся къ оцѣнкѣ трудовъ и полемическихъ пріемовъ Болтина. Въ полномъ видѣ своемъ статья о Болтинѣ находится въ рукописномъ словарѣ Евгенія, хранящемся въ императорской публичной библіотекѣ. Приводимъ статью эту по рукописи публичной библіотеки (Митрополита Евгенія словарь писателей. Аб—Кал. л. 61—65 об.):

— Болтинъ Иванъ Никитичъ, генералъ-мајоръ, членъ военной коллегін и россійской академін, родился около Казани, 1735 г., января 1: обучался въ дом'в родительскомъ и въ пансіонахъ. Потомъ вступилъ въ военную службу, и проходилъ оную до чиновъ штабъ-офицерскихъ въ конной гвардіи, а изъ оной съ 1776 года опредъленъ директоромъ Васильковской таможни, бывшей близъ Кіева. Въ семъ званім пробыль онъ около четырехъльть, и потомъ съ чиномъ подполковника вышедъ въ отставку, около двухъ лѣтъ употребилъ на путешествіе по разнымъ южнымъ россійскимъ провинціямъ. Въ 1781 г., марта 15, вступиль онъ паки въ службу прокуроромъ при военной коллегіи съ чиномъ полковника. Въ 1783 г. іюля 28 пожалованъ бригадиромъ. а въ 1786 г. февраля 12, генералъ-мајоромъ и членомъ той же коллегіи; послѣ того былъ нѣсколько времени правителемъ канцелярін у князя Потемкина, и наконецъ оставя и сію службу, жилъ въ отставкъ. Между тъмъ, съ 1784 г. принятъ былъ членомъ въ россійскую академію, въ которой много споспъществоваль сочиненію россійскаго словаря. Скончался въ С.-Петербургъ, 1792 г. октября 6, отъ каменной бользии.

Первое сочиненіе, которымъ онъ извѣстенъ сталъ въ россійской словесности, было: Хорографія сарептскихъ цѣлительныхъ водъ, съ приложеніями нужныхъ свѣдѣній и совѣтовъ для имѣющихъ намѣреніе къ тѣмъ водамъ ѣхать для своего пользованія; напечат. въ Санктпетербургѣ 1782 г. Но случай, можно сказать. открылъ въ немъ потомъ глубокое знаніе наипаче въ исторіи отечественной и въ исторической крптикѣ. Поводомъ къ тому была изданная Леклеркомъ, 1784 г. въ Парижѣ, на французскомъ

языкѣ, въ 5 томахъ, въ 4 долю листа, со многими портретами и картами, исторія естественная, нравственная, гражданская и политическая древнія и новѣйшія Россіи. Болтинъ, сперва читая оную безъ всякаго намѣренія издавать какое нибудь опроверженіе, дѣлалъ на нее для себя единственно критическія замѣчанія. Но нѣкоторые изъ знакомыхъ ему, а особливо покойный князь Потемкинъ, бывшій ему короткимъ пріятелемъ еще по гвардейской службѣ и съ тѣхъ поръ всегда покровительствовавшій его, увидѣвъ у него сіи опыты критики, ободрили его къ продолженію и докончанію оныхъ.

Многіе къ тому даже сообщили ему свои мысли и зам'єчанія, и изъ всего того составились цълые два тома. Императрица Екатерина II повельла ихъ напечатать на свой счеть, и въ 1788 г. они вышли на свътъ въ Санктпетербургъ, въ двухъ книгахъ, въ 4 долю листа, подъ названіемъ: Примѣчанія на исторію древнія и новъйшія Россіи г. Леклерка. Въ сихъ примъчаніяхъ Болтинъ убъдительно обличилъ французскаго сего историка въ неблагонамфренныхъ лжахъ и клеветахъ на россіянъ, въ незнаніи нашей исторін, а при томъ и самого русскаго языка, въ безразсудной дерзости утверждать то, чего онь не видаль и слышать не могь, въ неразборчивости народныхъмнъній и сказаній, и проч., и проч. Много также въ сихъ книгахъ помъщено и иностранной исторической учености, доказывающей, что сочинитель напитанъ былъ разнообразными и общирными сведеніями. Слогь его прость, но ясенъ, и разсужденія въ хорошемъ логическомъ порядкѣ, хотя часто и удаляются въ отступленія. Примічанія сім переведены и на французскій языкъ. Но иностранные журналисты не упустили замѣтить, что если Леклеркъ слепо и въ самыхъ даже ошибкахъ следоваль Левеку, то не меньше и Болтинъ безъ дальнаго разбора полагался на мижнія Татищева; что критика его часто унижается до простонародной брани и до срамныхъ сказокъ, недостойныхъ появляться въ учтивой литературѣ; что часто вмѣсто оправданія своихъ соотечественниковъ, онъ отмідаетъ Леклерку только ругательствами французовъ, италіанцевъ, испанцовъ, и

вышисками изъ забытыхъ уже протестантскихъ бранныхъ сочиненій на католицкую церковь, и проч. Несмотря однакожъ на сіи погръщности, надобно признаться, что примъчанія сім полезны не только для читающихъ Леклеркову исторію, но и вообще для любителей нашего бытописанія. Правда, о древностяхъ нашихъ Болтинъ въ книгъ сей ничего не сказалъ ни новаго, ни лишняго предъ Татищевымъ, исключая развѣ мнѣнія своего о Тмутаракани. Но онъ сблизилъ подъ одинъ взглядъ многія такія замѣчанія, которыя у Татищева разстяны по разнымъ мъстамъ, да и яснъе оныя предложиль; а въ новъйшей исторіи многое объясниль изъ коллежскихъ архивъ и неизданныхъ еще на свътъ записокъ. Русскіе читатели, незнающіе латинскаго и французскаго языковъ, жалбютъ только, что не могутъ разумбть многихъ приводовъ, помъщенныхъ безъ перевода на сихъ языкахъ въ его примъчаніяхъ. Сверхъ того симъ примъчаніямъ на Леклеркову исторію мы обязаны и еще тремя любопытными и полезными для нашей исторіи книгами г. Болтина, сочиненными въ спорѣ его съ княземъ Михайломъ Михайловичемъ Щербатовымъ, который по сходству Леклерковой исторіи съ своею, зам'єтивъ многія отъ Болтина сделанныя Леклерку обличенія падающими и на себя, а притомъ нашедши въ трехъ мъстахъ силь примъчаній явную себѣ даже укоризну, издалъ 1789 года, въ Москвѣ, Письмо къ одному пріятелю въ оправданіе свое на нікоторыя сокрытыя и явныя охуденія, учиненныя своей исторіи отъ г. генераль-маіора Болтина. Болтинъ съ своей стороны немедленно, того же 1789 года, издаль въ Санктпетербург в на сію книжку возраженіе, подъ названіемъ: Отвъть генераль-маіора Болтина на письмо князя Щербатова, сочинителя Россійской Исторіи. Въ семъ отвѣть. кромѣ возраженій, на концѣ присовокупиль онь 19 критическихъ примѣчаній уже прямо на Щербатову Россійскую Исторію, и объщался впредь показать въ оной ошибокъ гораздо болъе. Въ самомъ дѣлѣ онъ съ того же времени, какъ видно на 20 стран. I тома его последнихъ Примечаній, началь писать на нее подробныя Критическія примічанія, которыя уже по смерти его.

1793 и 1794 года, въ двухъ томахъ, въ 4 долю листа, изданы въ Санктпетербургъ графомъ Алексъемъ Ивановичемъ Мусинымъ-Пушкинымъ. Между темъ князь Щербатовъ, хотя въ письм' своемъ 1789 года, на страницъ 144, отказался напередъ отъ всякаго ответствованія на новыя какія-либо возраженія со стороны Болтина, однакожъ чувствительно тронутъ будучи новыми его укоризнами въ отвътъ, написалъ, подъ именемъ недавно въ отечество свое будто бы возвратившагося молодаго россіянина, цёлую книгу въ 4 листа, подъ названіемъ: Примечанія на отвъть г. генералъ-мајора Болтина на письмо князя Щербатова. Но книга сія издана уже 1792 года въ Москвъ, послъ смерти своего сочинителя, скончавшагося 1790 года декабря 12. Да и неизвъстно, читалъ ли Болтинъ сіи примъчанія его, потому что они очень незадолго и до его кончины вышли на свътъ. По крайней мёрё онъ въ послёднихъ своихъ примёчаніяхъ на Щербатову исторію ничего объ нихъ не упоминаеть. Что касается до сихъ прим'єчаній Болтина, то въ оныхъ, такъ какъ и въ отвіть его князю Щербатову, находится весьма много любопытныхъ разысканій и объясненій на труднейшія места древней нашей исторіи, хотя впрочемъ и нельзя не признаться, что онъ и князь Щербатовъ неръдко спорили о сущихъ въроятностяхъ, и потому только, что одинъ другому уступить не хотьли. Неоспоримо однакожъ то, что князь Щербатовъ не могъ не уступить Болтину въ обширности свёдёній, въ разборчивости сказаній, въ разсужденіяхъ произшествій, въ критической догадливости, и притомъ и въ слогъ; хотя и самъ Болтинъ, при всемъ своемъ решительномъ тонъ, видимомъ повсюду въ его разсужденіяхъ, впадаль иногда въ явныя ошибки, какъ видно изъ примъчаній князя Щербатова на отвътъ его. Нельзя также не замътить, что Болтинъ неръдко въ сихъ книгахъ, такъ какъ на Леклерка, критику свою простиралъ до ожесточенія и даже до личной брани князю Щербатову, хотя по надлежащему следовало бы только критиковать одну его исторію.

Кром в сихъ спорныхъ критическихъ сочиненій, по препорусборвикъ II Отд. И. А. Н. 21 ченію Императрицы Екатерины П, Болтинъ написаль еще примѣчаніе на сочиненное самою Ею, историческое представленіе изъ жизни Рюрика. Примечании сін напечатаны виесте съ сочиненіемъ онымъ 1792, въ листъ, и вторично въ 8 долю листа съ нъмецкимъ переводомъ, тогоже 1792 года въ Санктпетербургъ. Онъ также съ нъкоторыми любителями нашей исторіи трудился надъ переводомъ и изъясненіемъ русской правды, изданной первымъ тисненіемъ въ 1792 году въ С. Петербургъ. Екатерина П препоручила было ему сочинить историческое, географическое и статистическое описаніе россійской имперіи, для чего повельла она собрать по всёмъ губерніямъ сколько возможно таковыхъ свъдъній, которыя ему и доставлены. Но онъ не успълъ докончить сего труда. По смерти Болтина, всѣ его бумаги и книги купила Императрица у наследниковъ, и по разсмотрении оныхъ подарила Графу Алексъю Ивановичу Мусину-Пушкину, которому покойный самъ признавалъ себя обязаннымъ въ сочиненіяхъ своихъ за сообщение многихъ льтописей и записокъ, какъ то видно въ первомъ том в его примъчаній на россійскую исторію Щербатова, стран. 251 и след. Всехъ бумагъ Болтина осталось до ста связокъ, и въ нихъ, кромѣ многихъ другихъ записокъ, оказались: 1) Переводъ французской энциклопедіи до буквы К., набѣло переписанной собственною его рукою; 2) Историческое и географическое описаніе нам'єстничествъ, въ коемъ обстоятельно показаны: древнее и нынтинее состояние народовъ и городовъ, м'єстоположеніе, границы, нравы, обычаи и суев'єрія, число жителей, ихъ промыслы, пошва земли, ръки, озера, произрастенія. Государственные доходы, выгоды и недостатки. Сіе собраніе приготовлено было для сочиненія россійской исторіи, или для описанія Россіи; 3) Толковаго славенороссійскаго словаря буква А. Да и для продолженія сего великаго и труднаго сочиненія, приготовлены были у него матеріалы. 4) Выписки для уразумізнія древнихъ літописей, съ изъясненіемъ древнихъ словъ, изъ употребленія вышедшихъ и географическихъ мъстъ, упоминаемыхъ въ летописяхъ нашихъ. Изъ сихъ выписокъ Графъ Алексъй Ивановичъ Мусинъ-Пушкинъ выбралъ, и съ пополненіемъ изъ Татищева изъ записокъ касательно россійской исторіи, изъ древняго большаго чертежа и польскихъ древнихъ картъ и проч. привелъ въ азбучный порядокъ свое описаніе народовъ, городовъ и урочищъ, припечатанное къ его же книгъ: Историческое изслъдованіе о мъстоположеніи древняго россійскаго Тмутара-канскаго Княженія, издан. 1794 года въ Санктпетербургъ. Изъ бумагъ также Болтина, издалъ онъ 1793 года въ Санктпетербургъ, три части Татищева россійскаго историческаго, географическаго, политическаго и гражданскаго лексикона. Всъ сіи, а также прочія рукописи сего критика донынъ сохраняются у него (въ библіотекъ графа Алексъя Ивановича Мусина-Пушкина). —

Въ рукописныхъ матеріалахъ къ словарю Евгенія, хранящихся также въ публичной библіотекѣ, находится еще слѣдующая статья—замѣтка (Митрополита Евгенія матеріалы къ словарю писателей П):

## «Болтинъ.

- «1-е. Переводъ энциклопедіи до литеры К. Набѣло переписано его рукою.
- 2-е. Историческое и географическое описаніе нам'єстничествъ, въ коемъ подробно показаны древнее и нын'єшнее состояніе народовъ и городовъ, м'єстоположеніе, границы, нравы, обычаи и суевтрія, число жителей, ихъ промыслы, почва земли, рієм, озера, произрастенія, государственные доходы, выгоды и недостатки.
- 3-е. Толковаго славенороссійскаго словаря буква А кончена, и матеріалы для сего великаго и труднаго сочиненія приготовлены.
- 4-е. Выписки для разумѣнія древнихъ лѣтописей, которыя дополнены прибавленіемъ изъясненія древнихъ словъ, вышедшихъ изъ употребленія, и по алфавиту приведены въ порядокъ графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ подъ названіемъ: словарь историческій и географическій всѣмъ городамъ, народамъ, рѣкамъ и урочищамъ, кои воспоминаются въ лѣтописи преподобнаго Не-

стора. Онъ умножены донолнениемъ изъ древняго русскаго большаго чертежа и польскихъ древнихъ картъ.

Трудовъ пера его, сверхъ извъстныхъ и изданныхъ сочиненій, до 100 связокъ. Всѣ сочиненія его писаны просто, ясно и весьма гладко. Онъ имълъ общирныя познанія, особливо въ русской исторіи и географіи: доказывають то критическія его сочиненія на исторію Леклерка и к. Щербатова. Здісь-то перо его подобно бритвъ. Такія обширныя свъдънія пріобръль онъ изъ собранія книгъ г. Мусина-Пушкина, о чемъ онъ самъ написаль, въ первомъ томѣ примѣчаній своихъ на Щербатову исторію, сими словами: «Лѣтопись сію, какъ и многія другія рукописи, имъю я отъ пріятеля моего г. церемонимейстера Алексья Ивановича Мусина-Пушкина, который, будучи крайній древностей нашихъ любитель, великимъ трудомъ и иждивеніемъ, а больше по счастію — по пословиці: на ловца и звърь бъжить, собраль много книгъ весьма редкихъ и достойныхъ уваженія отъ знающихъ въ такихъ вещахъ цену. Невозбранно я, по дружбе его ко мнъ, оными пользуюсь; но не имълъ еще время не только всёхъ ихъ прочесть, ниже пересмотрёть. Изъ надписей ихъ и изъ почерка письма предварительно я увъренъ, что прочетши ихъ, много можно открыть относительно до нашей исторіи, что понынъ остается или въ темнотъ или въ совершенномъ безызвъстіи. Но сіе требуеть великихъ трудовъ».

Въ кончинъ сего достопамятнаго человъка случившейся много лишились мы въ разсужденіи русской исторіи. Полное собраніе его сочиненій можно видъть въ библіотекъ графа Алексъя Ивановича Мусина-Пушкина, которыя куплены мудрою Екатериною, и пожалованы г. гр. Му. П., яко охотнику и любителю отечественной исторіи».

Въ началѣ статьи, на поляхъ, рукою извѣстнаго библіографа В. Г. Анастасевича написано: «Всѣ его сочиненія, по увѣренію служащаго въ и. военно-топогр. депо статск. сов. Александра Михайловича Вильбрехта, нѣкогда его сослуживца въ геогр. де-

партаментѣ, хранятся въ ономъ же депо. В. Анастасевичъ. 28 мая 1821».

Александръ Михайловичъ Вильбрехтъ былъ начальникомъ втораго отдѣленія военно-топографическаго депо (Мѣсяцословъ съ росписью чиновныхъ особъ или общій штатъ россійской имперіи на лѣто отъ Рождества Христова 1821. Ч. І стр. 122),

Довольно подробная статья о Болтинѣ находится въ рукописномъ словарѣ члена россійской академіи, сенатора Александра
Васильевича Казадаева (1777—1854). Особенно любопытно и
ново то, что говорится о знакомствѣ съ писателями и о воспитаніи
Болтина. Къ сожалѣнію, ни въ архивѣ шляхетнаго корпуса, ни
въ архивѣ академической канцеляріи и конференціи, не удалось
до сихъ поръ отыскать данныхъ, подтверждающихъ свѣдѣнія,
сообщаемыя Казадаевымъ.

Статья въ словарѣ Казадаева служитъ весьма цѣннымъ дополненіемъ къ статьѣ въ словарѣ митрополита Евгенія, которая очевидно была для нея, какъ и для всѣхъ другихъ, однимъ изъ главныхъ источниковъ.

Приносимъ искреннюю благодарность Платону Ивановичу Баранову, давшему намъ возможность пользоваться рукописнымъ словаремъ Казадаева.

Въ первомъ томѣ этого словаря помѣщена слѣдующая статья о Болтинѣ:

— Болтинг, Иванъ Никитичъ, генералъ-маіоръ, военной коллегіи, россійской академіи и россійскаго собранія при московскомъ университеть членъ, кавалеръ ордена св. Владиміра 3-й степени. Изь старинныхъ россійскихъ дворянъ, родился 1735; обучался въ дом'ь родительскомъ и въ частныхъ пансіонахъ. Вступя въ службу л. г. въ конный полкъ, продолжалъ заниматься ученіемъ, постоянно слушалъ лекціи въ академической гимназіи

и сухопутномъ кадетскомъ корпусъ. По любви къ отечественному слову коротко познакомился съ знаменитыми нашими писателями Ломоносовымъ и Сумароковымъ; искалъ беседы съ учеными; о древностяхъ россійскихъ разсуждалъ съ Миллеромъ и Тредіаковскимъ; прочелъ всѣ, на отечественномъ, латинскомъ, франпузскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, лучшія творенія о географіи и исторіи, древней и нов'єйшей. Проведя літа молодости своей среди наукъ и въ кругу ученыхъ, Болтинъ, по выпускъ изъ гвардіи капитаномъ въ армію, прослужиль нікоторое время въ военной службь; 1776 опредъленъ директоромъ Василіевской таможни. Но занятія сего рода не могли согласоваться съ потребностію души его, искавшей пищи въ наукахъ. 1779 оставиль онъ службу, съ награжденіемъ чина полковника. Съ сего времени совершенно предался любимому своему предмету-изысканію и изслідованію россійской исторіи. Два года употребиль онъ на путешествіе по Россіи, особенно по южнымъ ея предѣламъ; посъщалъ монастыри, хранилища многихъ историческихъ сокровищъ, рылся въ архивахъ, тщательно стараясь вездѣ дѣлать разысканія, относящіяся къ отечественной исторіи и географіи. Въ 1781 князь Потемкинъ, съ которымъ Болтинъ служиль въ конной гвардіи, и который съ того времени не переставаль любить его, предложиль ему вступить въ службу, и онъ быль определень прокуроромъ военной коллегіи. 1783 произведенъ бригадиромъ; 1785 награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени; 1786 пожалованъ генералъ-мајоромъ и членомъ коллегіи. Онъ принималь участіе въ составленіи статовъ для кадетскихъ корпусовъ; при семъ случат императрица повелъла не вводить никакихъ излишностей, которыя более вредны, нежели полезны для юношества, приготовляемаго и образуемаго для военнаго ремесла.

Между тёмъ случай неожиданно открыль въ немъ обширныя познанія въ исторіи отечественной и исторической критикѣ, и вообще глубокія разнообразныя свѣдѣнія. Леклеркъ, находившійся нѣкоторое время врачемъ при кадетскомъ корпусѣ въ Петер-

бургь, возвратясь во Францію, издаль въ Парижь, 1783, Нізtoire phisique, morale, civile et politique de la Russie ancienne et moderne. Нелъпость сего сочиненія побудила Болтина написать на оное критическія зам'вчанія. Съ умомъ просв'єщеннымъ, съ пламенною любовію къ истинъ, съ здравою критикою, основанною на строжайшемъ безпристрастіи, Болтинъ уличилъ Леклерка въ незнаніи нашихъ и чужеземныхъ историческихъ источниковъ; ясными и убъдительными доводами опровергнулъ то ложное мненіе, которое злоречивый французскій писатель старался посъять о Россіи; обнаружиль клевету и неправду его; выставиль грубейшія ошибки, и показаль свету во всей наготе невежество Леклерка. Замѣчанія сій, прежде изданія въ свѣть, сдѣлались извъстными; императрица сама изволила разсмотръть ихъ, одобрила, повельла перевести на французскій языкъ, и какъ подлинникъ, такъ и переводъ, напечатать въ пользу сочинителя на счетъ комнатныхъ своихъ суммъ.

Обличая французскаго историка, Болтинъ коснулся нѣкоторыхъ погрѣшностей, вкравшихся въ россійскую исторію князя Щербатова: отъ сего возникъ полемическій споръ между сими писателями. Оба горячились, не хотѣли одинъ другому уступить, и нерѣдко спорили о гипотезахъ. Однакожъ Болтинъ съ тѣмъ рѣзкимъ перомъ, которымъ обличалъ Леклерка, написалъ примѣчанія и на россійскаго историка, въ коихъ показалъ важнѣйшія погрѣшности его; объяснилъ сомнительныя мѣста; сдѣлалъ много любопытныхъ разысканій, и подтвердилъ непреложными доказательствами истинныя бытія.

Разбирая сихъ двухъ историковъ, Болтинъ, съ правдою на сердцѣ, глубокомысленно объяснилъ важнѣйшіе случаи нашей исторін; остроумно и основательно изложилъ свои мысли о разныхъ предметахъ, о народахъ, населяющихъ имперію, о царствованіяхъ; сблизилъ подъ одинъ взглядъ и яснѣе предложилъ замѣчанія, разсѣянныя въ исторіи Татищева, и яркими красками изобразилъ всѣ ужасы, проистекавшіе отъ вліянія и могущества кровожаднаго Бирона. Сей правдолюбецъ, первый изъ русскихъ,

показалъ сильнымъ міра, что и на землѣ есть воздаяніе дѣяніямъ ихъ. Оба сіи важныя и поучитильныя творенія — примѣчанія на Леклерка и Щербатова — плодъ ума глубокомысленнаго и напитаннаго ученостію, россіянина, чтившаго славу отечества своего, знатока россійской исторіи и лучшаго критика, какого токмо мы имѣли по этой части, — должны быть прочтены всѣми русскими, любящими отчизну свою и истину.

Болтинъ, по препорученію Екатерины Великой, написаль примѣчанія на сочиненное ею историческое изображеніе изъжизни Рюрика. Также по повелѣнію ея, приступилъ къ историческому, географическому и статистическому описанію россійской имперіи, для чего были доставлены ему свѣдѣнія отъ всѣхъ губерній; но онъ не успѣлъ кончить сего труда.

Болтинъ участвовалъ въ сочинени словаря россійской академіи, усердно вспомоществовалъ своими трудами и совѣтами, и сообщилъ слова, выписанныя имъ изъ славянскихъ книгъ, съ объясненіемъ оныхъ. Издалъ, 1790, Правду русскую, законоположеніе . . . . . . , съ преложеніемъ оной на нынѣшній языкъ и съ замѣчаніями.

Слогъ сего писателя чистъ, силенъ и ясенъ; разсужденія всегда въ наилучшемъ логическомъ порядкѣ.

Болтинъ скончался 1792..... Екатерина Великая купила у наслѣдниковъ Болтина всѣ рукописи, найденныя по смерти его, составлявшія до ста связокъ. Труды сего ученаго, изданные въ свѣтъ:

Хорографія сарептскихъ цёлительныхъ водъ, 1782.

Прим'танія на исторію древнія и нын'тшнія (Россіи) Леклерка, 2 части, 1788.

Отвѣтъ на письмо князя Щербатова, 1789.

Критическія прим'єчанія на россійскую исторію князя Щербатова, 2 части, 1793—1794.

Прим'єчанія на историческое представленіе изъ жизни Рюрика, 1793.

Описаніе городовъ и урочищъ, 1794.

Между оставшимися рукописями его оказалась:

Историческое и географическое описаніе нам'встничествъ.

Толковаго славенороссійскаго словаря буква А, и для продолженія сего великаго труда приготовлены были у него запасы.

Выписки для уразумѣнія древнихъ русскихъ лѣтописей, и

Переводъ французской большой энциклопедіи, до буквы К., набъло переписанный собственною его рукою.

Отъ супружества своего съ ..... имътъ дочь, выданную за генералъ-поручика П. А. Соймонова. —

Въ 1812 году изданы Ник. Ив. Гречемъ «Избранныя мъста изъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ прозѣ, съ прибавленіемъ извѣстій о жизни и твореніяхъ писателей, которыхъ труды помѣщены въ семъ собраніи». Въ этомъ изданіи, въ отдѣлѣ «Повѣствованій и изображеній историческихъ» помѣщены (стр. 88—93) четыре отрывка изъ примѣчаній Болтина на книгу Леклерка: о монетахъ; о счисленіи времени; о законахъ; о прозвищахъ. Свѣдѣнія о Болтинѣ (стр. 423—426) заимствованы Гречемъ изъ словаря Евгенія.

Изданіе Греча послужило въ свою очередь источникомъ для статьи Вихмана о Болтинѣ, помѣщенной въ энциклопедіи Эрша и Грубера. Вихманъ (1786—1822), рижскій уроженецъ, бывшій нѣкоторое время учителемъ исторіи и статистики въ пажескомъ корпусѣ, а также секретаремъ и библіотекаремъ у государственнаго канцлера графа Н. П. Румянцова, занимался русскою исторіею, и издалъ, на нѣмецкомъ языкѣ, нѣсколько книгъ, относящихся къ этому предмету, и между прочимъ нѣсколько историческихъ матеріаловъ, найденныхъ имъ въ иностранныхъ архивахъ. Довольно подробныя свѣдѣнія о Вихманѣ находятся въ статьѣ о немъ, написанной Булгаринымъ, и помѣщенной въ издававшемся Булгаринымъ Сѣверномъ архивѣ (1822. Часть

третія. Іюль, № 15, стр. 239—248). Вихмань вмѣстѣ съ Буле доставлялъ статьи о Россіи для энциклопедіи Эрша и Грубера. Въ статъ Вихмана о Болтинъ говорится между прочимъ слъдующее: Schon frühzeitig zum militärstande bestimmt, erhielt er seine erste wissenschaftliche bildung im adeligen landkadettenkorps. Lebhaftigkeit des geistes, die ihn in seinen streitschriften oftmals zu unziehmlichen lästerungen wider seine gegner hinriss, und ein, vornehmlich in spätern jahren hervortretendes streben nach sogenannter universalität, unterstützt von einem richtigen urtheilsvermögen, guter sprachkenntniss und einem unermüdeten fleisse, charakterisiren diesen mann, den glücklicher weise mehr die eigne neigung zum geschichtsforscher machte, denn seine zeit, in welcher jeder gern sogleich als russischer historienschreiber aufgetreten wäre, weil gerade die monarchin das geschichtsstudium zu einer ihrer liebsten nebenbeschäftigungen gemacht hatte, etc. (Allgemeine encyclopädie der wissenschaften und künste herausg. von Ersch und Gruber. 1823. T. XI, crp. 364).

Изъ статьи Вихмана заимствована статья о Болтинъ, помъщенная въ Nouvelle biographie générale, publiée par mm. Firmin Didot frères (1855. т. VI, стр. 518—519).

Все, что говорится о Болтинѣ въ Опытѣ краткой исторіи русской литературы Греча, вышедшей въ 1822 году (стр. 221—223), взято дословно изъ словаря писателей митрополита Евгенія.

Изъ того же источника заимствована статья о Болтинѣ въ рукописномъ словарѣ русскихъ писателей, который начали составлять, въ 1824 году, братья Полевые—Николай Алексѣевичъ и Ксенофонтъ Алексѣевичъ. Словарь этотъ, доведенный только до буквы Е, находится въ московскомъ публичномъ музеѣ. Въ началѣ рукописи замѣтка Полторацкаго: «Этотъ опытъ словаря русскихъ писателей составленъ и писанъ собственною рукою Н. А. Полеваго и брата его Ксенофонта Алексѣевича, въ 1824 году, въ Москвѣ, и оставленъ ими. Съ 1832 г. я началъ собирать матеріалы и свѣдѣнія для словаря русскихъ писателей. Полевые подарили мнѣ свою рукопись, къ несчастію неполную и

оставленную на букв $\pm E$ ». Въ рукописи Полевыхъ находятся сл $\pm$ дующія св $\pm$ д $\pm$ нія о нашемъ писател $\pm$ :

«Болтинъ Иванъ Никитичъ, генералъ-маіоръ, членъ россійской академіи, родился 1735 г. въ С.-Петербургѣ, скончался октября 6 числа 1792 г. Онъ не приготовлялся быть писателемъ, но оказалъ важныя услуги русской исторіи объясненіемъ нѣкоторыхъ труднѣйшихъ мѣстъ ея.

Имѣя здравый умъ и зная хорошо Россію, древнюю и новую, онъ писалъ для себя, не намѣреваясь издавать въ свѣтъ, критическія примъчанія на исторію древнія и нынъшнія Россіи, изданную въ 1787 году въ Парижъ лъкаремъ Леклеркомъ. Друзья его, увидѣвъ сій замѣчанія, ободрили его къ окончанію своего труда, и, по предстательству Потемкина, критическія истины Болтина были напечатаны на счетъ кабинета въ 1788 году въ С.-Петербургѣ въ двухъ томахъ. Въ семъ сочиненіи Болтинъ явно обличилъ Леклерка во множествѣ лжей и клеветъ о Россіи. Книга его была переведена на французскій языкъ, доставила ему всеобщее одобреніе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и зажгла полемическую войну.

Въ разысканіяхъ своихъ о Россіи Болтинъ коснулся Исторіи россійской князя Щербатова, и также уличиль его во многихъ неисправностяхъ. Щербатовъ, считавшійся въ свое время богомъ исторіи, и слышавшій до того одни похвалы, ужасно оскорбился, и написаль въ отвѣтъ Болтину Письмо къ пріятелю и проч. Болтинъ не замедлилъ отвѣтомъ: онъ издалъ, въ С.-Петербургѣ, 1789 года, Отвото на письмо кн. Щербатова, сочинителя россійской исторіи, и не видя сознанія своего противника, который опять отвѣчалъ ему примъчаніями, Болтинъ рѣшился показать истинную цѣну Щербатова исторіи, разобравъ ее всю.

Въ 1793 году, въ С.-Петербургѣ, издалъ онъ *Критическія* примпчанія на два первые тома россійской исторіи кн. Щербатова, 2 ч. Въ семъ же году вышло второе изданіе Отвита его на письмо кн. Щербатова, Спб.

Въ критикахъ Болтина на Леклерка и на исторію Щербатова много истинъ и такихъ, которыхъ до него никто не говорилъ. Недостатками въ его умныхъ разборахъ можно назвать излишнюю брань, в разборахъ можно на исторіи, отчего онъ самъ впадалъ во многія заблужденія.

Кром'є сихъ важныхъ сочиненій имъ написаны сл'єдующія книги:

Хорографія сарептских уплительных водз. Спб. 1782.

Примпчанія на историческое представленіе из жизни Рюрика, сочиненное императрицею Екатериною II, напечатанныя при второмъ изданіи онаго. Спб. 1787. Тоже при третьемъ изданіи, съ нѣмец. перевод. Спб. 1792.

Русская правда, изданная въ С.-Петербургѣ, 1792 г., обогащена примъчаніями Болтина, участвовавшаго въ семъ трудѣ вмѣстѣ съ графомъ А. И. Мусинымъ-Пушкинымъ.

Послѣ смерти Болтина всѣ его бумаги и книги куплены императрицею у наслѣдниковъ покойнаго, и подарены другу его графу А. И. Мусину-Пушкину. Бумагъ его осталось до ста связокъ. Изъ нихъ замѣчательнѣйшія:

- 1) Переводъ *энциклопедіи*, до буквы K, наб $\dot{}$ вло переписанный собственною его рукою.
  - 2) Историческое и географическое описаніе намыстничествь.
- 3) Толковый славянороссійскій словарv, изъ коего обработана одна буква A; для прочихъ же много матеріаловъ.
- 4) Изгясненія многих древних словг, встрічающихся вълістописяхь, и географических названій.

Изъ числа бумагъ Болтина графъ Пушкинъ выбралъ и издалъ, при своей книгъ: «О мъстоположении тмутараканскаго княженія» Спб. 1794), — Описаніе городова и урочища, дополнивъ оное изъ другихъ писателей.

Въ сихъ же бумагахъ нашелъ онъ россійск. историч., геогр., политич. и граж. лексиконъ Татищева, изданный имъ въ Сиб. 1793 года».

Въ словарѣ достопамятныхъ людей русской земли, составл. Дмитр. Бантышъ - Каменскимъ (1836. Ч. І, стр. 191 — 194), статья о Болтинѣ заимствована, какъ указалъ самъ авторъ словаря, изъ словаря русскихъ писателей митрополита Евгенія и изъ Опыта краткой исторіи русской литературы Греча.

Тоже должно сказать и о стать бо Болтин В. Г. Устрялова въ Энциклопедическомъ лексикон б (1836. Т. VI, стр. 266—267).

Перечень трудовъ Болтина и статей о немъ находится въ Справочномъ словарѣ о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, умершихъ въ XVIII и XIX стольтіяхъ, составленномъ Григ. Геннади (Берлинъ. 1876. Т. I, стр. 103).

Заслуживаетт вниманія статья о Болтинѣ, составленная Н. П. Барсуковымъ и помѣщенная имъ въ объяснительномъ указателѣ къ дневнику Храповицкаго. (Дневникъ А. В. Храповицкаго. По подлинной его рукописи, съ біографическою статьею и объяснительнымъ указателемъ Николая Барсукова. Спб. 1874, стр. 450 — 454).

Характеристика Болтина, какъ русскаго историка и писателя, представлена С. М. Соловьевымъ въ статът его о русскихъ историкахъ прошлаго столътія (Архивъ историко-юридическихъ свъдъній, относящихся до Россіи, издаваемый Николаемъ Калачовымъ. Книги второй половина первая. 1855. Отдъленіе III. Писатели русской исторіи XVIII въка, стр. 63 — 73).

Въ Трудахъ кіевской духовной академін (1862 г. Томъ II, стр. 31 — 78) пом'єщена статья г. П. Знаменскаго: «Историческіе труды Щербатова п *Волтина* въ отношеніи къ русской церковной исторіи».

- 53) Иванъ Никитичъ Болтинъ родился въ Псковской губерніи. (Словарь русскихъ свѣтскихъ писателей, служащій дополненіемъ къ словарю писателей духовнаго чина, составленному митрополитомъ Евгеніемъ. Изданіе И. Снегирева. 1838. Т. І, стр. 125).
- И. Н. Болтинъ родился *около Казани*. (Словарь русскихъ свътскихъ писателей, митрополита Евгенія. 1845. Т. І, стр. 49).
- И. Н. Болтинъ родился въ С.-Петербургъ. (Греча: Опытъ краткой исторіи русской литературы, стр. 221. Устрялова статья о Болтинѣ въ энциклопедическомъ лексиконѣ. VI, 266).
- И. Н. Болтинъ родился вт Казани. (Геннади: Справочный словарь о русскихъ писателяхъ, стр. 103).

Въ Другѣ просвѣщенія сказано, что Болтинъ родился около 1737 года. Почти во всѣхъ другихъ источникахъ говорится, что Болтинъ родился 1 января 1735 года. Только въ статьѣ Вихмана (Ersch und Gruber. XI, 364) вмѣсто января встрѣчаемъ іюнг: «Boltin (Iwan Nikitisch), russischer general-maior und mitglied der akademie der redenden künste zu St. Petersburg, wurde daselbst im juni 1735 geboren». Ни въ одной изъ хранящихся въ архивѣ нетербургской консисторіи, метрическихъ книгъ двадцати пяти церквей въ Петербургѣ (десять на адмиралтейской сторонѣ; нять—на нетербургской; семь— на выборгской, и три—на васильевскомъ островѣ) нѣтъ имени Болтина въ числѣ родившихся въ Петербургѣ въ 1735 году.

54) Дела московскаго архива министерства юстиціи.

Родословная Болтиныхъ (Герольд. Конторы кн. 413, л. 777):

Вытакаль изъ Большіе орды мурза имянемъ Кутлубага, и какъ онъ крестился въ православную христіанскую въру, и во крещеніи имя ему Георгій, прозвища Юрья; а вытакаль къ великому князю, а при которомъ великомъ князѣ вытакаль и въ которомъ году, и про то въдомо въ разрядѣ и въ посольскомъ приказѣ. А у Юрья сынъ Михайла, прозвища Болта, а у Михайла сынъ Матвъй, а у Матвъя дътп: Иванъ да Семенъ да Иванъ меньшой; за Иваномъ большимъ кормленіе было сокольничей

путь; у Семена кормленіе было на Колмагорахъ половина Двины. за Иваномъ меньшимъ кормленіе было Пиль горы да Немнюга; у Ивана большова діти: Григорей да Михайла; а у Григорья кормленіе было Пильи жъ горы да Немнюга жъ; а у Семена Матвъева сына сынъ Степанъ, а у Ивана меньшово сынъ Иванъ Хрущъ, а у Григорья Иванова сына дѣти: Андрей да Василей, Федоръ, Дмитрей да Никита. И въ лъта 7004 году луцкіе помъщики Никита Григорьевъ сынъ Болтинъ, да Яковъ Федоровъ сынъ, да Ахматъ Федоровъ сынъ Болтины, исковские помѣщики Иванъ Михайловъ сынъ Болтинъ, Будай Угримовъ сынъ Болтинъ, написаны у царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіи въ полку, а смотрилъ полкъ по указу государеву разрядныхъ дворянъ окольничей и оружейничей Левъ Андреевъ Салтыковъ да дьякъ Иванъ Юрьевъ; а та книга въ разрядъ въ Новогородцкомъ столъ. А у Михаила Иванова сына сынъ Иванъ, а у Степана Семенова сына дъти: Андрей, Володимеръ; а у Ивана Хруща д'єти: Михайла, Исай, прозвища Угримъ, да Василей; у Андрея Григорьева сына дъти: Михайла, Дмитрей да Михайлажъ: у Василья Григорьева сына сынъ Афонасей, а у Офонасьи сынъ Яковъ. А кормление за нимъ было на Вяткъ Орловъ городокъ съ выводною куницею и съ убруснымъ и со всякою корчьмою и съ таможенною пошлиною; а за отцемъ ево Афонасьемъ кормленіе было тоть же городокь сътімь жа со всімь; а у Федора у Григорьева сына дети: Петръ, Яковъ да Ахматъ. А у Лмитрея Григорьева сына сынъ Михайла; у Никиты Григорьева сына сынъ Иванъ; у Ивана Михайлова сына Хрущева сынъ Иванъ; у Исан Иванова сына, прозвища Угрима, сынъ Будай. У Будая кормленіе было во Псков'є ямское дьячество, да за нимъ же кормленіе было пожалованъ былъ городомъ Вельею и съпридаточными пригородки, съ Орловымъ и съ Володимерцомъ. И въ льто 7059 по указу государя царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Росін велітно выбрать изо всітхъ городовъ лутчихъ слугъ 1000 человѣкъ и испомѣстить около Москвы въ ближнихъ городахъ, и въ той тысечной книгт изо Пскова, изъ

Острова, написаны Будай Угримовъ сынъ Болгинъ, Иванъ Михайловъ сынъ Болтинъ, дучаня дворяне Федоръ да Дмитрей Григорьевы дъти Болтина. У Михайла Андреева сына дъти: Федоръ, Василей, Кузма, Иванъ да Иванъ же пятой: а у Дмитрея Ан дреева сына сынъ Иванъ; а у Петра Федорова сына сынъ Жданъ; у Якова Федорова сына сынъ Семенъ; у Михайла Дмитреева сына сынъ Захарей; у Ивана Никитина сына дѣти: Леонтей да Александръ. За Леонтьемъ и за Александромъ кормленіе было Авнега: и въ лъта 7100 году Афонасей Васильевъ сынъ да Жданъ Петровъ сынъ Болтины были воеводами въ зимнемъ ивмецкомъ походъ въ Новогородъ, а съ ними были показаны дворяне и д'єти боярскіе; а у Федора Михайлова сына д'єти Баимъ, Иванъ, Иванисъ, Самсонъ, Аверкей. И въ лѣта 7129 года Баимъ Болтинъ посыланъ на Терки съ ратными людьми воеводою; а во 141 году онъ жа Баимъ былъ противъ крымскихъ людей въ Симоновѣ монастырѣ воеводою съ ратными людьми; и въ томъже во 141 году онъ жа Баимъ былъ полковымъ воеводою подъ Новымъ городомъ Сиверскимъ и Новгородъ Сиверской взялъ, а въ томъ городъ взялъ воеводу пана Куницкаго и многихъ польскихъ и литовскихъ людей шляхты съ двёсти человёкъ; и тёхъ языковъ прислалъ къ великому государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Росіи къ Москвѣ, и за ту службу государскимъ жалованьемъ пожалованъ онъ, Баимъ, — дано ему шуба соболья подъ золотомъ, да кубокъ, да придачами помѣстнымъ и денежнымъ окладомъ. И во 142 году бояринъ Федоръ Ивановичъ Шереметевъ съ товарыщи былъ на посольствъ за Вязьмоюсъезжался съ польскими и литовскими послы, и въ ту пору онъ жа Банмъ былъ у стольниковъ и у стряпчихъ головою; и во 143 году въ Литву посыланъ посломъ бояринъ князь Алексъй Михайловичъ . Івовъ съ товарыщи, и въ то число опъ же Баимъ былъ написанъ изъ дворянъ первымъ человѣкомъ, и о томъ вѣдомо въ посольскомъ приказъ. И во 150 году пожалованъ онъ, Баимъ, въ ясельничие, и быль при державт великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Росіи въ близости; и во

155 году онъ же Баимъ посыланъ ясельничимъ и намѣсникомъ серпуховскимъ на посольство на събажее мъсто на Путивльскую межу събзжаться съ польскими камисары; и во 155 году онъже Баимъ посыланъ въ Дацкую землю посломъ и былъ у Датцкого короля, а написанъ былъ посломъ ближнимъ человѣкомъ и намѣсникомъ серпуховскимъ; и во 160 году онъ же Баимъ былъ въ Тобольскъ воеводою. А Аверкей Федоровъ сынъ Болтинъ во 152 году быль на Саратов воеводою, и татаръ побиль, и за ту службу онъ Аверкей государскимъ жалованьемъ пожалованъ придачами помъстнымъ и денежнымъ окладомъ; да онъже Аверкей посыланъ былъ въ Корсу воеводою; да онъ же Аверкей былъ въ Старомъ Быховъ воеводою; да онъ же Аверкей былъ въ Сибири въ Томскомъ воеводою. А у Ивана Михайловна сына сынъ Иванъ: Иванъ былъ въ Ядринт воеводою; у Ивана Дмитріева сына сынъ Андрей, а у Ивана Михайлова сына сынъ Семенъ, и опъ Семенъ былъ на Черномъ Яру воеводою; а у Ждана Петрова сына сынъ Семенъ, а у Захарья Михайлова сына сынъ Петръ, у Петра сынъ Иванъ. А у Иваниса Федорова сына дъти: Иванъ да Борись; у Ивана Петрова сына сынъ Иванъ; у Андрея Иванова сына сынъ Матвъй; а у Семена Иванова сына дъти: Федоръ, Яковъ, Иванъ, Богданъ; а у Григорья Семенова сына дъти: Никита. Яковъ: а у Ивана 'Иванисова дети: Михайла, Иванъ; и у Бориса Иванисова сына дети: Степанъ, да Алексей, прозвища Баимъ, да Никита; а у Ивана Иванова сына дѣти: Аверкей да Лука; у Матвъя Андреева сына сынъ Степанъ; у Федора Семенова сына сынъ Иванъ; у Якова Семенова сына сынъ Иванъ; у Ивана Семенова сыпа, прозвища Будая, дъти: Дмитрей да Федоръ; у Ивана Федорова сына сынъ Василей; у Никиты Григорьева сына дъти: Сила, Алексъй, Петръ. У той поколънной росписи назади пишетъ тако: Лука Болтинъ вмѣсто дѣда своего Аверкія Федоровича Болтина по ево велінью Лука Болтинь. Степанъ Болтинъ и вмъсто отца своего Бориса Иванисовича и вм'єсто братей своихъ Алекс'єя и Микиты. Федоръ Болтинъ и

вмѣсто брата своего Дмитрія, потому что онъ грамотѣ не умѣеть, руки приложили».

Въ записной книгѣ Московскаго стола за № 1, стр. 154, написано: «Тогожъ дни (т. е. 7135 года, февраля въ 16 день), по государеву указу, велѣно быти въ нижегородской чети во дъяцехъ *Баиму* Федорову сыну *Болтину*, и ко кресту *Баимъ* приведенъ февраля въ 17 день: имя ему молитвенное *Сидоръ*».

- **55)** О Россіи въ царствованіе Алевсѣя Михайловича. Современное сочиненіе Григорія Котошихина. Изданіе второе. 1859, стр. 20—21.
  - 56) Дела московскаго архива министерства юстиціи:
  - Списки боярскіе, 1702 года, книга 46.
- Дёла герольдмейстерской конторы, 1722 года, книга 24,
   л. 488; кн. 26, л. 202—202 об.

Списокъ съ духовной Бориса Иванисовича Болтина (производство Вотчинной коллегіи по гор. Арзамасу мо́лодыхъ лѣтъ кн. 41, дѣло 6).

— 1713 года декабря въ 31 день Борисъ Иванисовъ сынъ Болтинъ пишетъ онъ сію духовную, и приказываетъ отцу своему духовному, да сыну своему Никит Ворисову сыну, да внуку своему Никить Степанову сыну Болтинымъ, да дочери своей Авдотьъ ево поминать; а кои за нимъ помъстья отца его Иваниса Федорова сына родовая и выслуженые и купленые ево вотчины, что ему изъ помъстья ево въ вотчины за службы ево, и тъ помёстья и вотчины, все что ни было за нимъ, справлены были за старостью ево за нимъ сыномъ ево большимъ Степаномъ Борисовымъ сыномъ, и сына жъ ево Степана не стало, а послъ ево сынъ ево, а ево внукъ Никита остался дву недель, и за младенчествомъ ево жеребей не справилъ за него, а справилъ по прежнему за себя, и по справкъ своей тъ свои помъстья и вотчинывсе что ни есть, кои ни были за нимъ, и кои по справкъ ево сынъ ево Никита на его помъстныя четверти на свое имя вымънивалъ у протчихъ всякаго чина людей, помъстныя жъ дачи и въ придачу за перехожія четверти даваль ево деньги, такожь изъ помѣстей ево и вымѣнныхъ ево и пустопокидныхъ помянутыхь земель въ разныхъ урочищахъ продано ему въ вотчину, а купилъ на ево жъ деньги; а тѣ свои всѣ вышеписанныя помянутыя дачи и родовую и выслуженыя и купленыя вотчины раздълилз онъ межс ими сыном и внуком своимъ по правдѣ и по ихъ полюбовному межъ себя договору: сыну его Никитт Борисову сыну изъ Алаторских да изъ Нижегородской помъстей и выслуженныя и купленныя вотчины въ сель Жданови, въ сель Сунеевѣ, да село Боголюбовское, да въ Нижегородской деревнѣ Горяхъ со крестьяны и деревни Алтышевы и деревни Ждановы, а Армакаево тожъ и въ жеребью села Жданова жъ купленныя вотчинныя пустыя земли, и за ръкою Пьяною на высокой гривь, и рѣка Пьяна, и на рѣкѣ и за рѣкою Пьяною, Мѣдяною и на рёчке Малой Мёдянке съ урочищи помёстные, вымённые и купленые вотчинные жъ земли противъ тъхъ всъхъ помъстныхъ и вотчинныхъ дачъ и кръпостей съ усадьбы и съ лъсы и съ сънными покосы и со всъми угодьи; а внуку ево Никить Степанову Арзамаскіе и Алаторскихъ же помѣстей и родовая и выслуженные и купленные вотчины въ селъ Яновъ, да въ селъ Новокрещеновъ, да въ деревнъ Нечасовъ, Чернуха тожъ, да за ръчкою Пицею по конецъ поль села Новокрещенова Карцавская дача, да сънные покосы сто штидесять десятинь; а въ Алаторскомъ у вздъ въ деревнъ Еделевъ и которые возлъ той же деревни Еделевы дача, возлѣ земли деревни Грибановы и возлѣ рѣчки Язы, на полянъ Долгой, противъ тъхъ всъхъ помъстныхъ и вотчинныхъ дачъ и крипостей со крестьяны и съ усадьбы и съ лисы и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи; а что сынъ ево Степанъ Борисово сынъ на ево деньги купилъ вотчину у тетки своей князь Володимеровской жены Волконскаго у вдовы княгини Анны въ Переславлъ-Рязанскомъ деревню Осанову, и тое вотчину со крестьяны и со всёми угодьи раздёлить и владёть сыну ево и и внуку вопче по полама; такожъ московскими и городовымъ дворомъ быть за ними, сыномъ и внукомъ ево, воиче пополама же. Та духовная писана въ Сергачской волости у крѣпостныхъ дълъ за ево Болтина и свидътелевыми руками. —

Дѣло о справкѣ за Дарьею Кроткаго имѣнія перваго мужа ея Никиты Болтина (производства Вотчинной коллегіи по гор. Казани молодыхъ лѣтъ кн.  $\frac{6673}{30}$ , д. 52:

— 1745 года 12 марта бьетъ челомъ маіора Ивана Егоровича Кроткаго жена его Дарья Алексева дочь: 1-е) въ прошлыхъ годъхъ была я, именованная, възамужествъ за стольникомъ Никитою Борисовыми сыномъ Болтиными; а за нимъ имълось недвижимаго именія въ разныхъ городахъ, а именно: въ Алаторскому убодб на ръкъ Пьянъ, село Жданово, да на ръкъ Сухой Мъдянъ село Боголюбовское - Болтинко тожъ, да въ Пензенскомъ убздв на ръкъ Хопръ деревня Ивановка, въ которую переведены крестьяня изъ оныхъ Алаторскихъ вотчинъ послѣ прежде бывшей генералитецкой переписи, также и изъ бъговъ взятые, и поселены на купленной земл'є онаго перваго моего мужа, которая куплена на имя сына его Михаила Никитина сына Болтина, а означенный сынг ево умре еще до бытія моего вт замужествть за означеннымъ Болтиныма, и та земля по смерти сына его состояла во владении за означеннымъ мужемъ моимъ; и те крестьяне переведены на оную землю при жизни его; а сколько въ тъхъ вотчинахъ по дачамъ земли, о томъ явствуетъ въ Государственной вотчинной коллегіи и по сдёлочнымъ записямъ. 2-е) и въ прошломъ 738 году оный мужс мой умре; а послъ ево остался со мною сынг, Иванг Никитинг сынъ Болтинг, а показанное недвижимое имъніе за сыномъ моимъ не справлено, также и надлежащей указной части изъ того недвижимаго имънія мнь не дано. И дабы высочайшимъ вашего имп. вел. указомъ повельно было сіе мое прошеніе въ государственной вотчинной коллегіи принять и изъ показаннаго недвижимаго послѣ прежняго моего мужа Никиты Болтина имфнія дать миф указную часть. Марта 12 дня 1745 года.

И противъ челобитья выписано:

Въ отказныхъ книгахъ отказу Алаторскаго подьячего Фомы

Никитина 189 года апрѣля 19 написано: отказано по грамотѣ изъ приказа Казанскаго дворца Ворису Иванисову сыну Болтину промѣнное помѣстье Гаврила Колупаева Приклонскаго въ Алаторскомъ уѣздѣ въ жеребью деревни Ждановы 25 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ; а Борисово промѣнное жъ помѣстье въ Алаторскомъ же уѣздѣ, на Сухой Мѣдянѣ подлѣ кузминскіе сакмы 10 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ отказано Гаврилу Колупаеву Приклонскому.

Въ отказныхъ книгахъ отказу Алаторскаго подьячаго Михаила Чуваксина 189 года 13 октября написано: отказано по грамотъ изъ приказа Казанскаго Дворца стряпчему Бориси Иванисову сыну Болтину порозжей лёсь, что подъ деревнею Еделевою подшелъ до рѣчки Веренейки, да за рѣчкою Пьяною на полянкъ Шипиловкъ, и около той полянки отъ устья ръчки Сухой Айды внизъ до Мокрой рѣчки Айды, и мокрою Айдою до рѣчки Пьяны, Погари и Ломъ, а слывутъ тѣ Погари и Ломъ Высокая Грива; да сънные покосы отъ устья Сухой Мъдяны, по мъръ къ деревнъ Еделевъ, тъхъ росчистей и лъсу отъ ръчки Веренейки на 90 чети въ полъ, а въ дву по тому жъ, до урочищъ, отъ рѣчки Веренейки до рѣчки Ручни и вверхъ рѣчки Ручьи до врага, что тёмъ врагомъ течетъ ключъ, и вверхъ тёмъ врагомъ до вершины того жъ врага, и съ техъ вершинъ на каменный врагъ, и съ каменнаго врага на вершинъ врага Сумалей, и внизъ ръчкою Сумалейкою до мочалища, а отъ мочалища до перваго почину рѣчки Веренейки, да за рѣчкою Пьяною около полянки Шипиловы отъ устья ръчки Сухой Айды внизъ до Мокрой ръчки Айды, и Мокрою Айдою до реки Пьяны, Погаре и Лому по Высокой Гривѣ на 15 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, да межъ болотъ, по гривамъ и по ръкъ Пьянъ, сънныхъ покосовъ на 500 копенъ, да отъ устья рѣчки Сухой Мѣдяны вверхъ рѣчки Мокрой Мъдяны пашенной земли на 70 чети въ полъ, а въ дву по тому жъ, да сѣнныхъ покосовъ на 500 копенъ.

Въ записной грамотамъ книгѣ, которыя грамоты посылались изъ приказу казанскаго дворца въ Олатарь съ 197 года за за-

крѣпою по листамъ Осипа Кафтырева написано: л. 60-й, грамота изъ приказу казанскаго дворца, за приписью дьяка Артемона Афанасьева, по челобитью Бориса Иванова сына Болтина вельно ево Борисову землю отмърять, сънные покосы въ Олаторскомъ увзяв по обв стороны Сухой рвки Мвдяны, что ему дано изъ дикаго поля на 200 чети въ полѣ, а въдву по тому жъ, и межи и грани учинить отъ рубежа Сукальской Мордвы до Краснаго острова; отпускъ грамот во 192 году, марта въ 10 день; л. 522, грамота изъ приказу казанскаго дворца, за приписью дьяка Артемья Волкова, по челобитью стольника Никиты Борисова сына Волтина объ отдачь ему жильца Ивановскаго пустаго помѣстья Безобразова, что въ прошлыхъ годѣхъ дано было Никить Рыпьеву да князь Ивану Кормангозину-Мансурову въ Олаторскомъ увздв въ Пьянскомъ стану въ деревнв, что нынв село, Жданово пашни 25 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ; отпускъ грамот въ 207 году августа въ 23 день; у по той грамотъ вышеписанная земля ему Никитъ отдана вмъсто оброку изо всякихъ податей по переписнымъ книгамъ 186 съ трехъ дворовъ и отказано въ помъстье.

Грамота жъ изъ приказу казанскаго дворца за приписью дьяка Артемья жъ Волкова по челобитью Никиты жъ Болтина да Гаврила Осипова сына Казимерова объ отказѣ за него Никиту Гаврилова промѣннаго помѣстья въ Алаторскомѣ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану въ деревнѣ, что нынѣ село, Жданово пашни 10 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ, со крестьяны; отпускъ грамотѣ въ 207 году генваря въ 25 день.

Грамота изъ приказу казанскаго дворца за приписью дьяка Макара Полянскаго, по челобитью Никиты Болтина да тестя его Ивана Федорова сына Ворыпаева объ отказѣ за него Никиту Иванова помѣстья, что онъ написалъ въ рядной записи за дочерью своею Прасковьею въ Алаторскомъ уѣздѣ въ деревнѣ Рожновкѣ пашни 35 чети; отпустъ въ 207 году апрѣля въ 30 день.

Двѣ грамоты изъ приказу казанскаго дворца за приписью

дьяка Дмитрія Неупокоева, по челобитью стольника Никиты Борисова сына Болтнна да новокрещена Емельяна князь Мансырева объ отказѣ за него Никиту Емельяновыхъ промѣнныхъ помѣстей въ Олаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану, что онъ Емельянъ до крещенія своего вымѣнилъ у помѣщиковъ деревни Овечья врага за рѣкою Большою Мѣдяною въ разныхъ дачахъ и урочищахъ у Алаторскихъ мурзъ пашни 199 чети съ четверикомъ, да у служилыхъ татаръ 270 чети въ полѣ, а въ дву по тому жъ; отпускъ грамотамъ 1701 года марта въ 21 день.

За нимъ же Никитою Борисовыму сыномъ Болтиныму недвижимаго имѣнія, что ему въ 712 году іюля въ 1 день изъ Казани продано за 265 рублевъ порозжіе покидные пом'єстные земли въ вотчину въ Олаторскомъ у вздв въ Пьянскомъ стану князь Федора княжъ Федорова сына Мустафина въ деревнѣ Ждановъ, Армакаево тожъ, брата его князь Ивановское поместье Мустафина, владель отець ихъ князь Федоръ княжь Яковлевъ сынъ Мустафинъ и внучата ево сына ево князь Федоровы дети 120 чети, въ жеребью въ селе Жданове Кузьмы Григорьева сына Коробова 25 чети, въ дереви Алтышев 120 чети, всего 265 чети, сънныхъ покосовъ 140 копенъ съ лъсы и со всёми угодьи, по рублю за четверть, итого за 265 рублевь, которыя деньги взяты въ денежномъ столь и въ приходъ записаны; а дана ему Болтину въ Казани купчая, къ которой купчей ближній бояринъ Казанскій и Астраханскій губернаторъ Петръ Матвъевичъ Апраксинъ да царства Казанскаго печать приложилъ; и по посланному изъ Казани на Алатарь къ коменданту князь Юрью Щербатову сентября місяца тогожь 712 года указу вельно за нимъ Болтинымъ тое землю отказать и отказныя книги прислать въ Казань. А отказныхъ книгъ не явилось.

Итого по вышеписаннымъ дачамъ недвижимаго, а имянно: за Борисомъ Болтинымъ въ Алаторѣ 330 чети, да за сыномъ его за Никимою Болтинымъ въ Олаторѣ жъ 534 чети съ четверикомъ, всего за обоими 864 чети съ четверикомъ.

И буде ея имп. вел. пожалуетъ, укажетъ изъ вышеписаннаго

педвижимаго послѣ умершаго Бориса Болтина, которое надлежало справить за сыномъ его капитаномъ Никитою Болтинымъ, такожъ и изъ его Никитина недвижимаго, которое за нимъ явилось, дать указную часть Борисовой бывшей снохѣ, а Никитиной женъ, нынѣшней челобитчицѣ Даръѣ маіора Ивановой женѣ Кроткаго со 100 по 15 чети, итого имѣтца ей: изъ Борисова въ Алаторѣ 49 чети съ осминою, изъ Никитина въ Алаторѣ жъ 80 чети, итого 129 чети съ осминою; за тою указною частью имѣетъ быть въ остаткѣ 734 чети съ осминою.

1745 марта 29 въ государственной вотчинной коллегіи при неспорныхъ делахъ, по слушаніи дела маіора Ивана Егорова сына Кроткаго жены его Дары Алексвевой дочери, опредвлено слъдующее: 1) умершаго стряпчего Бориса Иванова сына Болтина недвижимое его Алаторское имѣніе, что за нимъ явилось по дачамъ и по уложенному 17 главы по 2 пункту и по указу 1731 года марта 17 дня надлежало справить за сыному его стольникомъ Никитою Болтинымъ; а по смерти его Никитиной изъ вышеписаннаго недвижимаго, тако жъ пзъ ево Никитина собственнаго недвижимаго Алаторскаго жъ имфнія, изъ жилаго и съ пустаго, что за нимъ явилось по дачамъ по означенному жъ 731 года указу, изо всего по роспискъ со 100 по 15 четвертей указную часть дать Борпсовой снохв, а сыща его умершаго Никитиной жент Дары Алекстевой дочери, которая ныпт за другимъ мужемъ за мајоромъ Иваномъ Егоровымъ сыномъ Кротковымъ, буде спору и запрещенія неим'єтся; 2) а оставшее за тою ея Дарьиною указною частію недвижимое Борисово и сына его Никитино имѣніе, по означенному жъ уложенному 17 главы 2 пункту и по указу 731 года, оставить до челобитья Борисова внука, а Никитина и Дарьина сына Ивана Болтина, буде послъ помянутыхъ Бориса и Никиты Болтиныхъ другихъ сыновей и дочерей и сыновъ сыновнихъ женъ и внучатъ и внукъ родныхъ. кром в показаннаго Никитина сына, а Борисова внука Ивана Болтина, никого не осталось и спора и запрещенія не им'вется; 3) и объ отказѣ за нее Дарью мајора Иванову жену Кроткова

Дѣло Болтиныхъ о закладномъ Алаторскомъ имѣній (производства вотчинной воллегіи по гор. Казани молодыхъ лѣтъ кн.  $\frac{6722}{79}$  д. 11):

— 1742 года марта 30 въ прошеніи лейбъ-гвардіи преображенскаго полка капраловъ Ивана да Егора Максимовыхъ дѣтей Болтиныхъ писано: въ прошломъ 1736 году 3 марта заложилъ отцу ихъ капитанъ Никита Борисовъ сынъ Болтинъ недвижимое свое имѣніе въ Алаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану деревню Сташкино со крестьяны и со всѣми угодьи впредь до сроку 1-го іюня того 736 года въ 200 рубляхъ и далъ закладную. И оный Никита Болтинъ тѣхъ заемныхъ денегъ 200 руб. на срокъ отцу ихъ не заплатилъ, и того имѣнія у отца ихъ не выкупилъ; и оная закладная по срокѣ въ вотчинной коллегіи не явлена и не записана. И дабы указомъ повелѣно было по той закладной то недвижимое имѣніе со крестьяны, по смерти отца ихъ, за ними зашисать и для отказа куда надлежитъ послать указъ.

А изъ закладной выписано: въ 1736 году 3 марта капитанъ Никита Борисовт сынъ Болтинъ заняль у родственники своеѓо у дворянина Максима Кирилова сына Болтина денегъ 200 руб. впредь до сроку іюня до 1 числа сего жъ 736 года; а въ тѣхъ деньгахъ до того срока заложилъ онъ Никита ему Максиму и женѣ его и дѣтямъ изъ недвижимаго своего имѣнія, а именно: въ Алаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану деревню свою Стюшкино съ крестьяны и со всѣми угоды и съ сѣнными покосы.

А по справкѣ въ вотчинной коллегіи за капитаномъ Никитою Борисовымъ сыномъ Болтинымъ недвижимаго имѣнія въ Алаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану въ дер. Стюшкиной по азбукамъ и росписямъ по прописнымъ и непрописнымъ дѣламъ не явились.

1742 года мая 18 государственной вотчинной коллегіи при неспорныхъ дёлахъ советникъ г. Поляковъ, слушавъ дёло лейбъгвардіи преобр. полка капраловъ Ивана и Егора Максимовыхъ дътей Болтиныхъ, опредълилъ: 1) въ Алаторскую провинціальную канцелярію послать указъ, вельть вдову Дарью Алексьеву дочь Никитинскую жену и сына ея Ивана Болтиных допросить при свидътеляхъ по указу въ томъ: Алаторское недвижимое имъніе вдова мужа своего, а Иванъ отца своего Никимы Болтина, которое онъ въ 736 году 3 марта до срока того жъ года іюня до 1 числа въ 200 рубляхъ заложа просрочилъ дворянину Максиму Кирилову сыну Болтину, по силѣ имяннаго 737 года 1 августа о закладныхъ указу, выкупать будутъ ли; и буде въ допрост скажутъ, что они то недвижимое выкупать будутъ, то вышеписанныя заемныя деньги 200 руб. и съ нихъ указныя пошлины съ надлежащими проценты принесть имъ въ вотчинную коллегію на указный срокъ, въ чемъ ее, Дарью, и сына ея Ивана обязать сказкою съ подтвержденіемъ; а ежели они покажуть, что того недвижимаго выкупать не будуть, то ихъ по тому жъ допросить: оное Алаторское недвижимое имъніе за Дарынымъ мужемъ, и за 'Ивановымъ отцомъ Никитою Болтинымъ по какимъ дачамъ и крепостямъ состоитъ; ежели по дачамъ — то гдъ дачи имъются, буде же по кръпостямъ — то съ техъ крепостей взять у нихъ точныя копіи. —

О пом'єстьяхъ, которыми влад'єль Ивант Никитичт Болтинт, и вообще о его матеріальныхъ средствахъ, св'єд'єнія находятся въ разнаго рода документахъ: закладныхъ, купчихъ, и т. п., сохранившихся въ московскомъ архив'є министерства юстиціи.

## По юстицъ-конторы:

- а) въ книгѣ 284, л. 8: Лѣта 1759 генваря въ 8 день лейбъгвардіи коннаго полка гефрейтъ-капралъ Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ, въ родѣ своемъ не послѣдній, заняль онъ того жъ полка у поручика Ивана Григорьева сына Вахрамѣева денегъ 1,000 рублевъ безъ процентовъ, впредь до сроку, сего года іюля по 1-е число; а въ тѣхъ деньгахъ до того сроку заложилъ онъ Иванъ изъ недвижимаго своего имѣнія въ Алаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану въ селѣ Ждановѣ деревню Стяшкино, въ которой по нынѣшней ревизіи мужеска пола 100 душъ, четвертные пашни 100 четвертей въ полѣ, а въ дву по тому жъ, и съ принадлежащими къ той пустошами, съ лѣсы и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи; а крестьянъ съ женами и съ дѣтьми и со внучаты и съ ихъ крестьянскими животы, съ хлѣбомъ стоячимъ и молоченымъ и въ землѣ посѣяннымъ, и со всякимъ скотомъ.
- б) въ книг 284, л. 335: Лъта 1759 іюля въ 28 день лейбъгвардін коннаго полка каптенармусь изъ дворянь Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ, въ родъ своемъ не послъдній, занялъ онъ оберъ-прокурора Афанасья Ивановича Львова у дочери его дъвицы Прасковы Афанасьевны денегь серебреною рублевою монетою 3,000 рублевъ, а указные проценты заплатиль онъ кромъ оной суммы, впредь до срока будущаго 1760 года августа до 1числа; а въ тъхъ деньгахъ до того срока заложилъ онъ Иванъ ей Прасковь недвижимое свое им вніе въ Алаторском в убзяв въ Пьянскомъ стану село Жданово, а въ немъ четвертныя пашни 600 четвертей въ полѣ, а въ дву по тому жъ, съ усадьбы, съ льсы, съ сънными покосы, съ мельницы, съ рыбными ловли, съ пустошьми, починки, съ примърными землями и со всъми угодьи, ла написанныхъ по последней ревизіи за нимъ Иваномъ и въполушномъ окладъ мужеска пола людей дворовыхъ и крестыянъ 324 души съ женами ихъ и съ дътьми и проч.
- в) въ книгѣ за № 285, л. 2: Лѣта 1759 декабря во 2 день лейбъ-гвардіи коннаго полка каптенармусъ изъ дворянъ Иванъ

Никитинъ сынъ Болтинъ, въ родѣ своемъ не послѣдній, занялъ онъ Иванъ у генералъ - лейтенанта и кавалера Василья Ивановича Суворова денегъ рублевою монетою 1,000 руб. съ вычетомъ изъ оной суммы указныхъ процентовъ, впредь до сроку, будущаго 1760 года декабря до вышеписаннаго числа; а въ тѣхъ деньгахъ до того сроку заложилъ онъ Иванъ ему Василью недвижимое свое имѣніе въ Пензенскомъ уѣздѣ въ Усть-Хоперскомъ стану деревню Ивановку, Хоперъ тожъ, въ которой мужеска пола по нынѣшней ревизіи 152 души, а четвертныя пашни 200 четвертей въ полѣ, а въ дву по тому жъ, съ лѣсы и съ сѣнными покосы и проч.

- г) въ книгѣ за № 287, л. 91: Лѣта 1761 февраля въ 21 день лейбъ-гвардіп коннаго полка каптенармусь пзъ дворянъ Иванъ Никитинъ сыпъ Болтинъ, въ родъ своемъ не послъдній, заняль онъ у коллежскаго ассесора Василья Никитина сына Грушевскаго денегъ серебреною рублевою монетою 1,600 рублевъ съ вычетомъ изъ оной суммы указныхъ процентовъ, впредь до сроку - будущаго 1762 года февраля до вышеписаннаго числа; а въ тьхъ деньгахъ до того срока заложилъ онъ Иванъ ему Василью недвижимое свое имфніе въ Алаторскомъ убадф въ Пьянскомъ стану въ селе Жданове изъ состоящихъ въ томъ селе за нимъ Иваномъ дачъ пашенной и непашенной земли 200 четвертей съ лфсы и съ сфиными покосы, съ рыбными ловли и со всфми угоды, да на томъ недвижимомъ имѣніп написанныхъ по новой ревизіп крестьянъ 200 душъ съ женами пхъпсъ дътьми и со всъми ихъ семействы, съ помѣщичымъ дворомъ п крестьянскимъ строеніемъ, съ хлѣбомъ стоячимъ и молоченымъ и въземлѣ посѣяннымъ, и со всякою скотпною.
- д) въ книгѣ 287, л. 101: Лѣта 1761 марта въ 5 день лейбъгвардіп коннаго полка каптенармусъ пзъ дворянъ Иванъ Никитинъ сыпъ Болгинъ, въ родѣ своемъ не послѣдній, занялъ онъ Иванъ у генерала-лейтенанта п кавалера Василья Ивановича Суворова денегъ рублевою монетою 1.000 рублевъ, съ вычетомъ изъ оной суммы указныхъ процентовъ, впредь до сроку — будущаго

762 года марта до вышеписаннаго числа; а въ тѣхъ деньгахъ до того сроку заложилъ онъ Иванъ ему Василью недвижимое свое имъніе въ Алаторскомъ уѣздѣ въ Пьянскомъ стану въ селѣ Болтинѣ, Боголюбское тожъ, изъ написанныхъ по послѣдней ревизіи 403 душъ 100 душъ, а четвертныя пашни 200 четвертей съ лѣсы и съ сѣнными покосы и со всѣми угодьи, съ помѣщиковымъ дворомъ и проч.

е) въ книгъ 292, л. 158: Лъта 1765 марта въ 23 день лейбъгвардій коннаго полка аудиторъ Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ, въ родъ своемъ не послъдній, продаль онъ Иванъ двумъ сестрамъ роднымъ: секундъ-мајора Алексъя Федорова сына Дурасова женъ его Аграфенъ да поручика Александра Ильина сына Пашкова женъ его Даръъ Ивановымъ дочерямъ и наслъдникамъ ихъ недвижимое свое имъне съ людьми и со крестьяны, состоящее въ Алаторскомъ убздб въ Пьянскомъ стану, въ селб Ждановб, которое называется и Троицкое тожъ, что была прежде деревня, а въ нѣкоторыхъ дачахъ именовалась деревня Жданово, а Расакаево тожъ, да въ селѣ Болтинкѣ, Боголюбовское тожъ, и въ прочихъ принадлежащихъ и состоящихъ во владении его Ивановомъ къ показаннымъ селамъ Жданову и Болтинкъ деревняхъ и разныхъ урочищахъ и пустошахъ, что ему Ивану следуетъ по наслыдству посят покойныхъ родныхъ его: дыда, стряпчаго Борил Иванисовича, и отца, стольника, который пототь быль капитаномъ, Никиты Борисовича Болтиныхъ, за учиненнымъ выдъломъ изъ того имънія посль онаго отца его подлежащей указной части женѣ его, а его матери, которая по смерти отца его имћется въ замужствћ за вторымъ мужемъ, надворнымъ совћтникомъ Иваномъ Егоровымъ сыномъ Кроткимъ, Дарив Алекстевню, людей и крестьянъ по отказнымъ за нее, мать его, въ прошломъ 1754 году книгамъ, которые люди и крестьяне въ техъ отказныхъ книгахъ писаны въ отказъ за нее, мать его, мужескъ и женскъ полъ поимянно; а пашенной земли съ усадьбами и съ угоды по учиненнымъ послъ тъхъ отказныхъ книгъ между его и ею, матерью его, въ прошломъ же 1761 году полюбовно

сдълочнымъ и даннымъ ей отъ него, а отъ нея ему, записямъ, которую землю съ угодьи она, мать его, вмѣсто подлежащей ей на часть изъ вышереченнаго дёда и отца его имёнія земли во всёхъ м'єстахъ, какъ вм'єсто отказанной за нее, такъ еще и невошедшей ей въ тотъ отказъ, взяла себъ на часть по онымъ записямъ къ одному мъсту въ селъ Болтинкъ, что за нее въ томъ сель отказано, да къ тому въ прибавокъ во ономъ же сель Болтинк 150 четвертей и въ Нижегородскомъ убзда въ деревна Горяхъ, которой взятой ею, матерью его, на часть въ показанномъ сель Болтинкъ землъ съ усадьбами и съ угодьи, въ тъхъ записяхъ и межи по урочищамъ описаны имянно; чемъ она, мать его, на ту ея указную часть, где бы ни следовало ей изъ именія дъда и отца его получить, за все то удовольствована сполна; а за тъмъ ею, матерью его, на часть ея взятьемъ изъ того недвижимаго деда и отца его именія, что ему Ивану следуеть после ихъ по наследству, какъ въ вышеписанныхъ селехъ Жданове и Болтинкъ, такъ и въ прочихъ деревняхъ, пустошахъ и урочишахъ, во всъхъ мъстахъ пашенная земля съ усадьбами, съ лъсы, съ сѣнными покосы и со всѣми угоды, осталась за нимъ Нваномъ; да выключаеть изъ сей продажи, что въ 7207 году отказано отичу его Никить Борисовичу Болтину тестя его Ивана Федоровича Ворыпаева, что онъ написалъ въ рядной записи за дочерью своею, а его отца за первою женою, въ Алаторскомъ же увздв въ деревить Рожневить пашии и всяких в угодій, что явится по дачамъ; которая земля имфется нынф во владфніи за другимъ помфщикомъ, а не за нимъ Иваномъ; да выключаетъ же изъ сей продажи проданныхъ имъ Иваномъ изъ вышеписанныхъ селъ въ 1759 году бывшему лейбъ-компаніи гранодеру Григорью Иванову сыну Кулябк двухъ крестьянскихъ детей изъ села Жданова Алексѣя Федорова сына Быченкова, изъ Болтинки малолѣтняго Петра Тимофеева, которые за тою продажею въподанныхъ къ нынешней ревизіи сказкахъ въ подушный окладъ за нимъ Иваномъ и не написаны; да за сею же продажею оставляеть онъ Иванъ за собою изъ техъ сель нижеписанныхъ дворовыхъ людей, а имянно

изъ села Жданова (писаны поименно); итого оставляеть онъ Иванъ за собою мужеска пола 11 душъ да женска 3 души; а за оною выключкою и за вышеписаннымъ выдъломъ указной части матери его, все подлежащее ему Ивану по наследству после лела и отца его, такожъ что окажется и имъ присовокупленнаго въ показанныхъ селахъ Ждановѣ и Болтинкѣ и въ принадлежащихъ къ нимъ деревняхъ, урочищахъ у пустощахъ недвижимое имѣніе съ людьми и со крестьяны ныни продала онъ Иванъ Болтинъ вышеозначеннымъ Аграфент Дурасовой и Дарьт Пашковой и наследникахъ ихъ что явится во всемъ Алаторскомъ уезде какъ въ оныхъ селахъ, такъ и въ прочихъ мъстахъ, за вышереченными дедомъ и отцомъ его подлежащаго ему по наследству, такожъ и за нимъ Иваномъ, нашенной и непашенной земли съ усадьбами и съ пустошьми и съ примърными землями, съ лъсы и съ сѣнными покосы (и проч.), въ томъ числѣ и дачу сѣнныхъ покосовъ, которые деду его Борису Иванисовичу Болтину даны и по грамотъ изъ приказа казанскаго дворца въ 7204 году за него деда его отказаны въ Алаторскомъ уезде въ Пьянскомъ стану изъ порозжихъ сънныхъ покосовъ по конецъ поль Алаторскихъ служилыхъ татаръ деревни Чинбилей по ръчкъ Малой Медянкъ, что зовуть тв покосы Мандуровка, на 3250 копень, такожъ и со въёздомъ въ лёсныя угодья для рубки дровъ и прочаго по вышереченнымъ учиненнымъ между имъ и матерью его 1761 года записямъ въ доставшуюся ей, матери его, на часть дачу въ Нижегородскомъ убздб въ деревиб Горяхъ; ..... людей и крестьянъ имфется нынф за нимъ Иваномъ въ вышеписанныхъ селахъ Ждановъ и Болтинкъ по вышеявленнымъ поданнымъ къ нын і шней новой ревизіи сказкам в по дач і оных і сказок вновь съ родившимися на лицо мужеска пола 600 душъ . . . . . ; а вышеписанное село Болтинка-Боголюбовское тожь поселено на данной покойному даду его Борису Иванисовичу Болтину въ ономъ Алаторскомъ увздв въ Пьянскомъ стану изг дикаго поля порозжей земль, которая ему дана и по грамотамъ изъ приказу казанскаго дворца въ 7184 г. отказана, а въ 7193 г. отмежевана въ урочищахъ отъ рубежа Чукалской Мордвы правая сторона до рѣчки Медяны, что сидятъ татаровя мочелевскіе, да вверхъ по рѣчкѣ Сухой Медянѣ до Краснова Острова по обѣ стороны, которая дача значится въ вышереченныхъ выданныхъ отъ него Ивана при сей купчей данныхъ ему изъ синбирской провинціальной канцеляріи съ выписей показанныхъ 7184 и 7193 годовъ двухъ копіяхъ; и по поселеніи на той дачь онаго села Болтинки, Боголюбовское тожъ, тъм званіем оно и наименовано. А взялъ онъ Иванъ у нихъ Аграфены и Дарыи за вышеписанное свое проданное имъ недвижимое имѣніе, съ людьми и со крестьяны и со всѣмъ вышеписаннымъ, денегъ 16800 рублевъ (и проч.). —

Приносимъ искреннюю благодарность Иннокентію Николаевичу Николеву за его ревностное содъйствіе въ разысканіяхъ въ московскомъ архивъ министерства юстиціи, въ которомъ хранится множество важныхъ матеріаловъ для научныхъ работъ.

57) Дъла герольдмейстерской конторы, 1734 и 1735 г., кн. 163, л. 398 и 407 об.: По въдомости полицымейстерской канцеляріи показаны въ недостройкъ на Васильевскомъ острову домы стацкихъ чиновъ, и другимъ подъ строеніе розданы мъста, а строить не зачато. Комисара Никиты Болтина. Изъ капитановъ Никита Борисовъ сынъ Болтинъ, неотставной, въ кригскомисаріатъ комисарамъ.

Указомъ 7 іюня 1735 года наикрѣпчайше подтверждалось строить дома на васильевскомъ острову и на адмиралтейскомъ.

**58)** Рукопись императорской публичной библіотеки: митрополита Евгенія словарь писателей. Аб—Кал. л. 61.

Рукопись публичн. библіотеки: митрополита Евгенія матеріалы къ словарю писателей. II. Собственноручныя замѣтки митрополита Евгенія:

Иванъ Никитичъ Болтинъ скончался 1792 г. октября 6; родился 1 генваря 1735 года. Жилъ 58 лётъ, 9 мёсяцевъ, 5 дней.

Василій Евдокимовичъ Ададуровъ родился 15 марта 1709 г.; умеръ 5 ноября 1780 года. Жилъ 71 годъ, 7 мѣсяцевъ, 20 дней.

Денисъ Ивановичъ фонъ-Визинъ родился 3 апреля 1745 г.;

преставился 1 декабря 1792 года. Жилъ 48 льтъ, 7 мьсяцевъ и 28 дней, и т. д.

- 59) Дѣла московскаго архива манистерства юстипіи. Производства вотчинной коллегіи по гор. Казани молодыхъ лѣтъ кн. 6780/147 д. 22:
- 1757 года 22 августа била челомъ надворнаго совътника Ивана Егорова сына Кроткого жена его Дарья Алексева дочь: 1-е) им во я, именованная, за собою во владении собственное мое недвижимое имфніе съ людьми и со крестьяны въ казанской, нижегородской и оренбургской губерніяхъ, въ разныхъ убздахъ, которое мнь досталось посль первыхъ моихъ мужей: Петра Михайлова сына Дубенского да Никиты Борисова сына Болтина на указную седьмую часть, которое за меня по указамъ въ государственной вотчинной коллегіи справлено и отказано, да къ тому жъ въ бытность замужества моего за показаннымъ мужемъ моимъ Иваномъ Кроткимъ на собственныя мои деньги мною купленное и по разнымъ сдълкамъ и по всякимъ кръпостямъ доставшееся; о чемъ ясно значитъ въ государственной вотчинной коллегін по дачамъ и отказнымъ книгамъ и по прочимъ крѣпостямъ; 2-е) а нынъ я, именованная, за моимъ тяжкимъ бременемъ, видя свое слабое здоровье, опасаясь незапнаго часа смертнаго, въ нерушимомъ своемъ умѣ и твердой памяти, изъ показаннаго. своего недвижимаго имфнія, выключая, что слфдуеть по указамь на часть означеннаго мужа моего, разделя, определила въ наследіе и въ награжденіе детямъ моимъ, прижитымъ съ помянутымъ мужемъ моимъ Иваномъ Кроткаго, и отдала въ въчное владеніе, а именно: сыну своему Егору Иванову сыну Кроткаго въ Синбирскомъ увздв село Богородское, Колдамасово тожъ, да деревню Котовску и Жегулиху, да въ томъ же увздв село Богородское, Тукшумъ тожъ, да въ Оренбургской губерніи въ Ставропольскомъ увздв, что напредъ сего было казанскаго увзда, въ селв Успенскомъ съ деревнями Александровскимъ и Егорьевскимъ, по ракамъ Кондурча и на вершина раки Шламы, да въ селъ Липовкъ, коя досталась мнъ по купчей отъ подполков-

ницы Марыи Ивановой дочери Несветаевой, земли что явится въ показанныхъ селахъ и деревняхъ за мною, Дарьею, по дачамъ и по всякимъ крѣностямъ, а людей и крестьянъ по прежней и по нынъшней ревизіямъ, съ бъглыми изъ тъхъ жительствъ, также и съ переведенными въ оныя жительства послѣ нынѣшней ревизін изъ другихъ моихъ деревень, всёхъ безъ остатка; да дочеряма своима въ награждение жъ и во владение отдала: большей моей дочери дъвиць Александры Кроткой въ синбирскомъ увадъ село Троицкое, Рюмино тожъ, земли, что явится по дачамъ и покрѣпостямъ, а людей и крестьянъ по прежней и но нынѣшней ревизіямъ и съ переведенными въ оное село изъ другихъ моихъ деревень, кром' тъхъ, кои изъ того села переведены въ село Колдамасово, кои отданы отъ меня въ награждение и во владѣние вышепоминаемому сыну моему, а ея Александрину брату родному; да дочери жъ моей Аннъ — въ курмышскомъ увадв въ сель Рожественскомъ, Березня тожъ, да въ томъ же увздъ въ сель Кочаловь, что состоить за мною по купчей отъ подполковницы Марьи Ивановой дочери Несвътаевой, людей и крестьянъ. что есть по ныи шней ревизіи и съ переведенными послів нын вшней ревизіи въ тѣ деревни изъ другихъ моихъ деревень; дочери же моей Аграфент въ Алаторскомъ увзяв въ селв Боголюбовскомъ, Болтино тожъ, что явится за мною по отказу вотчинной коллегіи, и съ прикупными послѣ того отказа къ тому селу землями; дочери же моей Прасковы въ Алаторскомъ убадв въ селѣ Ждановѣ, что явится за мною земли, людей и крестьянъ по отказу вотчинной коллегіи и съ прикупными къ тому селу землями: земли, что явится по дачамъ, а людей и крестьянъ по прежней и нынъшней ревизіи всьхъ безъ остатку; да сыну моему, родившемуся отъ средняго моего мужа Никиты Борисова сына Болтина, отдала въ награждение и во владение недвижимое свое имѣніе, оставшее за вышеписаннымъ росписаніемъ въ Пензенскомъ увздв въ селв Архангельскомъ, Кадада тожъ, да въ Арзамаскомъ убодъ въ сель Стексовь да въ Синбирскомъ убодь въ сель Должниковь земли, что явится по дачамъ и по всякимъ ков-

постямъ, а людей и крестьянъ, что есть нынъ на лицо, кромъ переведенныхъ изъ техъ деревень въ другія мои деревни; да оному жъ сыну моему Ивану Болтину до сей челобитной учинено отъ меня награждение движимымъ, деньгами и протчимъ, что следовало до равенства противъ протчихъ моихъ детей, безъвсякой обиды; и по тому отъ меня детямъ моимъ матернему определеню оному недвижимому имѣнію, что кому опредѣлено, быть за ними въ вѣчномъ владѣніи и никому изъ нихъ того моего раздѣленія не нарушать; а ежели кто изъ нихъ, детей моихъ, оное мое въ недвижимомъ имъніи раздъленіе нарушить, и будеть въ чемъ хотя мало спорить, тотъ по самовластному моему къ нимъ матернему утвержденію имъ остаться вѣчно подъ моею матернею клятвою. И дабы повельно было то недвижимое имьніе съ людьми и со крестьяны за объявленными детьми моими, за каждымъ порознь, справить и отказать, и о томъ куда надлежитъ послать указы. 1757 года Августа дня. Къ сей челобитной Дарья Алексъева дочь Кроткова руку приложила.—

Въ деле вотчинной коллегіи (по гор. Казани молодыхъ летъ кн. 349, дело 26) выписано изъ купчей следующее:

— 1738 года мая 2 капитана Никиты Борисова сына Болтина женаего вдова Дарья Алекспева дочь Федорова сына Чемоданова продала она брату своему Ивану Алексћеву сыну Чемоданову и жент его и дътямъ впрокъ безповоротно и безъ выкупу пустую свою землю въ Курмышскомъ убздъ, въ Заватскомъ стану, свой, данный отъ деда своего покойнаго, бригадира Леонтья Гаврилова сына Исупова, жеребей въ пустоши, что была деревня Шумеева на озерѣ Собачьѣ Водопоѣ пашни 42 четверти въ полѣ, а въ дву по тому жъ, съ лъсы и съ сънными покосы и со встми угоды и съ усадебною и околишною землею, которая по челобитью въ 732 году за нею справлена; а взяла она, Дарья, у него, Ивана, за ту свою проданную землю денегъ 15 рублей. ---

Бъ дълъ вотчинной коллегии (по гор. Казани молодыхъ лътъ кн. 380, дело 1) въ коніи съ купчей значится:

- Літа 1770 марта 20 покойнаго надворнаго совітника

Ивана Егорова сына Кроткаго жена его вдова Дарья Алекспева дочь продала полковнику и Синбирскому коменданту Петру Матвъеву сыну Чернышеву кръпостной своей пашенной земли, доставшейся ей по наслёдству послё покойнаго втораго мужа ея, стольника Никиты Борисова сына Болтина на указную ея седьмую часть, состоящую въ Алаторскомъ убадб въ селб Болтинкъ, Боголюбское тожъ, съ лесыи съ сенными покосы, и со всеми къ той земль угодьями, сколько той земли на ея 7-ю часть справлено и отказано, о чемъ значить въ отказныхъ книгахъ, кромъ доставшейся жъ ей, Дарът, по любовному договору и по сдтлочнымъ записямъ отъсына моего Ивана Никитина сына Болтина земли да въ бъгахъ кръпостныхъ своихъ крестьянъ, слъдующихъ ей, Дарьф, послф вышенисаннаго третьяго мужа ея, надворнаго совътника Ивана Егорова сына Кроткаго въ зачеть седьмой части, Николая Петрова вдоваго съ сыновьями Макаромъ и Артамономъ, Илью Петрова попрозванію Кабановыхъ съ женою его, со вежми ихъ крестьянскими пожитки, съ пожилыми за нихъ годами и съ отвозными подводы, которые мужу моему Ивану Кроткому крѣпки по продажѣ отъ маіора Андрея Яковлева сына Дашкова, за коимъ въбывшую вторую ревизію и въ подушный окладъ написаны въ Пензенскомъ убздъ, въ деревнъ Сукинъ; а взяла она, Дарья, у него, Чернышева, за ту свою землю и за крестьянъ денегъ 600 рублей. —

60) Девятнадцатый вѣкъ. Историческій сборникъ, издаваемый П. И. Бартеневымъ. 1872 г. Книга вторая, стр. 222. Старая записная книжка, начатая въ 1813 году неизвѣстнымъ сочинителемъ. Получена г. Бартеневымъ изъ Саратовской губерніи въ спискѣ съ подлинника.

Словарь русскихъ свѣтскихъ писателей, митрополита Евгенія, изданіе И. Снегирева. 1838, стр. 125: Болтинъ «обучался въ домѣ родительскомъ и въ частныхъ пансіонахъ, а послѣ въ кадетскомъ корпусъ».

У Вихмана (Ersch und Gruber, XI, 364) сказано, что Бол-

тинъ получилъ первое научное образование въ шляхетномъ сухопутномъ корпуст (im adeligen landkadettenkorps).

Дѣла архива бывшаго сухопутнаго (впослѣдствіи перваго кадетскаго) корпуса, 1749 года, № 86: Недоросль Дуксъ Бол-тинъ показалъ, 5 августа 1749 года, что отъ роду ему одиннадцать лѣтъ; крестьянъ за отцемъ его, московской губерніи въмихайловскомъ уѣздѣ, четыреста душъ.

Дуксъ Болтинъ упоминается въ числѣ дворянъ, подписавшихъ наказъ, данный Ивану Логиновичу Голенищеву-Кутузову, депутату отъ дворянства торопецкаго и холмскаго уѣздовъ въ комиссіи для составленія проэкта новаго уложенія: по довѣренности капитана Дукса Сергѣевича Болтина подписался титулярный совѣтникъ Г. А. Кушелевъ (Историческія свѣдѣнія о екатерининской комиссіи для сочиненія проэкта новаго уложенія. Д. Полѣнова. 1875, стр. 401, 409).

- 61) Дѣла архива лейбъ-гвардіи коннаго полка. Картонъ 121. Входящія бумаги января и февраля мѣсяцевъ 1751 года.
- **62)** Дѣла архива лейбъ-гвардіи коннаго полка. Картонъ 450. Опредѣленія 1751 года; № 23.
- 63) Исторія лейбъ-гвардіи коннаго полка; составлена полковымъ адъютантомъ лейбъ-гвардіи коннаго полка, флигель-адъютантомъ, ротмистромъ Анненковымъ. 1849. Часть І, стр. 44, 55, 111, 95, 80 и др.
- 64) Именные списки лейбъ-гвардіи коннаго полка офицерамъ, капраламъ, рейтарамъ, и т. д., въ конногвардейскомъ архивѣ. Уцѣлѣли весьма немногіе, относящіеся ко времени Болтина. Въ спискѣ 1757 года капралъ Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ по-казанъ въ 3-й ротѣ; въ спискѣ 1762 года вицъ-вахмистръ Иванъ Болтинъ показанъ въ ротѣ ротмистра Муханова.

Въ 1757 году Болтинъ былъ уже женатъ.

17 октября 1768 года Болтинъ, бывшій тогда подпоручикомъ, представиль въ полковую канцелярію слѣдующую «вѣдомость»:

«Въ силу отданнаго въ полкъ, сего октября въ 5 день, пись-

меннаго приказа, сколько въ казенномъ домѣ, въ коемъ я жительство имѣю, находится со мною живущихъ, какъ фамиліи моей, такъ собственныхъ моихъ людей и наемныхъ, прилагаю при семъ списокъ.

Фамили моей имъю я жену и одну дочь.

Сестра родная жены моей, дѣвица Елизавета Асеева дочь, коллежскаго ассесора Асея Иванова сына Пустошкина.

Сестра моя родная, находящаяся възамужествъ лейбъ-гвардли за капитаномъ Васильемъ Өедоровымъ сыномъ Карамышевымъ.

Крѣпостныхъ людей: при мнѣ мужеска пола одиннадцать. женска десять душъ, и т. д.

(Дъла архива лейбъ-гвардіи коннаго полка. Картонъ 207 Входящія бумаги 1768 года).

Дочь Болтина была замужемъ за Петромъ Александровичемъ Соймоновымъ, статсъ-секретаремъ императрицы Екатерины II и членомъ россійской академіи (Русская родословая книга. Изданіе Русской Старины. 1873, стр. 300).

Въ дѣлѣ вотчинной коллеги (по гор. Казани, молодыхъ лѣтъ кн. 393, д. 2) въ копіи съ купчей писано:

— Лѣта1759г. декабря 24 лейбъ-гвардій коннаго полка каптенармуса Ивана Никитина Болтина жена его Ирина, Аспева дочь, будучи въ городѣ Нижнемъ, отъ крѣпостныхъ дѣлъдала сію купчую въ томъ, что продала она, по повѣренному письму отъ мужа своего, которое въ с.-петербургской юстицъ-конторѣ и засвидѣтельствовано, отставному поручику Михаилу Савину сыну Пересѣкину и женѣ его и дѣтямъ и наслѣдникамъ недвижимое имѣніе мужа своего въ Пензенскомъ уѣздѣ, въ Завальномъ стану, деревню Ивановку, Болтинка тожъ, въ которой по дачѣ состоитъ пахотной земли со всѣми угодьи 50 четвертей, и съ примѣрною и усадебною землею все безъ остатка, что къ той деревнѣ принадлежитъ; да во оной же деревнѣ Болтинкѣ крестьянъ, которые по ревизіи состоятъ за мужемъ ея, 151 душа съ женами ихъ и съ дѣтьми и съ пріимыши, съ дворовымъ и хоромнымъ строеніемъ, съ хлѣбомъ и ско-

томъ и со всёми ихъ крестьянскими животы, не оставя за собою въ той деревне земли ни единаго четверика, а крестьянъ, какъ мужеска, такъ и женска пола, ни единой души; а взяла она, Ирина Болтина, у него, Пересекина, за вышеписанную деревню съ угодьи и за крестьянъ денегъ 3500 рублей.—

Въ дѣлѣ вотчинной коллегіи (кн.  $\frac{6820}{178}$  д. 7) значится:

— 1763 года мая въ 14 день лейбъ-гвардіи коннаго полка вахмистра Ивана Никитина Болтина жена его Ирина Аспева дочь (Пустошкина) заняла покойнаго полковника графа Алексъя Михайловича Шереметева у дочери его дѣвицы графини Варвары на годъ денегъ серебреною рублевою монетою 3,000 руб.: а съ той суммы заплатила она, Ирина, ей, графинъ Варваръ, указныхъ по 6 процентовъ съ рубля, всего 180 руб., а въ техъ деньгахъ до того сроку заложила она, Ирина, ей, графин Варвар в, недвижимое свое имініе, доставшееся ей по купчей отъ сестры ея родной, дъвицы Елизаветы Аспевой дочери Пустошкиной въ Алаторскомъ убздъ, въ Пьянскомъ стану, въ селъ Ждановъ, Троицкое тожъ, написанныхъ въ ономъ селѣ въ прошедшую вторую ревизію за прежнимъ владільцомъ, вышеписаннымъ мужемъ ея Иваноме Никитиныме сыномъ Болтинымъ въ подушномъ окладе мужеска полу наличныхъ 324 души, четвертныя пашни 400 четвертей въ поль, а въ дву по томужъ. Къ закладной по Иринь Асбевой подписался брать ея родной, надворный совътникъ Иванъ Астевъ сынъ Пустошкинъ. -

Московскій архивъ министерства юстиціи. Дѣла юстицъ-коллегіи; книга за № 592, л. 212 — 213:

— 1766 года іюня въ 7 день новгородская помѣщица Арина Асѣева дочь Пустошкина—жена Ивана Никитича Болтина, продала она невѣсткѣ своей родной, Аннѣ Андреевой дочери, брата ея роднаго, коллежскаго совѣтника Ивана Асѣева сына Пустошкина «дворовыхъ людей (3 мужеска и 2 женска съ дѣтьми), которые ей достались въ прошломъ 1765 году по купчей отъ брата ея роднаго, коллежскаго совѣтника Ивана Асѣева сына Пустошкина, въ подушный окладъ оные люди написаны за покойнымъ

отцомъ ея, коллежскимъ ассессоромъ Асѣемъ Ивановичемъ Пустошкинымъ, Новгородскаго уѣзда, Бѣжецкой пятины, Бѣлозерской половины, въ Покровскомъ Никольскомъ Черепскомъ погостѣ, въ селѣ Старомъ. За означенныхъ дворовыхъ людей Арина Болтина съ Анны Пустошкиной взяла 50 рублей».—

- **65)** Дѣла архива лейбъ-гвардіи коннаго полка. Картонъ 206 (1768. Входящія бумаги. Сентябрь и октябрь):
- Всепресветл'єйшая державн'єйшая великая Государыня Императрица Екатерина Алекс'євна самодержица всероссійская, Государыня всемилостивейшая.

Бьетчеломъ лейбъ гвардіи конного полку подпорутчикъ Иванъ Никитинъ сынъ Болтинъ, а о чемъ тому следуютъ пункты.

1.

Служуя Вашему Императорскому Величеству лейбъ гвардіп въ конномъ полку съ 1751 года, съ начала былъ рейтаромъ, потомъ произходилъ всѣ нижніе чины даже и до нынѣшняго ранга, въ коемъ состою, безпорочно, и подъ судомъ и подъ слѣдствіемъ, такожь и ни въ какихъ штрафахъ не бывалъ.

2.

И хотя по долгу всеподданнъйшаго раба, имълъ я искреннее желаніе и еще службу мою Вашему Императорскому Величеству продолжать, но частыя болъзненныя припадки, коими я одержимъ бываю, дълаютъ меня ко оной неспособнымъ, и противъ воли моей принуждаютъ меня всенижайше Вашего Императорскаго Величества просить:

И дабы Вашего Императорскаго Величества указомъ, повелѣно было сіе мое прошеніе лейбъ гвардіи конного полку въ полковой канцеляріи принять, И меня именованнаго за предписаными мо-ими болезненными припадки, въ силу о волности дворянства указа, отъ службы Вашего Императорскаго Величества, какъ отъ воинской такъ и отъ штатской уволить, съ награжденіемъ армейскаго чина, какимъ пожаловать меня Вашего Императорскаго Величества указомъ повелѣно будеть.

Всемилостив в посударыня прошу Вашего Императорскаго Величества о семъ моемъ прошени р шение учинить. Къ поданию надлъжитъ лейбъ гвардии конного полку въ полковую канцелярию. Сентября дня 1768 года. Прошение писалъ и руку приложилъ я Болтинъ своею рукою. —

- **66)** Исторія лейбъ-гвардін коннаго полка, сост. Анненковымъ, стр 67 70, 128 133.
- **67)** Географическій лексиконъ россійскаго государства, собранный Өедоромъ Полунинымъ. 1773 г., стр. 47.
- 68) Дёла московскаго архива министерства юстиціи. Герольдм. конторы кн. 638, л. 462:
- Въ правительствующій сенать отъ тайнаго действительнаго советника и кавалера графа Миниха доношение. Минувшаго октября 28 числа присланнымъ въ состоящую подъ дирекціею моею главную надъ таможенными сборами канцелярію преміертмајорг и васильковской пограничной таможни директоръ Иванг Болтинг доношениемъ просилъ о представлении въ правительствующій сенать о награжденій его чиномъ за безпорочную съ 1769 года въ реченной таможни службу, и что имъ ничего касательнаго до должности ево въ рачительномъ храненіи высочайшаго ея императорскаго величества интереса упущено и оставлено не было. Также во время продолжавшейся не только въ окрестныхъ повсюду мъстахъ, но и въ самомъ тамошнемъ селеніи чрезъ два года жесточайшей заразительной бользии, бывъ въ крайней опасности, неусыпнымъ своимъ попеченіемъ и предосторожностію не допустиль коснуться оной до таможенных служителей, хотя и весьма невозможно казалось оныя избъгнуть, въ разсуждени непрестанныхъ чрезъ означенную таможню изъ всёхъ опасныхъ мёстъ проёздовъ. Да и въ такое время, когда еще и карантиновъ при границъ и никакихъ предосторожностей учреждено не было. А сверхъ того, чтобъ впредь къ вящему усердію поощрень быль.

А по справкѣ въ канцеляріи оказалось: помянутый директоръ Болтинъ прошлаго 1769 года іюля 27 поданною челобит-

ною объявя, что въ службу ея императорскаго величества вступиль онъ 1751 г. генваря 15 лейбъ-гвардіи въконный полкъ, а изъ онаго по прошенію его по имянному ея императорскаго величества указу 768 годовъ ноября 23 числъ отъ службы отставленъ отъ арміи преміеръ-маіоромъ, просиль объ опредѣленіи его къ таможеннымъ дѣламъ, по которой того жъ 27 іюля на мѣсто уволеннаго по прошенію для излѣченія болѣзней директора Туфанова и опредѣленъ онъ Болтинъ въ объявленную васильковскую таможню директоромъ; въ штрафахъ и подозрѣніяхъ по канцеляріи не бывалъ.

Данною жъ мнѣ отъ ея императорскаго величества 1763 года ноября въ 20 день инструкцією въ 7 пунктѣ повелѣно: таможенныхъ служителей всѣхъ и каждаго обнадежить высочайшею ея императорскаго величества монаршею милостію, что прилежность, усердіе, попеченіе и труды достойнымъ воздаяніемъ каждому наградятся.

А какъ прилежностію и порядочнымъ правленіемъ показаннаго преміеръ-маіора Болтина возложенной на него директорской должности я и канцелярія крайне довольны; того ради въ соотвѣтстіе ея императорскаго величества высочайшаго обнадеженія прошу, чтобъ его, Болтина, наградить чиномъ—какимъ правительствующій сенатъ заблагоразсудить соизволить, на что и имѣю ожидать ея императорскаго величества указа. Графъ Эрнстъ Минихъ. Ноября 13 дня 1773 года. Въ 1 департаментъ.—

Опредъление сената по этому представлению послъдовало 1779 года мая 3, коимъ Болтинъ награжденъ чиномъ надворнаго совътника.

Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сената книга за № 6324, л. 42:

— 1779 года маія 3 дня, по указу ея императорскаго величества, правительствующій сенать въ общемъ всёхъ департаментовъ собраніи, по доношенію господина д'яйствительнаго тайнаго сов'єтника и кавалера графа Миниха, коимъ изъясняеть о преміеръ-маіор'є и васильковской пограничной таможни директор'є

Ивани Болтинь, что прилежностію и порядочнымъ правленіемъ его возложенной на него должности онъ, господинъ дъйствительный тайный советникъ, и главная надъ таможенными сборами канцелярія крайне довольны, почему и представляеть о награжденіи его въ соотв'єтствіе данной ему, господину д'єйствительному тайному совътнику, въ 1763 году ноября въ 20 день инструкціи отъ ея императорскаго величества высочайшаго всемъ таможеннымъ служителямъ обнадеживанія чиномъ. Въ службу онъ вступилъ изъ дворянъ въ 1751 году гвардіи въ конный полкъ рейтаромъ, и производимъ: въ 1755 году капраломъ, въ 1758 гефрейтъ-капраломъ, въ 1759 каптенармусомъ, въ 1761 квартеринстромъ и вице-вахмистромъ, въ 1762 вахмистромъ, въ 1764 генваря 1 аудиторомъ, въ 1765 апреля 19 подпорутчикомъ, въ 1768 ноября 25 по прошенію его за бользнію отъ службы отставленъ вовсе отъ арміи преміеръ-маіоромъ; въ 1769 іюля 27 главною надъ таможенными сборами канцеляріею опредъленъ въ васильковскую таможню директоромъ. Приказали: по представленію и удостоинству господина действительнаго тайнаго советника и кавалера графа Миниха васильковской пограничной таможни директору, преміеръ-маіору Болтину. за прилежное и порядочное должности его исправленіе дать чинъ надворнаго сов'єтника; о чемъ ему объявя указъ, привесть къ присягъ; за повышение чина вычеть по указамъ учинить статсъ-конторъ; патенть, напечатавъ, взнесть къ высочайшему ея императорскаго величества подписанію; и о томъ куды надлежить послать указы, а въ московскіе сената департаменты въдъніе. Подпись сенаторовъ, 15 особъ, герольдмейстера и секретаря.

- 69) Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Книга прав. сената № 6480, л. 266; дѣла генералъ-прокурора.
  - 70) Рукописи государственнаго архива. Х. № 946.
- 71) Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сената кн. 4221, л. 180 и кн. 4227, л. 312.
- 72) Дѣла петербургскаго архива сената. Книга 146, л. 182. Всеподданнѣйшій докладъ генералъ-прокурора, утвержденный

императрицею 15 марта 1781 года: «На состоящую нынѣ прокурорскую вокацію въ военной коллегіи признавая способнымъ къ помѣщенію находящагося не у дѣлъ коллежскаго совѣтника Ивана Болтина, всеподданнѣйше представляю объ опредѣленіи его въ прокуроры въ ту коллегію. А какъ онъ, присутствуя въ бывшей главной надъ таможенными сборами канцеляріи, получалъ ежегодно жалованья тысячу двѣсти рублей, которое и впредь до помѣщенія къ дѣламъ повелѣно ему производить имяннымъ Вашего Императорскаго Величества указомъ, даннымъ сенату 24 октября прошлаго 1780 года, то и нынѣ испрашиваю всемилостивѣйшаго указа о продолженіи ему тогожъ жалованья, дабы онъ при полученіи прокурорскаго мѣста не былъ обиженъ лишеніемъ Высочайшей Вашего Величества милости, коею пользуется теперь и безъ отправленія должности. Князь Александръ Вяземскій»:

- 73) Дѣла государственнаго архива. XX. № 50.
- **74)** Дѣла московскаго отдѣленія общаго архива главнаго штаба. Оп. 52, св. 218, № 80 и св. 224, № 407.
- 75) Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сената кн. 6549, л. 3. Генераль-прокуроръ пишетъ Болтину, 12 января 1782 года: «Высокоблагородный и почтенный военной коллегіи г. прокуроръ! До выздоровленія главной провіантской канцеляріи г. прокурора Тоузакова рекомендую вамъ имѣтъ смотрѣніе по дѣламъ той канцеляріи на основаніи прокурорской должности, и просмотря какъ наискорѣе невыпущенные до нынѣ приговоры, отмѣтить къ исполненію или же, въ случаѣ вашего несогласія, войти въ протестъ. А что вы къ тому прикомандированы, главной провіантской канцеляріи отъ меня предложено».
- **76)** Московскій архивъ министерства юстиціи. Дѣла генераль-прокурора, 1782 года, № части. 158 л. 266, 271—277 об.
- 77) Дѣла московскаго отдѣленія общаго архива главнаго штаба. Воен. коллег. приказной экспедиціи, 1792 года, оп. 53, № 267, и др.

- 78) См. приведенную въ приложения 59-мъ челобитную матери Болтина, 22 августа 1757 года.
- 79) Дела московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сената кн. 6582, л. 527.
- 80) Дёла московскаго архива министерства юстиціи. Протоколъ втораго департ. прав. сената, подписанный 17 декабря 1790 года (кн. 5340), и др.
- 81) Дѣла московскаго отдѣленія общаго архива главнаго штаба. Воен. коллег. приказной экспедиціи, 1792 года, оп. 53, № 267:

Въ Государственную Военную Коллегію отъ генералъ-маіора и оной коллегіи члена Болтина Лоношеніе.

Объявлено мн отъ оной коллегіи присланное изъ С. Петербургскаго губернскаго правленія, отъ 18 марта сего года, сообщеніе, которымъ требуется, чтобъ по векселю, приложенному при поданномъ въ то губернское правленіе отъ здішняго купца Григорія Сафонова, данному отъ меня ему, Сафонову, прошлаго 1789 года Августа 18 дня, въ 2143 руб. за уплатою отъ меня 700 руб., достальные съ рекамбіо и проценты съ меня взыскать и просителя удовольствовать. На котороеонаго губерискаго правленія сообщеніе и просьбу помянутаго Сафонова, им'єю донести следующее. Назадъ томулеть съ пять, пришедъ ко мивоный Сафоновъ съ другимъ здѣшнимъ же купцомъ Ерковымъ, просили меня, чтобъ имъвшія тогда въ содержаніи моемъ, Кинбургскія соляныя озера отдать имъ въ содержаніе. По нѣкоторыхъ переговорахъ, согласился я съ ними въ цёне, и сделали между собою условіе, въ которомъ, между прочимъ, было написано, чтобъ деньги по условію получить мит съ нихъ здітсь въ Петербургі, и чтобъ имъ взять отъ меня въ принятіи техъ денегъ росписку; ъхать на озера, принять тамъ отъ комиссіонера моего соль и прочее, что есть въ наличности, и потомъ уже сделать формальную объ отдачь имъ тъхъ озеръ сдълку, и на концъ условія ска-

зано именно: чтобъ «если съ которой ни есть стороны въ выполненій написаннаго условія учинится неустойка, а тімъ въ совершеній сдёлки последуеть остановка, въ такомъ случат то условіе оставить, яко не существовавшимъ и не бывшимъ, и на объ стороны оставаться безъ всякихъ притязаній, яко зависящимъ отъ добраго и непринужденнаго согласія». Оные Сафоновъ и Ерковъ, отдавъ мнъ наличными деньгами 20,000 руб. и 3 векселя на 30,000 руб., и взявъвъ принятіи оныхъ отъ меня росписку, поъхали отсюда на озера, гдъ приняли отъ комиссіонера моего наличную соль, деньги и прочее, а принявъ стали делать разныя къ нему привязки, въ противность учиненнаго между нами условія, и какъ комиссіонеръ мой не могъ всёхъ ихъ наглыхъ требованій удовлетворить, то и принужденъ былъ съ ними жхать ко мнъ сюда; не могъ и я на ихъ требованія, безъ великаго себъ убытка, согласиться, то и принуждень быль наконець имъ сказать, что я имбю право, по силь последней статьи учиненнаго мною съ ними условія, отъ совершенія съ ними сдёлки отказаться; требую отъ нихъ, чтобъ они данныя мнѣ деньги и векселя возвратно отъ меня получили; а что они отъ комиссіонера моего на озерахъ приняли, тобъ мнѣ возвратили; но какъ они и на сіе согласиться не хотели, то я принуждень быль подать на нихъкуда следовало прошеніе, и векселя, данные мне отъ нихъ, представить съ прописаніемъ всёхъ обстоятельствъ дёла, и прося, чтобъ ихъ принудить сделать со мною расчеть, т. е. взять отъ меня свои деньги, а что отъ комиссіонера моего они взяли, то бы мн возвратить; понеже я съ такими безпокойными людьми никакого дела иметь не желаю. Дело разсматриваемо было въ разныхъ присутственныхъ мъстахъ и наконецъ, въ 1788 году, въ гражданской палать, и опредълено расчитаться намъ въ томъ домовымъ порядкомъ. По решени уже въ гражданской палате явился ко ми Сафоновъ и требовалъ, чтобъ, учиня между собою расчетъ, дёло кончить примиреніемъ; я охотно къ сему приступилъ, ибо и просьба моя во всёхъ присутственныхъ мёстахъ не въ иномъ чемъ состояла, и избъгая дальнихъ безпокойствъ, на всъ

требованія Сафонова согласился, съ немалымъ себѣ убыткомъ. По расчету, учиненному мною съ нимъ, оказалось, что я долженъ быль ему, Сафонову, и Еркову заплатить 10,429 руб., а какъ притомъ Ерковъ ко мић не являлся, то я и требовалъ отъ Сафонова, чтобъ онъ его привель, ибо и отъ него, какъ отъ товарища его, должно истребовать на договоръ согласія, на что Сафоновъ мить объявиль, что оный Ерковь давно уже по долгамъ своимъ осужденъ въ каторжную работу, и гдф находится неизвфстно. Я, не увърясь въ его словахъ, послалъ куда слъдуетъ справиться, и какъ по справкъ оказалось, что то есть ьстина, тогда безъ всякаго уже сомненія приступиль къ сделке съ Сафоновымъ. Однакожъ въ учиненной между нами записи 1789 года Гюня 21 дня не оставиль я сказать (на случай ежели наследники, или те коимъ Ерковъ остался долженъ, будутъ отъ меня требовать расчета въ принадлежащей ему части), чтобъ удовлетворение Еркова оною частію учинить ему, Сафонову, а меня ни въ какіе съ Ерковымъ расчеты и платежи больше не допустить, и въ концъ той записи сказано: «а ежель кто во всемъ написанномъ въ заниси учинить неустойку, тоть должень заплатить 500 руб., а сія запись и впредь должна оставаться въ своей силъ». И по силъ оной записи заплатиль я ему, Сафонову, часть наличными деньгани, а въ достальныхъ, а именно въ 6429 руб., далъ ему три векселя, раздёля оную сумму на равныя части и на разные сроки, въ числъ коихъ и сей, по которому онъ нынъ отъ меня взысканія требуетъ. По нъсколькихъ мъсяцахъ по оной моей съ Сафоновымъ сделкъ, показанный Ерковъ неизвестно къмъ здесь въ Петербург укрываемый, подаль на меня въ Правительствующій Сенатъ прошение, коимъ просилъ, чтобъ дело мое съ Сафоновымъ и съ нимъ, ръшенное гражданскою палатою, истребовавъ оттуда, разсмотрфть, ибо онъ рфшеніемъ оной палаты недоволенъ, и что онъ Сафонову мириться со мною въ своей части довъренности не даваль, следовательно на принадлежащую ему часть должень отъ меня быть удовольствованъ. Не дождавшись на сіе свое прошеніе отъ Правительствующаго Сената разсмотрівнія и рішенія,

осмѣлился подать письмо на Высочайшее Ея Императорскаго Величества имя, на которое угодно было Ея Императорскому Величеству, чрезъ г. генералъ-мајора и кавалера Петра Ивановича Турчанинова повельть мив, чтобъ я подаль объяснение о семъ дълъ, которое я чрезъ онаго г. генералъ-мајора и подалъ, объясня всё прописанныя дёла слёдствія. Чрезъ два дня потомъ прітхаль ко мит оный г. гевераль-маїорь и кавалерь и объявиль Высочайшую Ея Императорскаго Величества волю, состоящую въ томъ, чтобъ я выбралъ кого ни есть изъ людей почетныхъ, и вск-бъ свои по тому делу бумаги ему представиль; что равнымъ образомъ отъ него, г. генералъ-мајора, и оному Еркову оная Высочайшая воля объявлена, дабы и онъ свои бумаги избранному мною посреднику отдалъ же, и что та избранная мною особа, по разсмотреніи моихъ и его, Еркова, бумагъ, положитъ, тому такъ и быть. Посредникомъ быть упросиль я одну особу, изъ людей знатныхъ, и Еркову, явившемуся ко мнѣ на другой потомъ день, сказаль, чтобъ онъ свои бумаги собраль и отнесъ къ нему, такъ, какъ и я свои, однакожъ Ерковъ ни ко мић, ни къ тому, кого я посредвикомъ быть упросиль, и донынъ не явился. Послъ того онъ же Ерковъ вторичное на меня Ея Императорскому Величеству подалъ прошеніе, на которое никакого р'єшенія не последовало. Не удовольствуясь темъ, подалъ еще на меня прошеніе въ здішній совістный судъ, которое отдано ему съ надинсью. понеже преисполнено было поношеній и брани, не только мнъ одному, но и встмъ судебнымъ мтстамъ, чрезъ кои дто мое съ нимъ проходило, якобы оное ръшено въ пользу мою цристрастно. По подачь онымъ Ерковымъ показаннаго въ Правительствующій Сенать на меня прошенія, призываль я къ себѣ Сафонова и требоваль отъ него, чтобъ онъ, по силъ учиненной со мной записи, Еркова удовольствоваль, въ противномъ случат я долженъ буду на него въ неустойкъ просить и по даннымъ векселямъ отъ платежа отречься. Оный Сафоновъ увърялъ меня съ клятвою, яко бы онъ повсюду его ищеть, но нигдт и никакъ сыскать не можеть. Между тъмъ я изъ суммы, которою оставался Сафонову

по расчету долженъ, большую уже половину заплатилъ, то опасаясь, что сжели по суду доведется мнв Еркову на часть его половину платить, то долженъ буду еще немалое число денегъ прибавить къ тъмъ, коими я остался Сафонову долженъ, и для того я Сафонову именно сказаль, что пока дёло по поданной отъ Еркова просьбѣ въ Правительствующемъ Сенатѣ рѣшено не будетъ, до техъ поръ платить ему не буду, ибо я въ возвращении отъ него излишне мною заплаченныхъ, въ разсуждении крайняго его несостоянія, никакой надежды не имфю. Изъ всего вышеобъясненнаго ясно видимо, что я не платилъ ему, Сафонову, по векселю, по которому онъ нынѣ проситъ съ меня взысканія, не потому, чтобъ я быль не въ состояни, но потому что я, нетолько процентовъ и рекамбіо какъ онъ требуеть, но ниже истинныхъ платить ему не долженъ, пока прошеніе Еркова, въ Правительствующій Сенать на меня поданное, будеть разсмотрѣно и рѣшено, или пока Сафоновъ, по силъ записи со мною, не удовольствуетъ Еркова въ принадлежащей ему части, и меня не учинитъ оть всёхъ безпокойствъ свободнымъ. И для того государственную военную коллегію покорнтише прошу, сообща о всемъ вышедонесенномъ мною въ С. Петербургское губернское правленіе, истребовать отъ него, чтобъ благоволило, векселя на сумму, которою я Сафонову остался еще долженъ, отъ него взять и содержать оные при дёлё, пока или онъ, Сафоновъ, товарища своего Еркова въ принадлежащей ему части удовлетворить и представить отъ него въ томъ свидетельство, или пока Правительствующій Сенать не учинить на поданное отъ Еркова на меня прошеніе своего разсмотр'єнія и р'єшенія. Почему тогда и должень я буду, въ первомъ случат, оставшія деным по прописаннымъ векселямъ Сафонову заплатить, а во второмъ, основываясь на рфшеніи Правительствующаго Сената, удовлетворить Еркова, слѣдственно не Сафорову уже по тѣмъ векселямъ заплату сдѣлать, а Еркову, да и то не безъ участія Сафонова, яко записью удовольствовать Еркова обязавшагося, и нималаго исполненія по Сборникъ II Отд. И. А. Н. 24

ней не учинившаго. У подлиннаго подписано такъ: къ сему донощенію генералъ-маіоръ И. Болтинъ руку приложилъ».

- 82) Московскаго отдѣленія общаго архива главнаго штаба. Дѣла приказной экспедиціи, 1792 года, оп. 53, № 10.128.
- 83) Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сенат. кн. 6529, л. 351; кн. 6546, л. 368 и л. 612; кн. 6582, л. 527 и 642; кн. 6592, л. 808.

Для пользованія водами Болтинъ уёзжаль на нёсколько мёсяцевь изъ Петербурга въ 1781 и въ 1785 годахъ.

10 іюля 1781 года Болтинъ писалъ генералъ-прокурору: «Не находя другаго средства къ поправленію поврежденнаго моего здоровья, принялъ я намѣреніе, по совѣту пользующихъ меня, ѣхать къ *царицынскимъ водамъ*. Нижайше вашего сіятельства прошу уволить меня отъ должности моей на четыре мѣсяца, дабы я могъ нынѣшнею осенью, по употребленіи оныхъ водъ, возвратиться къзимѣ сюда».

Въ 1785 году Болтинъ уважалъ на воды на три съ половиною мвсяца, съ 15 іюля по 1 ноября. Онъ писалъ: «по совъту врачей, меня пользовавшихъ, единственное остается средство ко излъченію бользни, столь долговременно меня одержащей,—тъхать къ сарептскимъ водамъ».

Въ 1782 году Болтинъ уъзжалъ по дъламъ своимъ: въ маъ на двъ недъли, въ сентябръ на мъсяцъ. Куда уъзжалъ Болтинъ, изъ дълъ не видно.

Въ 1785 году онъ уѣзжалъ, также по своимъ дѣламъ, на мѣсяцъ—съ конца мая по конецъ іюня въ деревню свою, въ нарвскомъ уѣздѣ.

22 ноября 1786 года онъ писалъ генералъ-прокурору: «Для исправленія нѣкоторыхъ собственныхъ дѣлъ моихъ, необходимо требующихъ быть мнѣ въ наступающемъ декабрѣ мѣсяцѣ въ Херсоню, прошу уволить меня отъ должности моей на одинъ мѣсяцъ». Но пробылъ въ отпуску долѣе, какъ можно заключить изъ донесенія его, что онъ, воротившись въ Петербургъ, вступилъ въ должность 15 февраля 1787 года.

- 84) Русскій Архивъ. 1867. № 8 и 9. Записки Дмитрія Борисовича Мертваго, стр. 173 182.
- 85) Московскій публичный и румянцовскій музеи. Рукопись № 721. Просьба, сочиненная въ Крыму отъ военнослужителей,— «холоднаго мъсяца, морозоваго числа, года неурожая въ Крыму денегъ».
- 86) Канцлеръ князь Александръ Андреевичъ Безбородко, въ связи съ событіями его времени. Н. Григоровича. 1879. Томъ І, стр. 339 370. Историческая записка Александра Андреевича Безбородки: «Картина или краткое извъстіе о россійскихъ съ татарами войнахъ и дълахъ, наченшихся въ половинъ Х въка и почти безпрерывно чрезъ восемьсотъ лътъ продолжающихся».
- 87) Дѣла московскаго архива министерства юстиціи. Прав. сената кн. 6553, л. 314.
- 88) Рукописи государственнаго архива. XVI. № 799. Донесенія князя Потемкина по управленію губерн. новороссійскою, азовскою.... и таврическою областью. Часть І.
- 89) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. 1830, т. XXI, стр. 993. Именный, данный новороссійскому генералъгубернатору князю Потемкину, 14 августа 1783 года, № 15814.
- **90)** Полное собраніе законовъ россійской имперіи. Т. XXI, стр. 897 898.
- 91) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. Т. XXI, стр. 985— 986.
- 92) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. Т. XXI, стр. 1040 1041.
- 93) Полное собраніе законовъ россійской имперіи. Т. XXII, стр. 137—138.
- 94) Примъчанія на исторію древнія и нынъшнія Россіи, г. Леклерка, сочиненныя генераль-маіоромъ Иваномъ Болтинымъ. 1788. Т. II, стр. 167.
- 95) Русскій Архивъ. 1867. № 12. Жизнь и д'янія князя Г. А. Потемкина-Таврическаго; сочиненіе гр. А. Н. Самойлова, стр. 1570.

- 96) Критическія прим'танія генераль-маіора Болтина на второй томъ исторіи князя Щербатова. 1794, сгр. 83.
- 97) Дѣла архива с.-петербургской духовной консисторіи. Метрическія книги церкви Сергія Радонежскаго, что при артиллерійскихъ слободахъ. 1792 года, № 56. Умершіе и похороненные: въ октябрѣ 8, господинъ генералъ-маіоръ Болтинъ, 60 лѣтъ, чахоткою.
- 98) Новыя ежемѣсячныя сочиненія. Часть LXXVII. Мѣсяцъ ноябрь, 1792 года, стр. 43—44. Эпитафія его превосходительству Ивану Никитичу Болтину, россійской академіи члену съ начала учрежденія ея.

Новыя ежем всячныя сочиненія. Часть LXXXVI. Августь. 1793, стр. 26. Списокъ съ надгробія генераль-маіора, государственной военной коллегіи и императорской россійской академіи члена Ивана Никитича Болтина, скончавшагося 6 октября 1792 года, на 57 году отъ рожденія, и погребеннаго въ александроневскомъ монастыр в.

- 99) Historisches drama nach Shakespears muster aus Rjuriks leben. 1792. Примѣчанія генералъ-маіора Болтина, стр. 1—2.
- 100) Правда русская или законы великихъ князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха. 1792. стр. VII.
- 101) Примъчанія на исторію Леклерка, сочиненныя Ив. Болтинымъ. 1788. Т. I, стр. 160.

Критическія прим'єчанія Болтина на второй томъ исторіи князя IIІ рбатова. 1794. Т. І, стр. 409.

Примѣчанія на Леклерка. І, 168.

Примѣчанія на Леклерка. ІІ, 414.

102) Хорографія сарептскихъ цёлительныхъ водъ, съ приложеніями нужныхъ свёдёній и совётовъ для имёющихъ намёреніе къ тёмъ водамъ ёхать для своего пользованія. Сочиненное Иваномъ Болтинымъ. Въ Санктпетербурге. Въ типографіи государственной военной коллегіи. 1782, стр. 41, 53—55, 25—30 и др.

- 103) Правда Русская или законы великихъ князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха, съ преложеніемъ древняго оныхъ нарѣчія и слога на употребительные нынѣ, и съ объясненіемъ словъ и названій, изъ употребленія вышедшихъ. Изданы любителями отечественной исторіи. Подъ этимъ заглавіемъ Русская Правда напечатана два раза: въ 1792 году въ Петербургѣ, въ типографіи св. правит. синода, и въ 1799 году въ Москвѣ, въ московской синодальной типографіи.
- 104) Bibliotheca slavica antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticae universae slavorum gentis. Studio et opera Fortunati Durich, soc. scient. boh. membr. primum emittitur. Vindobonae. 1795. T. I, ctp. 295 297: Bohemis, russis et polonis nomina unaxmuuz, unaxemcmoo etc. generica et veteri appellatione nobilem personam atque nobilitatem significant, ducta originatione a voce sslechetnost—probitas, integritas morum, eo plane consensu, quo supra Cosmam de primo senatorum aut judicum delectu scribentem laudavi, cum quo illustriss. comes Alexius Mussin Puschkin procurator generalis s. synodi in suis egregiis adnotationibus ad antiquissimas eorundem leges isto verborum complexu consentit:

Nosse omnino necessarium est, nationem russicam antiquissimis temporibus divisam fuisse duplici coetu seu ordine, bojarium et hominum, sicut apud primaevos romanos alii erant patricii, alii de populo seu de plebe; sed exclusis servis, qui alii non erant, quam captivi, quique hiş nati sunt, vel qui seipsis sponte pro pecunia servituti manciparunt, aut qui ob legis transgressionem in servitutem

Необходимо нужно знать, что народъ русскій въ самой древности раздѣлялся токмо на два сословія: на боярт и людей, яко и первоначальные римляне на патричієют и плебееют; выключая рабовъ, кои не иные были, какъ плѣнники и рожденные отъ нихъ, или сами себя добровольно за деньги поработившіе, или за преступленіе закономъ въ рабство кому отданные. Подъ названіемъ мужт разумѣлися

cuipiam traditi sunt. Vocabulo viri intelligebantur primi, id est homines insignes genere et divitiis; et vocabulo homo omnes generaliter liberi, divisi multis gradibus secundum varietatem muneris vel ministerii, quibus vel patres eorum, vel ipsimet se addixerunt.

первые, сирѣчь люди знатные по роду и по богатству, а подъ названіемъ людинг всѣ вообще свободные, раздѣляющіеся на многія степени по различію званій или служеній, которыя предки или сами они себѣ избрали.

(Примъчанія Болтина на Русскую Правду, изд. 1799 года, стр. 2).

- 105) Опытъ повъствованія о Россіи. Сочиненіе Ивана Елагина. Москва. 1803, стр. 446—447.
- 106) Записки и труды общества исторіи и древностей россійскихъ, учрежденнаго при императорскомъ московскомъ университетѣ. 1824. Часть ІІ. Біографическія свѣдѣнія о жизни, ученыхъ трудахъ и собраніи россійскихъ древностей, графа Алексѣя Ивановича Мусина-Пушкина, стр. 26—28.
- 107) Предварительныя юридическія свёдёнія для полнаго объясненія Русской Правды. Разсужденіе, писанное для полученія степени магистра, кандидатомъ правъ Николаемъ Калачовымъ. 1846, стр. 3 4.
- 108) Правда руская пли законы вел. кн. Ярослава и Владимира Мономаха. Изданы любителями отечественной исторіи. 1799, стр. 4—6, 19.
  - 109) Правда руская, изд. 1799 г., стр. 1, 15, 7 8.
  - 110) Правда руская. 1799, стр. III, V, 9.
  - 111) Правда руская. 1799, стр. 11 12, 16.
- 112) Духовная великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха, названная въ лѣтописи суздальской Поученье. Въ Санктиетербургѣ 1793 года, стр. VIII, 45, 55 и др.
- 113) Историческое изслѣдованіе о мѣстоположеніи древняго россійскаго Тмутараканскаго княженія. Въ Санктпетербургѣ. Печатано въ типографіи корпуса чужестранныхъ единовѣрцовъ.

1794 года. Описаніе народовъ, городовъ и урочицъ, означенныхъ въ чертежѣ, собранное изъ исторіи г. Татищева, географическаго словаря его, записокъ касательно россійской исторіи, изъ книги древняго большаго чертежа, рукописей г. Болтина и нѣкоторыхъ другихъ, стр. LXX—LXXI, XVII—XVIII, XXXIX, XLIII, и др.

- 114) Сборникъ русскаго историческаго общества. 1784. Т. XIII, стр. Х: Для записокъ касательно россійской исторіи Екатерина, чтобы объяснить себѣ темныя мѣста лѣтописей, обращалась сначала къ *Болтину*, а послѣ его смерти къ Мусину-Пушкину и митрополиту Платону (Рѣчь А. Ө. Бычкова).
- 115) Письма Екатерины II къ Гримму. По поручению императорскаго русскаго историческаго общества издалъ академикъ Я. Гроть. 1878, стр. 639: N'osant mettre mes conjectures sur Rurik dans l'histoire, parce qu'elles n'étaient fondées que sur quelques mots lâchés par Nestor dans sa chronique et sur un passage de Dalin dans son histoire de la Suède, et lisant alors Shakespeare en allemand, il me prit fantaisie de mettre en drame, l'année 1786, mes conjectures, et on l'imprima. Personne ne prit garde à ce singulier ouvrage, qui n'a jamais été joué, et je partis pour la Tauride. L'année 1792 feu Boltine par Pouchkine, procureur du synode, m'envoya sa critique sur le prince Stcherbatof et son histoire de la Russie, et comme ils s'occupaient beaucoup de l'histoire de la Russie, et que j'étais bien aise de donner à la rude critique de Boltine ce que je griffonnais sur l'histoire, je dis un jour à Pouchkine que ce drame contenait mes conjectures, mais que personne n'y avait pris garde, et il se trouva que ni Boltine, ni Pouchkine ne l'avaient jamais lu ni vu. Qnand ce drame tomba entre les mains de Boltine, il se mit à le commenter et me demanda de la faire imprimer avec son commentaire, ce qu'il fit, etc.
- 116) Historisches drama, nach Shakespears muster, aus Rjuriks leben. Sanct-Petersburg. 1792.

Примѣчанія Болтина, стр. 1, 3—4, 30—31, 18—22, 39—42, 33.

117) Подражаніе Шакеспиру, историческое представленіе, безъ сохраненія веатральныхъ обыкновенныхъ правиль, изъ жизни Рюрика. Въ С.-Петербургѣ, при императорской академіи наукъ, 1786 года.

Подражаніе Шакеспиру, историческое представленіе, безъ сохраненія обыкновенныхъ есатральныхъ правилъ, изъ жизни Рюрика. Вновь изданное съ примѣчаніями генералъ-маіора И. Болтина. Въ С.-Петербургѣ, въ императорской типографіи. 1792. (Сперва помѣщены примѣчанія, въ видѣ статьи подъ заглавіемъ: от издателя, потомъ — пьеса).

Совершенно съ такимъ же заглавіемъ и съ такимъ же расположеніемъ (сперва примѣчанія, потомъ—текстъ) драма Екатерины вышла въ 1793 году; печат. въ типографіи корпуса чужестранныхъ единовѣрцовъ.

Historisches drama nach Shakespears muster ohne beibehaltung der sonst üblichen kunstregeln der schaubühne, aus Rjuriks leben. Zweite russische ausgabe mit anmerkungen vom generalmajor Boltin. Sanct-Petersburg, bei der kaiserlichen bergschüle. 1792. На второмъ заглавномъ листъ: Историческое представленіе изъ жизни Рюрика. За предисловіемъ (vorbericht des übersetzers), подъ которымъ подпись: Christian Friedrich Völkner, слъдуетъ драма, а за драмою—примѣчанія къ ней Болтина. Предисловіе—на одномъ нѣмецкомъ языкѣ; драма и примѣчанія—на одной страницѣ порусски, на другой понѣмецки.

- 118) Книга большому чертежу или древняя карта россійскаго государства, поновленная въ Розрядѣ и списанная въ книгу 1627 года. Въ Санктиетербургѣ. Въ типографіи горнаго училища. 1792 года. Предувѣдомленіе безъ подписи издателя. Оно перепечатано и при второмъ изданіи книги Д. И. Языковымъ.
- 119) Книга большему чертежу или древняя карта россійскаго государства, поновленная въ разрядѣ и списанная въкнигу 1627

года. 1838. Изданіе второе. Санктпетербургъ. Въ типографіи россійской академіи, стр. IX.

- 120) Manuel du libraire et de l'amateur de livres... par Jacques-Charles Brunet. 1860. T. I, crp. 1079.
- 121) Книга, глаголемая Большой чертежъ, изданная по порученію императорскаго общества исторіи и древностей россійскихъ дѣйствительнымъ членомъ общества, Г. И. Спасскимъ. 1846, стр. XII XIII.
- 122) Труды общества исторіи и древностей россійскихъ. 1824. Ч. II, стр. 19.
- 123) Вѣстникъ Европы. 1813. Часть LXXII. Записки для біографіи графа Алексѣя Ивановича Мусина-Пушкина, стр. 85—86.
- 124) Histoire de la Russie ancienne, par m. Le Clerc. 1783. T. II, crp. IV.
- **125)** Семейство Разумовскихъ А. А. Васильчикова. 1880. Т. І, стр. 270, 275—276. Письмо Разумовскаго изъ Глухова, 8 января 1761 года.
- **126)** Матеріалы для біографія Ломоносова. Собраны экстраординарнымъ академикомъ Билярскимъ. 1865, стр. 738.

Въ протоколѣ академической конференціи 11 апрѣля 1765 года записано: Propositus fuit academicis a Staehlino d-nus Clerc med. doct. gallus qui ill. praesidem nostrum iter facientem in Germaniam atque Galliam comitari debet, recepiendus sit in numerum membrorum honorariorum necne? Perpensis illius scriptis et aliis in rem litterariam meritis recipiendum esse pluralitate votorum statutum est..

Въ протоколѣ 15 апрѣля 1765 года: Gratias agendum academicis conventui intervenit d-nus Clerc m. d. comes ill. praesidis nostri in itinere, academicis honorariis nuper aggregatus, atque orationem lingua gallica conscriptam praelegit, qua obitum Lomonossowii lugens, Petri Magni nomen immortale, atque laudes Augustae nostrae incomparabilis celebrat. Hujus orationis copia facta academiae, ut et liber ab eodem auctore conscriptus atque

Moscoviae nuper impressus titulo: Medicus veri amator etc. donatus, uterque in archivo asservandus.

127) Рукописи государственнаго архива. XVII. № 125. Письмо Леклерка (безъ означенія, кому и когда писано):

## Monseigneur

Instruit du nombre et de l'importance de vos travaux, je ne vous donne pas souvent des nouvelles de l'hopital de Paul. Tout va bien et je suis content. Votre excellence le sera aussi, à ce que j'espère, de tous les détails dont je luv rendré compte à la fin de ce mois.

Un objet personel me fait prendre la liberté de vous écrire aujourdhui. Il est intéressant pour moy, puisque mon honneur et ma réputation en dépendent.

Tandisque Sa Majesté Impériale tend une main auguste aux talens, aux sciences et aux arts qui germent à l'ombre de son trône, qu'elle prend sous sa protection les honnêtes étrangers qu'Elle attire dans son empire et que vous daignés vous même élever jusqu'à Elle, en décendant jusqu'à eux, une malignité qui n'a point d'exemple cherche à leur procurer un découragement universel; je ne me suis pas plaint quand l'envie a apellé des orages contre moy, il m'était facile de les dissiper par une conduite irréprochable, mais aujourdhui c'est autre chose: dépuis deux ans, j'ay soigné et guérri de plusieurs attaques d'apoplexie légère mde Alsoufiof femme du colonel Ivan Matfeiche, qui même avant ces accides n'était pas trop raisonable. Dans le mois d'octobre dernier'elle me demanda du secours et je lui prescrivis un remede indiqué. Ce remede était composé d'une partie de sel de tartre sur huit parties de sucre. Comme ce sel pique la langue, elle dit en le goutant que c'était de la mort aux rats. Quelques personnes qui l'entendirent eurent grand soin d'aller de maison en maison distribuer cette belle calomnie et le bruit public aujourdhui est que j'ay ordonné de l'arsénic à cette dame. Au premier bruit qui m'est parvenu, j'ay écrit au mari de cette femme à ce sujet. Il m'a repondu qu'il ne coneevait rien à une semblable imposture, que ma probité et mes succés étaient trop bien connus pour avoir rien à craindre d'une imputation aussi grossière; que quand aux moiens dont je voulais me servir pour avoir une satisfaction, qu'il n'était pour rien dans cette affaire, et qu'il me laissait le maitre de faire ce que je voudrais. Je me suis rendu chés le chef de la chancellerie de médicine de Moskou, je l'av prié de le faire apporter l'original de mon ordonnance, ce qu'il a fait, et j'ay l'honneur d'envoier son raport à votre excellence. Comme on dit que cette dame vit mal avec son mary, il est aisé de sentir les conséquences d'une pareille accusation. Si le remede que j'ay ordonné n'est ni arsenic ni poison quelconque, si un enfant de quatre ans peut en faire usage avec succés dans l'indication, si ma réputation est plus qu'atteinte, il me semble qu'il est de la justice de punir les coupables. Si les talens ont des tempêtes, quand ils ne sont qu'utiles à la societé, ils doivent aussi avoir un port assuré dans la bonté et la clémence de S. M. I.

Je suplie donc votre excellence de vouloir faire informer de cette affaire qui est mot pour mot tel que je la luy peins, et ma tête luy en répond; après cette information de condamner à une amande de mille roubles madame Alsoufiof, en faveur de l'établissement des enfans trouvés ou à telle autre peine que l'on jugera à propos. Le déni de cette justice me forcerait à quitter la place dont vous m'avés honnoré pour retourner dans une patrie ou je n'auray pas a essuyer de pareils désagrémens, puis qu'elle me tend aussi les bras aprés avoir emporté ses regrets. Mais je ne pense pas que mon exemple ou de pareils traitemens engagent quelques autres à courir les mêmes risques, si la chose restait impunie. Je n'ay fait que du bien dans cet empire, j'y ay jouis des plus grands succés, et l'on cherche à me ravir en un jour le fruit de tant de travaux.

Je resterai tranquille jusqu'à ce que votre excellence m'honnore d'une réponse.

Je suis avec un profond respect, Monseigneur, votre trés

humble et trés obéissant serviteur Le Clerc. A Moskou ce 8 X<sup>bre</sup>. Au moment que je finis ma lettre, m<sup>r</sup> Jourit vient de me faire dire qu'étant malade dépuis. hyer il n'a pu faire l'acte que je lui ay demandé, mais que demain sans fautte il me l'envoyera, et je le fairai partir jeudy sans y manquer.

- 128) Histoire de la Russie ancienne, par m. Le Clerc. 1783. T. I, crp. X XI.
- 129) Cp. La France littéraire, par I. M. Quérard. 1833, crp. 50 51. —

Biographie universelle. 1844. T. VIII, crp. 430 — 432. — Nouvelle biographie générale. 1856. T. X, crp. 829 — 830. —

Списокъ сочиненій Леклерка, названныхъ въ этихъ изданіяхъ, можетъ быть дополненъ тѣми произведеніями, которыя напечатаны въ Россіи. Представляемъ перечень трудовъ Леклерка въ ихъ хронологическомъ порядкѣ:

- Mémoire sur la goutte; 1750-51, in 12. -
- Probleme donné par l'Acadèmie de Besançon: Le seul amour du devoir peut-il produire d'aussi grands effets que le désir de la gloire? Dijon, 1756, in 12.
  - Dissertatio de hydrophobia, 1760, in 4°. —
- Le voeu des nations ou le plan du bonheur reciproque, par mr. le Clerc, médecin de l'armée française et de son excellence monseigneur le comte de Rasoumofski, hetman de la Petite Russie etc. Imprimé a St.-Pétersbourg. 1760.—
- Medicus veri amator, ad Apollinis artis alumnos. Mosquae, typis universitatis, 1764, in 8°. —
- Essai sur les maladies contagieuses du bétail, avec les moyens de les prévenir et d'y rémedier efficacement; Paris, 1766, in 12. —
- -- Histoire naturelle de l'homme, considéré dans l'état de maladie, ou la médecine rappelée à sa première simplicité. Paris, 1767, 2 vol. in 8°, et 1784, 2. vol. in 8.
  - Yu le grand et Conficius, histoire chinoise. Soissons, 1769,

- 2 part. in 4°, (историческая повъсть, написанная для великаго князя Павла Петровича). —
- La boussole de terre, ouvrage périodique, dedié à la noblesse russienne. Par m. Clerc, ancien médeçin des armées du roi de France, de l'hetman des casaques, etc. № 1. A St.-Pétersbourg. 1770. —
- De la contagion, de sa nature, de ses effets, de ses progrès et des moyens les plus sûrs pour la prévenir et pour y remédier. Saint-Pétersbourg. 1771, in 8°. —
- .— O temps! o moeurs! Comédie en trois actes, compôsée en 1772 par l'impératrice Cathérine II, et traduit du russe en français par m. *Leclerc*. Imprimée pour la société des bibliophiles français. Année 1826. —
- Философическія разсужденія о воспитаніи, какову должно быть для произведенія желаемыхъ плодовъ, приписанныя его сіятельству, государственной адмиралтействъ-коллегіи господину вицепрезиденту, надъ галернымъ флотомъ и портомъ главному командиру и пр. графу Ивану Григорьевичу Чернышеву. Съ французскаго перевелъ Семенъ Сулима. Въ Санктпетербургѣ, 1773 года. За философическими разсужденіями (стр. 3—31) Клерка помѣщена въ той же книжкѣ (стр. 35—67) Рѣчь г. Клерка, говоренная къ господамъ кадетамъ императорскаго сухопутнаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, въ присутствіи высокопочтенныхъ членовъ совѣта, при начатіи курса физики, натуральной исторіи и химіи. —
- Discours prononcée dans l'assamblée générale de l'académie impériale des beaux-arts de S.-Pétersbourg, le 2 septembre 1773, par m. Clerc, ancien médecin des armées du roi de France, et de mgr. le duc d'Orléans, premier prince du sang; actuellement médecin de son altesse impériale mgr. le grand amiral de Russie, et du corps des cadets de terre, directeur des études de ce corps, professeur et conseiller de l'académie des arts, membre de celle des sciences de Pétersbourg, de Rouen, et correspondant de plusieurs autres. Рѣчь въ публичномъ собраніи импера-

торской академіи художествъ сентября 2 дня 1773 года, говоренная г. *Клерком*, профессоромъ и членомъ оныя академіи, и проч. —

- L'art de débuter dans le monde avec succès, dédié à messieurs les cadets du cinquième âge, 1774, in 8°. —
- Les plans et statuts de différents établissements ordonnés par l'impératrice Cathérine II pour l'éducation de la jeunesse de son royaume, trad. du russe de Betzki. Amsterdam, 1775, in 4° ou 2 vol. in 12. —
- Éducation morale et physique des deux sexes, pour les rendre aussi utiles aux autres qu'à eux-mêmes, trad. du russe de Betzki. Besançon, 1777, 2 parties in 4°, avec fig. —
- La boussole morale et politique des hommes et des empires, dédiée aux nations. Boston (Neufchatel), 1779, in 8°, et Rostock (Besançon), 1780, in 8°. —
- Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie, ancienne et moderne. Versailles et Paris, 1783—1792. 6 vol. in 4°, fig. et atlas. Часть этого труда принадлежить сыну Леклерка, именно изъ шести томовъ около полутора тома.
  - Portrait de Henri IV; Paris, 1783, in 8°. —
  - Atlas du commerce. Paris. 1786, in 4°. —
- Abregé des études de l'homme fait en faveur de l'homme à former, dédié aux représentants de la nation. Paris, 1789, 2 vol. in 8°.
- Les maladies du coeur et de l'esprit; Paris, 1793, 2 vol. in 8°. —
- Le patriotisme du coeur et de l'esprit, ou l'accord des devoirs et des droits de l'homme pour le bonheur commun; Paris et Versailles, 1795, in 8°. —
- Traité des maladies morales qui ont affecté la nation française depuis plusieurs siècles. Paris, 1798, in 8°. —

Отъ Леклерка осталось много рукописныхъ сочиненій, находившихся: (или находившихся?) въ министерствъ иностранныхъ дъль — déposés au département des affaires étrangères.

- 130) Уставъ императорскаго шляхетнаго сухопутнаго кадетскаго корпуса, учрежденнаго въ Санктпетербургѣ для воспитанія и обученія благороднаго россійскаго юношества. 1766. О директорѣ наукъ, стр. 60.— 61.—
- 131) Философическія разсужденія о воспитаніи. Съ французскаго перевель С. Сулима, стр. 47, 62 63. —
- 132) Discours prononcé dans l'assemblée générale de l'académie imperiale des beaux arts. Ръчь въ публичномъ собраніи академіи художествъ, 2 сентября 1773 года, стр. 34—35.—
- 133) Въ академическомъ протоколѣ 22 апрѣля 1765 года: Sermo nuper habitus d-ni Clerc prelo, ill. praesidis jussu, subjiciendus, in examen vocatus, et propter expressiones nonnullas, quae non omnibus placebant, communicatus cum academicis fuit, ut quid quisque mitigandum in illo aut omittendum autumnet, proximo in conventu indicaret. (Матеріалы для біографіи Ломоносова. Собраны экстраординарнымъ академикомъ Билярскимъ. 1865, стр. 739).
  - 134) Рукописи государственнаго архива. XVII. № 23.

Discours prononcé par m. Clerc docteur en médecine le jour de sa réception à l'accadémie (sic) impériale des sciences de St.-Pétersbourg.

## Messieurs.

L'honneur que je reçois en ce jour prouve bien que l'indulgence est toujours l'effet de la lumière. Je n'étais ni désigné par une réputation brillante, ni annoncé par la gloire: mes talens ne sont point venus reconnaitre avant moi la place que j'occupe aujourd'hui dans le sanctuaire des muses. Éloigné de toute autre ambition que de celle d'être utile dans une honnête obscurité, vos bienfaits sont venus me chercher, et vous décernés à mon émalation la récompense des travaux.

Je sens à la fois le prix et le motif de vos bontés: c'est en m'honnorant que vous avés voulu m'encourager. C'est sans doute là, messieurs, la cause de l'oubli volontaire de votre supériorité; c'est le genereux prétexte qui vous a fait violer pour moi cette loi sévère et juste qui ne permet d'entrer icy que les lauriers à la main.

Je me vois sous ceux qui vous couvrent: associé à vos honneurs, sans l'être à votre renommée, je ne suis jusqu'apresent uni à vous que par l'envie de bien faire et par la reconnaissance la plus indissoluble.

Mais quelque vif que puisse être ce beau sentiment, dont les hommes sont malheuresement trop avarres (sic), il ne peut crécr en moi tout ce qui me manque pour justifier votre choix.

L'instant qui s'est écoulé entre vos bienfaits et ma gratitude fait que mon esprit ne peut avoir icy d'autre langage que celui du coeur: la prémiere condition d'un bonheur inattendu est de le sentir vivement; la seconde est de chercher à s'en rendre digne. Ce bonheur, si je l'obtiens, sera la somme de mes voeux?

Mais c'est trop vous parler de moi, messieurs? L'avantage d'un particulier ne peut compenser une perte publique! Le même sentiment qui me rend si sensible à la faveur que vous m'avés accordée, doit se pretter à votre juste douleur, il doit s'attendrir avec vos muses et porter le deuïl avec elles.

Il n'est plus cet homme dont le nom servira d'époque dans les annales de l'esprit humain; ce génie vaste et lumineux qui avait embrassé et éclairé plusieurs genres à la fois! Il n'est plus ce poète sublime qui dés l'instant de ses travaux vraiment glorieux, ainsi que cet oiseau qui s'élevant audessus des nues fixe sans s'éblouir d'immobiles regards sur le sein de la lumière! Quel aiglon pourra imiter la hardiesse et la rapidité de son vol? Nourrisson des muses, le feu de Pindare coulait dans ses veines; il avait hérité de la lyre d'Horace. Mais il n'est plus! La société a jouï de ses lumieres, vos fastes jouiront de sa gloire; il sera révéré partout où il y aura des hommes de gout. La renommée ne parle jamais plus haut que quand l'homme n'est plus à portée de l'entendre: du même essort dont elle franchit les tems, elle franchit les lieux, et son étendue est le sceau de sa durée.

Quels regrets, messieurs, pour cette académie et quelle perte pour cet empire, que les travaux De Lomonozoff n'ayent pas été couronnés par le plus beau, le plus noble et le plus grand de tous les succès et en même tems le plus digne de ce poète illustre! C'était à lui qu'il était réservé de donner à la Pétréiade cette empreinte d'immortalité qui lui est propre. C'était à lui à rendre la vie au héros qui en est le sujet, et à nous retracer les grands desseins et les grands mouvemens qui l'agitaient, et à les exprimer avec majesté. Qui pourra suivre et perpétuer cet ouvrage si dignement ébauché? Par quelle fatalité, messieurs, le créateur de cet empire, l'élève de Mars, le père des muses, votre fondateur auguste, a-t-il échappé au pinceau mâle, au brillant coloris de cet Apelle? Il était fait pour Alexandre.

Qui de nous, messieurs, se chargera de le remplacer? comment se flatter de peindre dans un seul homme l'âme universelle de plusieurs héros?

Pierre le grand n'eut point d'enfance, ou du moins elle ne ressembla pas à celle des hommes ordinaires: Minerve, que la fable fait sortir toute armée du cerveau de Jupiter, n'est que l'heureux emblème de cette vérité. Ce fut envain qu'on chercha à étouffer dans la molesse et les plaisirs cette plante royale qui se développait chaque jour et devenait plus vigoureuse; son cœur qui ne fit que les éffleurer, ne s'ammolit point et sa raison resta ferme: l'or jetté au feu peut bien perdre un peu de sa façon, mais le poids et la matière demeurent entiers et ce métal n'en devient que plus pur.

Il est certain, messieurs, que le génie de Pierre le grand a presque toujours supléé à ce que l'on n'acquierre ailleurs que par l'éducation et l'expérience la plus consommée. Pour s'en convaincre il suffit de jetter un coup d'oeil rapide sur les époques de la vie de ce héros. A cet âge même où les organes dociles au seul instinct de la nature n'ont guères d'autre convenance avec ce qui les affecte, Pierre le grand tourna les yeux sur lui-même et sur son peuple; il comprit que ce n'est point la fortune qui

domine le monde, mais que c'est les maximes d'une bonne institution; que la vraie opulence est dans les moeurs et non pas dans les richesses qui les corrompent; que l'urbanité, les usages utiles, les sciences et les arts, ont toujours été et seront toujours les plus belles et les plus glorieuses conquêtes de maitres de la terre. Il sentit, dis-je, et ne dût ce sentiment qu'à lui-même, que c'est de la grandeur du prince et du peuple que résulte la solide gloire de l'étât. C'est sous ce point de vue que la saine politique et l'humanité lui montrèrent ses véritables intérêts dans celui des sujets sans nombre qui tremblaient sous sa puissance.

Pénétré de douleur à la vue de l'ignorance profonde et de la grossiéreté où ils vivaient, le maître d'un des plus grands empires du monde, l'arbitre des loix, l'exécuteur de leur pouvoir, eut assez de courage pour se voir petit; ou s'il sentit sa propre grandeur, il ne rougit point d'en augmenter le fond et d'y ajouter l'éclat qui lui manquait. Le premier et le plus dangereux de tous les pas était de dechirer le double voile de l'ignorance et de la superstition qui couvrait ses étâts et qui les cachait à l'Europe. Il fallait sans doûte courir bien des dangers, essuier bien des fatigues, des veilles et des douleurs pour en venir a bout: aussi Pierre n'en chargea-t-il pas ses ministres; de tels obstacles exigeaient l'amour d'un père, le zèle d'un citoyen et le courage d'un héros.

Rempli du beau feu qui l'anime, Pierre abandonne par amour pour ses peuples ce à quoi César, Pompée et Auguste n'avaient aspiré que pour eux-mêmes. Il descend du trône pour en apprendre le véritable usage; il part et voiage incognito pour s'instruire des arts de la guerre et de la paix, afin d'y appliquer ensuite l'industrie presque née avec ses sujets. Les arts méchaniques, les plus nécessaires de tous à la société, fûrent avec raison le premier objet de ses pénibles recherches, et l'Europe étonnée vit pour la première fois la hache briller avec autant d'éclât, que le sceptre dans les mains de l'auguste charpantier de Sardam.

Qui de nous, messieurs, ne se rapelle dans cet instant Julien

qui vole sur les bords de l'Euphrâte, et qui ne croit pas, dit-11, acheter trop cher une connaissance, une vérité de plus par un voiage de mille lieux.

Mais tandisque Pierre le Grand perfectionne ses propres talens et recueille ceux des étrangers, tandisqu'il invite auprès de lui tous les philosophes, qu'il ne rougit point d'en composer sa cour et qu'il se propose de transplanter dans le nord tous les arts du midi, qui le croirait? en travaillant à faire des heureux, ce héros fait des mécontens. Le tendre père de ses sujets s'en attire la haine! Ne nous en étonnons pas: c'est le sort des grands hommes, Pierre était grand. La superstition qui s'allarme des moindres rayons du vrai s'indigna que Pierre osat frapper ces grands coups qui rendent un empire si différent de lui-même: le prêtre fit parler la religion, le ministre ses intérêts, le peuple ses préjugés, et tous leur ignorance chérie.

L'emulation de Pierre le grand portait sur le vrai bien de son empire, son coeur ne sentit point le dégout qu'inspire naturellement l'ingratitude aux hommes ordinaires. Ces obstacles loin de l'arrester ne firent que l'affermir dans le dessein d'en triompher: rien ne peut opprimer la vraie grandeur d'âme et la supériorité de génie.

La présence du héros était nécessaire; il se hâte de regagner ses états; il arrive, mais plus brave qu'Auguste il ne porta point au sénat une cuirasse sous sa robe: il réprime la licence, punit en maitre, et comme Hercule il terrasse les hydres renaissantes prêtes à le dévorer.

Mais ou m'emporte, messieurs, l'amour de la vérité: Toute la vie de ce héros est une espece de prodige, et si l'on veut faire son éloge on ne sçait où le commencer, ni où le finir.

Comment ma faible voix pourrait-elle lui payer le juste tribut que lui doivent les arts et la patrie?

Dans la prospérité plus sage qu'Antiochus et Tigraines, il méconnut les délices et l'orgueil; dans les revers il ne fut pas vaincu par la crainte, comme Persée et Jugurtha. Toujours supérieur

aux événemens, battu il resta ferme, vainqueur il fut humain. Icy, c'est Alexandre; là, on croit entendre Bélizaire dire à ses soldats: les perses ne nous surpassent point en courage, ils n'ont sur nous que l'avantage de la discipline.

Oui. messieurs, j'ose le dire: les héros de l'antiquité ne me paraissent point approcher de ce héros moderne! Ils avaient toutes les facilités possibles pour l'héroisme, et Pierre le grand n'avait pour lui que son génie. Avec le pouvoir arbitraire il fut le protecteur des loix; il se soumit lui-même aux sévères institutions qu'il forma pour le bien de ses sujets. Il rétablit la discipline militaire et l'y conforma le premier; il inspira la subordination en parcourant lui-même tous les grades, et si quelquefois il reserva pour lui les premiers roles, il n'oublia jamais que les sçavants méritent le second.

Quoique ses peuples ne fussent pas préparés à ces grands changemens par les regnes précédens, il n'y eût cependant presque point d'intervalle entre la paresse et le travail, la superstition et la lumière, l'ignorance et les arts, la férocité et l'urbanité des moeurs.

La vanité de donner son nom à une ville nouvelle détermina Constantin de porter en orient le siège de son empire: un motif plus noble engagea Pierre le grand a sêcher les marais de l'Estonie et opposer des digues à la mer. L'amour et l'utilité animaient le monarque; son zèle et sa tendresse vinrent a bout des merveilles que nous admirons. On vit une capitale sortir de dessous les eaux. La Russie presque inconnue jusqu'alors reçut chez elle les richesses des deux mondes; la Néva vit comme le Nil ses eaux procurer à la Russie l'abondance que ce fleuve répand sur les terres d'Egypte.

C'est ainsi, messieurs, que Pierre le grand par son travail, son expérience et sa valeur, s'acquit une réputation immortelle. Mais s'il fut le héros des grandes actions, il fut aussi le modèle de la constance, le triomphe de la sagesse, l'étonnement et l'instruction des siècles, des princes et des rois. Ce héros survécut à la gloire, mais il regna trop peu pour l'avantage de ses sujets. La mort en comptant ses lauriers le prit maladroitement pour un viellard; elle seule aussi pouvait abattre ce courage qui l'avait défiée tant de fois. Il finit plus grand en toutes choses que sa fortune et sa couronne.

La briéveté que je me suis prescritte ne me permet pas, messieurs, de parcourir toutes les époques brillantes aux quels le règne de Pierre le grand a donné lieu. On sçait que Catherine premiere fut l'éléve, la digne émale, l'auguste compagne de ce héros.

Pierre second n'eût que le tems de faire regretter les qualités les plus éminentes, et cet astre disparût avec la rapiditéd'un nuage emporté par les vents.

Anne pour marcher vers la gloire suivit la routte qui lui était ouverte.

Elizabeth réunit en elle tout ce que ses prédécesseurs au trône avaient eu de bon et de grand: la clémence, l'amour maternel, les dons aimables sont les traits qui la caractérisent. Fille d'un heros citoyen, elle avait apprise du plus grand des maîtres, que le choix des hommes de toutes les nations fait la gloire des empires, et que l'étât qui les réunit jouit seul des avantages de tous les autres.

C'est à vous, messieurs, de nous retracer l'éclât de ces règnes; l'histoire l'attend de votre juste reconnaissance.

Pour moi qui n'ay pas eu le bonheur de les voir, je me hâte de passer aux merveilles dont je suis le témoin. Que ne puis-je vous rendre tout ce que je sens en ce moment avec ce beau feu et cette majestueuse éloquence si digne de Catherine II!

Je vous peindrais, messieurs, une princesse dont les arts couvrirent le berceau de leurs plus douces fleurs. Sensible aux charmes dont les lettres dorent nos jours, elle les cultive en Platon et les protège comme Christine. Née avec tous les gouts, l'amour, les lumières et les bienfaits l'annoncent. L'univers est un champ où son oeil sçavant cherche à démesler les plantes salutaires, languissantes sur le sol qui les vit naitre pour les exposer aux rayons d'un soleil bienfaisant; aucun de leurs rameaux ne dépériront faute de ces sucs qui y portent la substance et la vie.

Muses, Catherine vous apelle! Talens, venez, volez dans ses bras! Ne redoutez point le vent du nord: il n'éteindra plus la lueur de vos flambeaux. Si l'envie apella quelquefois des orages contre vous, icy sa fureur est impuissante: Catherine règne, vous avez un port assuré. Elle veillera à votre bonheur avec complaisance. Vous trouverez dans une souveraine auguste ce tact exquis qui nait du sentiment et qui en est la perfection; ce coup d'oeil qui saïsit tout, cette justesse qui triomphe de tout et cette heureuse sagacité qui discerne tout.

Sages, Catherine est digne de votre estime! Grande en public, vous la trouverés majestueuse dans le cabinet.

Vous serés heureuses, disait l'antiquité aux nations, quand les rois seront philosophes ou quand les philosophes seront rois. L'oracle est accompli: le trône de Russie vous offre ce beau spectacle; venez voir par vous-mêmes comment Catherine sçait se former un nouvel empire et le gouverner avec cet esprit d'ordre et de sagesse qui se réfléchit dans vos maximes

O vous, mon héros et celui de l'humanité; vous, qui tenés la chaine des sciences et des vérités utiles; vous, le prince des philosophes français dont Catherine désira la présence! Pourquoy avez vous résisté au charme persuasif de cette héroine sacrée? Christine fut l'amie de Descarte; la même faveur vous était reservée.

Beaux arts, génies, talens, aimez Catherine autant qu'elle vous aime! Venez l'envelopper de toute votre gloire. C'est la seule qu'elle puisse ajoutter à l'amour et aux voeux de quarante peuples dont elle fait le bonheur.

## fin. -

Отрывокъ изъ рѣчи Леклерка, касающійся Ломоносова, приведенъ покойнымъ академикомъ Пекарскимъ, въ подлинникѣ и въ русскомъ переводѣ. Записки императорской академіи наукъ. 1867.

Томъ десятый. Книжка II. О ръчи вы память ломоносова, произнесенной въ академіи наукъ докторомъ Леклеркомъ, П. Пекарскаго, стр. 178 — 181. Вмѣсто *Болтина* здѣсь, по случайной ощибкѣ, названъ *Бутурлинъ*. —

Исторія императорской академіи наукъ въ Петербургъ, Петра Пекарскаго. 1873. Т. II, стр. 877 — 879. —

- 135) Histoire de la Russie moderne. 1783. T. I. Le combat de Tzesme, poème épique en cinq chants, par m. Kéraskof (crp. 101—129).—Traduction exacte et littérale d'une partie du premier chant du poème épique de Pierre-le-grand, par Michel Lomonosof (crp. 130—140).—
- 136) Россійскій осатръ или полное соораніе всёхъ россійскихъ ееатральныхъ сочиненій. 1786. Ч. XI, стр. 5 — 84. О время! Комедія въ трехъ д'яйствіяхъ. Сочинена въ Ярославлі во время чумы 1772 года. — O temps! o moeurs! Comédie en trois actes, composée en 1772 par l'impératrice Cathérine II, et traduit du russe en français par m. Leclerc. Imprimée pour la société des bibliophiles français. 1826. (Карандашемъ приписано: en 25 exemplaires). На оборотъ заглавнаго листа напечатано: Cette pièce a été composée en langue allemande (l'impératrice composait toutes ses pièces en allemand, et les faisait ensuite traduire en russe) par l'impératrice Cathérine II, à Jaroslaf, pendant le temps de la peste, et traduite en 1772 par m. Leclerc. né à Baume en Franche-Comté, médecin du grand duc Paul, et auteur d'une histoire de Russie. Le manuscrit de cette traduction m'a été communiquée par m. Leclerc, chevalier de Saint-Louis, neveu du traducteur, et qui demeure à Saint-Vit, departament du Doubs. Cathérine se plaisait aux compositions dramatiques. La théâtre de l'Hermitage renferme des scènes, des proverbes écrits en français; elle les faisait répresenter dans une de ses maisons de plaisance, devant une société choisie et peu nombreuse. Cette pièce est aussi froide que les scènes du théâtre de l'Hermitage. On y trouve quelques détails qui peuvent n'être pas admis par la délicatesse française, mais que j'ai cru pourtant devoir con-

server comme ayant une couleur locale. Le style est dépourvu de grace et de légèreté. M. Leclerc, médecin et historien, avait peutêtre plus de gravité que n'en exige la traduction d'une pièce comique. Quoi qu'il en soit, le nom de l'auteur doit suffir pour piquer la curiosité et sauver cette pièce de l'oubli. Guillaume.

137) Исторія Россіи Леклерка издана въ *шести* томахъ, изъ которыхъ три заключаютъ въ себъ, по заглавію, исторію древней (ancienne) Россіи, и три—исторію новой (moderne) Россіи:

Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne. Par m. Le Clerc, écuyer chevalier de l'ordre du roi, et membre de plusieurs académies. 1783—1784.—

Первый томъ, вышедшій въ 1783 году, заключаеть въ себъ исторію Россіи съ древнѣйшихъ временъ до нашествія монголовъ. —

Второй томъ, вышедшій также въ 1783 году, содержить въ себѣ продолженіе—отъ нашествія монголовъ до междуцарствія. Въ приложеніи помѣщена Historia numismatica imperii Russici.

Третій томъ, вышедшій въ 1784 году,—отъ междуцарствія до кончины Петра Великаго. Нѣсколько общирныхъ приложеній: Forme des procedures judiciaires établies par Pierre-le-grand; Code militaire de Pierre-premier, и пр.

Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne. Par. m. *Le Clerc*. 1783—1792 (l'an II-e de la république française).

Первый томъ исторіи новой Россіи, вышедшій въ 1783 году, представляетъ собою сборникъ многочисленныхъ статей, какъ-то: о русскихъ писателяхъ (изъ словаря Новикова); статистика подданныхъ россійской имперіи; болѣзни, господствующія въ населеніи Россіи; исторія русскаго дворянства; государственные доходы Россіи, и т. д., и т. д.

Содержаніе втораго тома, вышедшаго въ 1785 году, распадается на два, независимые одинъ отъ другаго, отдъла. Первый заключаетъ въ себъ продолженіе третьяго тома исторіи древней Россіи (histoire de la Russie ancienne), отъ вступленія на престолъ Екатерины I до кончины императрицы Елисаветы Петровны (стр. 1 — 260). Второй отд'єль, т. е. вся остальная часть книги (стр. 261—605) принадлежить сыну Леклерка. Она озаглавлена такъ: Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne. Livre cinquième, contenant la topographie, l'histoire naturelle des provinces, et le precis historique des peuples.

Третій и посл'єдній томъ вышель въ 1792 году подътакимъ названіемъ: Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie moderne. Tome troisième. Contenant la suite de la topographie, de l'histoire naturelle des quarante deux gouvernemens, et le précis historique des peuples de ce vaste empire.

Цѣль и значеніе книги Леклерка опредѣляются слѣдующимъ образомъ:

L'histoire de la Russie ancienne et moderne est, en quelque sorte, l'histoire générale des hommes et des empires, par ses rapports avec les peuples de la Grèce, de l'Asie septentrionale, et du nord de l'Europe. L'auteur n'a point écrit pour un petit nombre de lecteurs; tout le genre humain existe pour lui; et d'après ce sentiment, il a écrit pour tous les gouvernemens, pour les hommes de tous les pays et de tous les états, mais particulièrement pour la France, dont les administrateurs n'ont pas su profiter des grandes et utiles leçons que renferme le discours préliminaire du premier volume de l'histoire ancienne, publié en 1783: les causes et les effets d'une grande révolution prochaine y sont analysés, et l'application sensible.... L'auteur ne regrette aucun des sacrifices qu'il a fait pour instruire et plaire à la fois: ses travaux lui ont mérité la plus flatteuse des récompenses pour l'homme de bien, l'estime publique. —

138) Histoire de la Russie moderne. T. II, стр. 260—262. Леклеркъ-сынъ начинаетъ трудъ свой словами: Si, comme il est vrai, l'homme est modifié dès l'enfance par ceux qui l'environnent, rien ne pourrait me disculper de ne pas suivre l'exemple et les

conseils d'un père honnête et laborieux, toujours fidèle aux devoirs de l'homme et du citoyen, que rien n'a pu déterminer à tromper les hommes, et à renoncer à son caractère; qui ignore l'art de flatter et qui en dedaigne les méprisables avantages; qui ne veut obtenir de réputation que celle qui s'acquiert par l'estime, et qui n'accepterait pas la fortune et les dignités sans la certitude de faire le bien, ou d'aider à le faire. Tel est le père que j'ai le bonheur d'avoir pour ami et pour guide; et l'hommage que ma gratitude lui rend ici, ne sera pas désavoué par l'opinion publique.—

139) Матеріалы для исторіи русской литературы. Изданіе П. А. Ефремова, 1867, стр. 98.—

Histoire de la Russie moderne. I. crp. 84.

- 140) Histoire de la Russie ancienne. II, crp. III-V.-
- 141) Письмо князя Щербатова, сочинителя россійской исторіи, къ одному его пріятелю на нѣкоторыя сокрытыя и явны охуденія, учиненныя его исторіи отъ г. генералъ-маіора Болтина, творца примѣчаній на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леклерка. 1789, стр. 4, 3.—
  - 142) Histoire de la Russie moderne. 1, crp. 52-100. -
- 143) Матеріалы для исторіи русской литературы. 1867, стр. 38—39, 53—56, 112—113. —

Histoire de la Russie moderne. I, 62-63, 84-85, 83-84, 64-65, 75-77, 98.

- 144) Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи, Леклерка, соч. Ив. Болтинымъ. I, 86—88.
  - 145) Примѣчанія на Леклерка. II, 190—192.—
  - **146)** Примѣчанія на Леклерка. І, 118—119.—
  - 147) Примъчанія на Леклерка. II, 360—362.—
  - 148) Примъчанія на Леклерка. І, 168. —
  - 149) Примъчанія на Леклерка. І, 162; 551-552.
  - **150)** Прим'тчанія на Леклерка. II, 467—468.—
  - **151)** Прим'вчанія на Леклерка. І, 527—528.—
  - **152)** Примѣчанія на Леклерка. І, 134—135.—
  - 153) Примъчанія на Леклерка, II, 42. —

- **154)** Примъчанія на Леклерка. II, 504—505.—
- 155) Cp. Histoire de mr. Bayle et de ses ouvrages. Par mrs. de la Monnoye. Amsterdam. 1716, и мн. др.
- 156) Dictionnaire historique et critique par m. Bayle. 1740, T. IV, crp. 631—632, 644 626;—T. III, crp. 607; T. IV, crp 315. —
- 157) Dictionnaire historique et critique par m. Bayle. T. II, crp. 809, 43, 207, 763. —
- 158) Примъчанія на исторію Россіи Леклерка. II, 287—288.—

Dictionnaire historique et critique par Bayle. T. II, crp. 674-676.

159) Примъчанія на Леклерка. II, 245. —

Dictionnaire historique et critique. T. II, crp. 187, 247.

160) Примъчанія на Леклерка. І, 200-202.

Dictionnaire historique et critique. T. II, etp. 574-575.-

161) Примъчанія на Леклерка. І, 163. —

Dictionnaire historique et critique. T. III, crp. 123.

**162)** Примъчанія на Леклерка. І, 117—118. —

Dictionnaire historique et critique. T. I, crp. 232. —

- 163) Прим'єчанія на Леклерка. І, 125—127; ІІ, 67. Dictionnaire historique et critique. Т. ІІІ, стр. 452; Т. ІІ, стр. 603; Т. І, стр. 191. —
- 164) Примъчанія на Леклерка. І, 200, 191—192, 167, и др.—
  - **165)** Примъчанія на Леклерка. І, 471;—ІІ, 246. —
  - **166)** Примѣчанія на Леклерка. II, 300, 474—476, 244.—
- **167)** Примъчанія на Леклерка. І, 530 531; ІІ, 387, 120. —
- 168) Oeuvres completes de Voltaire. A Basle. 1785. Tombi: XVI, XVII, XVIII n XIX. Essai sur les moeurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire depuis Charlemagne jusqu'à Louis XIII. Essai sur les moeurs. T. I, crp. 239 n Ap.; 410—411.—T. IV, crp. 348—349.

- 169) Essai sur les moeurs. I, 357, 210, 176, 204. —
- 170) Essai sur les moeurs. IV, 351 352. —
- 171) Georg von Bradke's Eigene aufzeichnungen über sein leben bis zum jahre 1854. Als manuscript gedruckt. 1871, crp. 12. —
- 172) Сочиненія Ломоносова. 1850. Явленіе Венеры на солнцъ. стр. 272—273.—
  - 173) Примъчанія на Леклерка. II, 310.— I, 12—14.—
  - 174) Примъчанія на Леклерка. II, 5—6, 325.—
  - 175) Примъчанія на Леклерка. І, 184. —
  - **176)** Примъчанія на Леклерка. І, 128—129. —
  - 177) Примъчанія на Леклерка. І, 171, 157, 159.—
  - 178) Essai sur les moeurs. I, 290.

Примъчанія на Леклерка. І, 183. —

- 179) Примъчанія на Леклерка. І, 590, 120,—182.—
- 180) Ӊа русскій языкъ переведены:

Jenneval, ou le Barnevelt français, drame en cinq actes, Ec en prose. Paris, 1769.—

Женневал или французской Барневель, драма въ пяти дъйствіяхъ въ прозъ. Сочиненія г. Мерсье. Перевель съ французскаго И. В. Печатана въ Москвъ 1778 года.

Женневаля, или французский Барневельтя, драма въ пяти дъйствіяхъ. Переведена съфранцузскаго языка Алексъемъ Пушкинымъ. Въ Москвъ, въ университетской типографіи у Н. Новикова, 1783 года. —

Le Déserteur, drame en cinq actes, en prose. Paris. 1770.—

Биглеца, драмма въ пяти дѣйствіяхъ, господина Мерсіера. Переведена съ французскаго на россійскій языкъ М. С. ИжлиLa Brouette au vinaigrier, drame en trois actes et en prose. Londres (Paris). 1773.—

Le Philosophe du Port-au-Bled (fragment). 1781. —

Tableau de Paris. —

La Sympathie, histoire morale. Amsterdam. 1767. —

веніемъ Н. Новикова и компаніи. Въ Москвъ, въ университетской типографіи, у Н. Новикова, 1784 года.

Уксусникъ. Драмма вътрехъ дъйствіяхъ г. Мерсіера. Переведена съ французскаго языка К. Н. Г. Съ указнаго дозволенія. Въ Москвъ. Печатано вътеатральной типографіи у Христофора Клаудія, 1785 года.—

Философъ, живущій у хльбнаго рынку. Изданіе второе. Въ Санктпетербургѣ 1786 года. Печатано съ дозволенія указнаго у г. Вильковскаго и Галченкова.

Философъ, живущій у хлюбнаго рынку. Изд. вторично П.Б. Въ Санктпетербургъ. 1792 г.

Философъ, живущій у хлюбнаго рынку. Москва. 1829.

Картина Парижа. Томъ первый. Печатано въ типографіи морскаго шляхетнаго кадетскаго корпуса, 1786 года.—

Симпатія, нравоучительная исторія, сочиненіе г. Мерсіера. Переведена 1786. Печатана въ московской сенатской типографіи у содержателя В. О. 1787 года, съ одобренія опредѣленныхъ ценсоровъ.

Le Juge, drame en trois actes

Сидья, драма, переводъ изъ

et en prose. Londres (Paris). сочиненій господина Мерсьера. 1774.

Н. И. П. Москва, въ типографін Понамарева, 1788 года. (Переводъ и предисловіе Лабзина). —

Mon bonnet de nuit; pour faire suite au Tableau de Pa- чиненіе г. Мерсіе. Переводъсъ ris. Neufchatel. 1784.

Мой спальной колпакъ. Софранцузскаго. Издано И. Р. Съ указнаго дозволенія. Въ Санктпетербургь. 1789. —

181) Tableau de Paris. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. Absolument conforme à celle en quatre volumes. A Amsterdam. 1782. Издатели говорять: Cette édition du Tableau de Paris en quatre volumes, imprimée sous les yeux de l'auteur, est la seule qu'il ayoue. -

L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais. A Londres. 1772. Съ эпиграфомъ: Le tems présent est gros de l'avenir. Leibnitz.

- 182) Tableau de Paris. Tome II, p. 352 353. —
- 183) L'an deux mille quatre cent quarante, crp. 389, 396— 397.
  - 184) Tableau de Paris. II, 121 123. —
  - 185) L'an deux mille quatre cent quarante, crp. 360-377.
  - 186) Tableau de Paris. II, 255 259. —
  - 187) Примѣчанія на Леклерка. II, 524, 529. —
  - 188) Примѣчанія на Леклерка. I, 234—235, 237—239.—
  - 189) L'an deux mille quatre cent quarante. 381 384. Примъчанія на Леклерка. І, 236 — 237. —
  - **190)** Примѣчанія на Леклерка. І, 471 472. —
  - 191) Примъчанія на Леклерка. II, 224 225. —
  - **192)** Примъчанія на Леклерка. І, 275—276.—
  - **193)** Примѣчанія на Леклерка, І, 433—434. —
  - **194)** Примъчанія на Леклерка. II, 243, 246. —

- **195)** Примъчанія на Леклерка. II, 325—326.—
- **196)** Примъчанія на Леклерка. II, 328. —
- **197)** Примъчанія на Леклерка. II, 354. —
- 198) Критическія примічанія генераль-маіора Болтина на вторый томъ Исторіи князя Щербатова. 1794, стр. 82—83.—
- 199). Критическія прим'танія генераль-маіора Болтина на первый томъ Исторіи князя Щербатова. 1793, стр. 28—29.—
- 200) Критическія прим'танія Болтина на первый томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 251—252.—
- 201) Отв'єть Болтина на Письмо князя Щербатова. 1793, стр. 13—14.—
- **202)** Критическія примѣчанія Болтина на второй томъ Исторіи кн. Щербатова, стр. 43—44.—
  - 203) Примъчанія на Леклерка. І, 363. —
  - 204) Примъчанія на Леклерка. І, 400. —
  - **205)** Примѣчанія на Леклерка. II, 547—548.—
  - **206)** Примѣчанія на Леклерка. II, 324—325.—
  - 207) Примъчанія на Леклерка. І, 69 70:
- «Г. Леклеркъ, прилагая переводъ съ мирнаго докончанія, учиненнаго Олегомъ съ диператоромъ греческимъ, переводитъ тако:

«Въ случаћ, аще убійца уйдетъ, имћнія его и жена его да будутъ ближнему родственнику убіеннаго».

Г. Левекъ переводить его иначе:

«Аще убійца уб'єжить и оставить домъ свой, часть им'єнія его да отдано будеть ближнему родственнику убіеннаго, а жена убійцы получить другую часть им'єнія, которая, по сил'є закона, долженствуєть ей принадлежати».

И по причинъ сея разности г. Леклеркъ возражаетъ:

«Читателю остается судить, знаменитый ли Ломоносовъ, который приводить трактать сей, меньше зналь языкъ славянскій или переводчикъ французскій» то есть Левекъ.

Нетрудно доказать, чей переводъ справедливће. Въ Несторовой лѣтописи написано: «Ащель убѣжитъ сотворивый убійство, аще есть домовитъ, да часть его, сирѣчь, лже его будетъ по за-

кону, да возьметь ближній убіеннаго; а и жена убившаго да иметь толицемь, еже пребудеть по закону». Явственно, что переводь Левековь сдёлань сь Нестора» и т. д.

- 208) Ответь Болтина на письмо князя Щербатова, стр. 56—57.—
  - 209) Примъчанія на Леклерка. І, 180-181.-
  - **210)** Примъчанія на Леклерка. II, 401-402.-
  - **211)** Примѣчанія на Леклерка. II, 475—476.—
  - 212) Примѣчанія на Леклерка. І, 86—87.—
- 213) Правда русская, изд. любителями отечественной исторіи. 1799. стр. 54.—
- 214) Критическія прим'єчанія Болтина на второй томъ исторіи князя Щербатова, стр. 47.—
- 215) Отвѣтъ Болтина на письмо князя Щербатова, стр. 132.—
  - 216) Примъчанія на Леклерка. І, 575. —
- 217) Хорографія сарептскихъ целительныхъ водъ, соч. Иваномъ Болтинымъ. 1782, стр. 20.
  - 218) Примѣчанія на Леклерка. II, 59.—
- 219) Критическія прим'єчанія Болтина на второй томъ исторіи князя Щербатова. стр. 296—297.—
  - **220)** Примъчанія на Леклерка. І, 278;— ІІ, 7.—
  - 221) Примѣчанія на Леклерка. І, 268. —
  - 222) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 542. —
  - **223)** Примѣчанія на Леклерка. І, 4.—ІІ, 193.—
  - 224) Прим'танія на Леклерка. II, 319—320.
  - 225) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 379. —
  - 226) Примъчанія на Леклерка. І, 445. —
- 227) Примъчанія на Леклерка. II, стр. XXVI XXIX; 412—414.—
  - 228) Прим'танія на Леклерка. II, 384—385.—
  - 229) Примѣчанія на Леклерка. II, 366-367.-
  - 230) Примъчанія на Леклерка. І, 371.—ІІ, 72, 419.—
  - 231) Примъчанія на Леклерка. II, 56 59. —

- 232) Примъчанія на Леклерка. II, 313. —
- 233) Примъчанія на Леклерка. II, стр. XXXVI. —
- **234)** Примъчанія на Леклерка. І, 209, 305—306. —
- **235)** Примѣчанія на Леклерка. І, 2-3.-
- **236)** Примѣчанія на Леклерка. Т, 67 69, 279 281, 103.--
  - 237) Примъчанія на Леклерка. І, 338. —
  - **238)** Примѣчанія на Леклерка. II, 367—368. —
  - 239) Примъчанія на Леклерка. II, 536, 139.—I, 307.—
  - **240)** Примѣчанія на Леклерка. II, 291—300.—
  - **241)** Примѣчанія на Леклерка. І, 85 86. —
  - **242)** Прим'тчанія на Леклерка. І, 79 80. —
  - 243) Примѣчанія на Леклерка. І, 155—156.—
  - **244)** Примъчанія на Леклерка. II, 304-305.-
  - 245) Примѣчанія на Леклерка. І, 322. —
  - 246) Примъчанія на Леклерка. І, 607. —
  - **217)** Примъчанія на Леклерка, І, 469 470. —
  - 248) Примъчанія на Деклерка. II, 6 17. —
  - **249)** Примъчанія на Леклерка. II, 115—118.—
- 250) De l'Esprit des lois. 1749. Часть I, книга XIX, глава XIV, стр. 308 309: Quels sont les moyens naturels de changer les mœurs et les manières d'une nation.
  - **251)** Примѣчанія на Леклерка. II, 152—153.—
- 252) Наука и литература въ Россіи при Петр'в Великомъ. Изсл'єдованіе П. Пекарскаго. 1862. Томъ І, стр. 325 326.
- 253) Samuelis von Pufendorff Einleitung zu der historie der vornehmsten reiche und staaten, so jetziger zeit in Europa sich befinden. 1705, crp. 705 706.

Введеніе въ исторію европейскую чрезъ Самуила Пуфендарфія на нѣмецкомъ языкѣ сложенное, таже чрезъ Іоанна Фридерика Крамера на латинскій преложенное. Печатано въ санкт-петербургской типографіи 1723 году, іюля въ день, стр. 737—738:

isch, grausam und blutdürstig. Wenn ihnen das glück füget, für übermuth unerträglich, im unglück aber kleinmüthig und verzagt. Halten doch sehr viel von sich selbst und kan man ihnen nicht gnug ehre anthun. Zur schacherei sind sie sehr geschickt und verschlagen. Sind von knechtischem gemüthe, und wollen mit strenge regieren sein. Und wie alle spiele bei ihnen auff stossen und schlagen auslauffen, also lassen sich prügel und peitschen bei ihnen lustig brauchen. ---

qualitäten ist nicht viel sonder- россійскаго ничтоже восноминаliches zu schreiben, das ihnen zu ти имѣеть, еже бы съ великою grossem ruhm dienen kan. Веі ихъ славою сопряжено было. ihnen ist keine solche kultur, Ниже бо россіане тако суть als bei den meisten andern euro- устроены и политичны, якоже päischen völkern. Sind missträu- прочін народи европскін. Зазорны же и невфродержателны суть, свирёны и кровежаждущіе челов'єцы; въ вещахъ благополучныхъ безчинно и нестерпимою гордостію возносятся; въ противныхъ же вещехъ низложеннаго ума и сокрушеннаго. Обаче сами о себѣ высоко мнящій, ниже высокоуміе ихъ всякимъ, хотя и великимъ, почитаніемъ удоволитися можеть; ко. прибыль и лихвь, хитростію собираемой, никійже народъ паче удобенъ есть. Рабскій народъ, рабско смирятися и жестокостію власти воздержатися въ повиновеніи любять, и якоже вст игры въ бояхъ и ранахъ у нихъ состоятся, тако бичевъ и плетей великое у нихъ и частое есть употребленіе.--

254) De l'Esprit des lois. 1749. Часть I, книга XV, главы VI u VII, ctp. 245 — 246: Comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l'esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle; et il faut bien distinguer ces pays d'avec ceux où les raisons naturelles même les rejettent, comme les pays d'Europe où il a été si

heureusement aboli... Les moscovites se vendent très-aisément. A Achim tout le monde cherche à se vendre; quelques-uns des principaux seigneurs n'ont pas moins de mille esclaves, qui ont aussi beaucoup d'esclaves sous eux, et ceux-ci beaucoup d'autres; on en hérite et on les fait trafiquer.—

255) Etat present de la grande Russie ou Moscovie, contenant l'histoire abregée de la Moscovie; un abregé chronologique des czars ou empereurs qui y ont regné jusqu'à present, et la relation de ce que Pierre Alexeowitz, à present regnant, a fait de plus remarquable dans ses etats, traduite de l'anglais de Jean Perry. Paris. 1717: Le naturel mechant des moscovites et la bassesse en laquelle ils sont nouris, joint à la servitude, pour laquelle ils semblent être nés, fait que l'on est contraint de les traiter en bêtes plutôt qu'en personnes raisonnables. Les moscovites estiment si peu l'avantage de la liberté, que ceux qui sont nés libres, mais pauvres, se vendent avec toute leur famille pour peu de choses, et ils ne font pas difficulté de se vendre encore une fois après avoir recouvré leur liberté par la mort de leur maître ou par quelque autre occasion (crp. 52 — 53).

Etat present de la grande Russie, contenant une relation de ce que s. m. czarienne a fait de plus remarquable dans ses etats, et une description de la religion, des moeurs etc. tant des russiens, que des tartares et autres peuples voisins. Par le capitaine Jean Perry. A la Haye. 1717: C'est un mot commun entre les etrangers, qui sont dans ce pays-là: voulez-vous savoir si un moscovite est honnête homme, voyez s'il a du poil au creux de la main, et si vous n'y en trouvez pas, concluez qu'il ne l'est point. Ce peuple est en général si éloigné d'avoir aucun sentiment de honte, quand il a fait une mechante action, qu'il regarde la qualité de fripon comme quelque chose de recommendable, et qu'il dit d'un homme de ce caractère: il entend le monde, et ne manquera pas de prosperer. Au contraire on dit d'un honnête homme: un cloup nemet shiet (глупый нёмчинь?) — c'est un sot, il ne sait pas comment il faut vivre. Ils ont si peu d'égard pour leur parole,

et ils ont si peu de connaissance de l'honneur pris dans son véritable sens, qu'il n'y a dans leur langue aucun mot qui le pnisse exprimer (crp. 207—208).

- 256) Prolusio de auctoribus supellectilis litterariæ historiam russicam proxime spectantis a Ioanne Theophilo Buhle. Mosquae. 1811, crp. 5: Docti exteri, etiamsi plures annos in Russia vixissent, raro sufficienter intelligerent, aut praejudicatis opinionibus abrepti justo pretio aestimarent, quidquid auctores russici ad illustrandam patriae historiam contulere.—
- 257) Историческое представленіе изъ жизни Рюрика. 1792. Примѣчанія. стр. 31.—
  - 258) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 335. —
- 259) Духовная великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха дѣтямъ своимъ, названная въ лѣтописи суздальской Поученье. 1793, стр. 26.—
- 260) Критическія примѣчанія Болгина на второй томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 66—70.—
- 261) Отвътъ Болтина на Письмо князя Щербатова. 1793, стр. 145. —
- 262) Критическія прим'єчанія Болтина на второй томъ Исторіи князя ІЦербатова, стр. 71.—
- **263)** Критическія примѣчанія Болтина на первый томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 27.—
- 264) Критическія прим'єчанія Болтина на первый томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 74—78, 346—352, 298—300.—
- 265) Критическія примічанія Болтина на первый томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 149.—
- 266) Критическія прим'ьчанія Болтина на второй томъ Исторіи князя Щербатова, стр. 4—5, 392—393.—
  - **267)** Примъчанія на Леклерка. І, 265 266. —

Отвътъ Болтина на Письмо князя Щербатова, стр. 44-48.-

268) Критическія примѣчанія генералъ-маіора Болтина на второй томъ Исторіи князя Щербатова. 1794, § XVII, стр. 43—55:

— Ефремъ, епископъ переяславскій, во время бытности своей на семъ епископскомъ престоль, множество построилъ церквей, здълалъ всенародныя бани, и больницы, гдъ всякой приходящій могъ безплатежно себъ пользованіе, колико было тогда возможно, и упокоеніе обрътать, чего прежде въ Россіи не бывало; также заложилъ онъ и построилъ нъсколько каменной стъны вокругъ Переяславля, и около сего времени представился.

Для объясненія сего м'єсто, которое изъ давнихъ л'єть переписчики несторовой летописи переиночили, надобно мнф показать прежде читателю, какъ оно написано было въ древнихъ спискахъ, какимъ образомъ время отъ времяни измѣнялось отъ прибавленій суесловныхъ и приписокъ нечаянныхъ, а потомъ уже предложить мивніе мое, въ какомъ смысле принимать его должно. Сіе будеть нъсколько пространно, но для утвержденія предложенія моего необходимо. Въ одной рукописной лѣтописи, имъющейся у меня, весьма древняго почерка, написано тако: «Въ сеже лето священа бысть церьковь с. Михаила въ Переяславль, юже созда сущій ту епископъ Ефремъ, и всяцемъ благоленіемъ украси ю. Сей Ефремъ много зданія церьковнаго воздвиже: церьковь с. Өеодора на вратьхъ, другую с. Андрея у вратъ, при ней же и строеніе банное каменное, и стѣну оградную каменную жъ; не бысть бо сего до селѣ въ Руси». Сію лѣтопись признаю я всѣхъ прочіихъ ближайшею къ первобытной несторовой, то есть меньше поврежденною отъ прибавленій и описокъ переписчиковъ, въ разсужденіи мъста, о которомъ предлагается; а почему я такъ заключаю, то въ последстви объявится. Въ несторовой печатной по кенигсбергскому списку: «въ сеже лъто священа бысть церьковь с. Михаила переяславская, юже бъ создаль ту сущій епископъ Ефремъ; пристрою въ ней велику сотвори, и украси ю всякою красотою и церьковными сосуды. Сей бо Ефремъ много зданія воздвиже, заложи бо церьковь на воротъхъ с. Өеодора, и с. Андрея у воротъ, и городъ каменъ, и строеніе банное каменно; сего же не бысть прежде въ Руси». Въ сей весьма мало перемѣнено, и прибавокъ почти нътъ, но позднъйшихъ временъ списки одинъ

другаго болье превращенъ невивстными и отъ существеннаго смысла устраненными положеніями. Изъ коихъ приведу я одинъ только, за рукою К. Кривоборскаго, который довольно будучи впрочемъ исправенъ, въ семъ мъстъ паче всъхъ другихъ растлънъ. Въ немъ написано: «въ сежъ, лъто священа бысть церьковь с. Михаила Ефремомъ митрополитомъ; бъжъ прежъ въ Переяславли митрополія, южъ создаль сесь Ефремъ скопецъ, и много зданія церьковнаго воздвигь; с. Өеодора на воротъхъ, и церьковь с. Андрея отъ воротъ, и баню устроилъ; отъ церькви с. Өеодора заложи градную ствну каменну». Видно, что собиратель летописи, извъстной подъ имянемъ никоновой, оную К. Кривоборскаго летопись въ рукахъ своихъ имелъ, и не приметя неистовыхъ ея въ семъ мъстъ погръшностей, въ точности ей послъдовалъ съ нъкоторымъ еще присовокупленіемъ обыкноеннаго своего велерачія. Сладують его слова: «Священа бысть церьковь с. архангела Михаила Ефремомъ митрополитомъ кіевскимъ и вся Россіи, юже бѣ создалъ велику сущу; бѣ бо прежде Переяславль митрополія, и живяху множае тамо митрополиты кіевстій и все Россіи, и епископы поставляху тамо; и украси ю великою пристроею, и церьковные сосуды. Сей же бъ Ефремъ скопецъ, много добродътеленъ, высокъ тъломъ и сухъ. Бъже тогда зданія много воздвигъ въ церькви с. архангела Михаила, и заложи церьковь каменну на воротъхъ градскихъ во имя с. мученика Өеодора; и по семъ другую церьковь с. апостола Андрея у церькви с. Өеодора отъ воротъ, и строеніе банное, и врачеве, и больницы, всемъ приходящимъ безмездное врачеваніе».

Такимъ образомъ несторово сказаніе краткое и ясное, проходя чрезъ многія въ теченіи вѣковъ руки, учинилось обширнымъ, неудобовразумительнымъ и непознаваемымъ. Прибавленія, чинимыя переписчиками для уясненія подразумѣваемаго ими мечтательнаго смысла, перьвобытной и существенной затмили. Великой трудъ и вниманіе потребно, чтобъ въ толикую запутанность приведенное разобрать и привесть въ надлежащій порядокъ.

Татищевъ, при всей своей осторожной разборчивости, не про-

никъ въ семъ мѣс гѣ до перьвобытнаго смысла, и послѣдовалъ разумѣнію другихъ; однакожъ не во всемъ никоновскому списку подражалъ. «Сего году въ Переяславлѣ освящена церьковь с. Михаила Ефремомъ епископомъ переяславскимъ, которую онъ создалъ великую, утварь здѣлавъ въ нея богатую; создалъ же церьковь на вратахъ с. Өеодора, и у вратъ церьковь с. Андрея каменные, и баню народную каменную, чего прежде въ Руси не бывало».

К. Щербатовъ изъ всёхъ по лоскутку собралъ; изъ никоновскаго взялъ больницы и безмездное пользование и упокоение въ нихъ встьмъ приходящимъ; изъ несторова печатнаго списка каменную стъну городскую, и къ тому отъ себя присовокупилъ, якобы Ефрема епископа въ сіе время не было уже въ живыхъ; однакожъ не назвалъ его митрополитомъ, отступя на сей случай отъ никоновской и отъ любимой его за подписаніемъ К. Кривоборскаго лётописи.

Теперь представлю я изобличенія на противорьчія оныхъ льтописей, отдалившихся отъ несторова сказанія, а потомъ объясню и подлинной смыслъ несторовыхъ словъ предложеннаго мъста. Опровергаются заблужденія льтописей К. Кривоборскаго и никоновской, касательно названія ими Ефрема митрополитомъ, собственными же ихъ свидетельствами. Освящение оныя переяславскія церькви было по л'єтописи К. Кривоборскаго въ 1089, а по никоновской въ 1091 году; открытіе мощей Өеодосіевыхъ последовало по летописи перываго въ 1091, а по последняго въ 1093, но согласно по объимъ, что черезъ два года послъ освященія оныя церкви; объ жъ они согласны и въ томъ, что въ числѣ прочіихъ епископовъ, бывшихъ въ печерскомъ монастыръ при открытіи Өеодосіевыхъ мощей, присутствоваль и оный Ефремъ, епископъ переяславскій. Въ обжихъ согласно жъ написано, что въ лето 1089 митрополить Іоаннъ, по прозванію добрый, умре, а въ лъто 1090, на мъсто его изъ Царяграда Янькою, дочерью Всеволожею, привезенъ другій митрополить Іоаннъ же скопецъ, который, весьма слабаго сложенія, черезъ годъ потомъ умеръ, а въ летописи К. Кривоборскаго и время

смерти его точно означено подъ летомъ 6699 (1091): «того жъ лъта преставись митрополитъ Иванъ скопецъ». Ясно, что во время священія переяславскія с. Михаила церькви Ефремъбылъ епископомъ, а митрополитъ былъ Іоаннъ скопецъ, который или послъ освященія вскорь, или прежде незадолго, умерь. По Іоаннь скопць заступиль престоль митрополій Никифорь, Ефремь же не только въ сіе время, о которомъ настоить річь, ниже послі митрополитомъ не бываль; ибо изъ встхъ бывшихъ послт Іоанна скопца въ Кіевъ митрополитовъ, въ сеченіи нъсколькихъ въковъ, ни единаго сего имени не бывало. Касательно сего, якобы въ Переяславлѣ прежде онаго времени обыла митрополія, есть пустота нестоющая возраженія; ибо достовфрно извфстно, что во всей Россіи была токмо одна митрополія въ Кіевъ, въ Переяславль жъ не задолго передъ онымъ временемъ и епископія учреждена, и первымъ епископомъ тамъ былъ Петръ, а сего мъсто заступилъ оный Ефремъ, безъ всякой приличности скопцемъ названный, смышавь его съ митрополитомъ Іоанномъ, который въ самой вещи и по имени и по естеству быль скопець. Не должень умолчать я и погрѣшности Татищева касательно сего Ефрема: здѣсь онъ называетъ его епископомъ, какъ выше показано, но подъ льтомъ 1096, говоря о его смерти, имянуетъ его митрополитомъ, заставляя черезъ то разумьть, что онъ по смерти Іоанна скопца учиненъ митрополитомъ, а по немъ уже Никифоръ возведенъ, объясняясь тако: преставися Ефремз митрополить русскій, а на его мпсто Великій князь избраль епископа Никифора Полоцкаго. Но во встахъ степенныхъ спискахъ согласно показуется Іоаннъ скопецъ десятымъ, а Никифоръ первымъ-надесять митрополитомъ русскимъ, следственно отъ смерти перваго, последовавшія въ 1091, до Никифора, возведеннаго въ 1096 году, престоль митрополіи русскія оставался праздень.

Следуетъ объясненіе, въ какомъ разуме писалъ Несторъ о зданіяхъ, епископомъ Ефремомъ построенныхъ. Онъ, желая въ память потомковъ предать набожное усердіе сего епископа, не о мірскихъ строеніяхъ, утваряхъ и украшеніяхъ, сооруженныхъ

имъ, говоритъ, но о принадлежащихъ до церькви, до богослуженія, и до обрядовъ оныя. Онъ предваряетъ читателя о разумъ последующаго своего сказанія, говоря: много зданія церьковнаго воздвиже, и потомъ въ подробности сіи зданія изчисляеть, про должая тако: церьковь с. Өеодора, церьковь с. Андрея, банное строеніе, и градную стрну; следственно все сіе относится къ церьквѣ, а не къ мірскимъ потребамъ, о коихъ епископу пещися, а особливо о банъ для омовеній народа, не было ни должности, ни пристойности. Такимъ образомъ я несторово сказаніе понимаю, и кажется и понимать его иначе не должно. Объяснение въ подробности его словъ меня въ томъ оправдитъ. Начнемъ прежде съ печатнаго по кенигсберскому списку: церьковь на воротпых с. Өеодора, значить на вратахъ ограды церьковныя или монастырскія; и с. Андрея у вороть, сирічь внутри тояжь ограды и близъ оныхъ вратъ, на коихъ церьковь с. Өеодора построена; и города камена, то есть ограду каменную окрестъ монастыря; ибо слово города принималося въ тогдашнее время за сословъ словамъ: города, огорода, горожа, изгорода, городъба; и строеніе банное, значитъ строеніе, въ коемъ баня, сирічь купіль или вмівстилище водное, для крещенія возрастныхъ, была устроена. Таковыя куптли при многихъ перывыхъ втковъ церыквахъ знаменитыхъ бывали, или внутри зданія особаго, или въпространствъ ограды церьковныя особо отгороженныя; но въ Россіи до того времени не было оныхъ нигдъ, и для того Несторъ и говоритъ: сего же прежде не бысть вт Руси. Устроение словъ латописи древняго письма еще явственнъе изъявляетъ, что ръчь идетъ о построеніи куп'ти для крещенія язычниковъ, и о стіні монастырской. Начинается сказаніе ея также какъ и перывыя: сей Ефремъ много зданія церьковнаго воздвиже, а именно: церьковь с. Өеодора, другую с. Андрея у врать, при ней же и строеніе банное, конечно не для того, чтобъ париться народу; ибо таковыхъ строить при церьквахъ благопристойность воспрещаеть; и стпну оградную, безъ сумнънія не городскую, а монастырскую; не бысть бо сего досель вз Руси: то есть не бывало нигд въ Россіи по-

строено бани для крещенія возрастныхъ. И въ летописе К. Кривоборскаго, сколь ни повреждена она въ семъ месть, следы первобытнаго смысла не совствить еще загладилися; одинакое начало: сесь Ефремз скопецъ много зданія церьковного воздвиже, н одинакое последствіе, с. Өеодора на воротьхи.... и баню устроила... Не упоминается и здёсь ни о городскомъ, ни о другомъ какомъ либо построеній, но токмо о церьковномъ; не сказано, что церьковь с. Өеодора построена на воротахъ городскихъ, ни того, что при банъ устроена больница и приставлены врачи для безмезднаго всёхъ приходящихъ врачеванія, какъ послё суесловный собиратель лётописи никоновской отъ себя прибавиль. Послёднія жъ слова оныя лѣтописи: от церькви с. Өеодора заложи градную ствну каменну, безспорное объяснение рѣчи подають, что говорится о стыть монастырской, и что ворота, надъ коими церьковь Ефремъ епископъ построилъ, до него были уже здёланы каменныя, но ограда около монастыря была деревянная, а Ефремъ, надстроивъ надъ вратами церьковь, и ограду, вмѣсто деревянной, каменную отъ воротъ заложилъ.

О церьквахъ, строимыхъ на воротёхъ, и въ другихъ мёстахъ летописи упоминають, яко подъ летомъ 6704: Епископа Іоанна заложи церьковь каменну на вратьх во имя святых и праведных Богоотцевт Акина и Анны; подълътомъ 6712: Твердиславт Михайловичь постави церьковь на воротьх с. Симеона Столпника; безъ сумнънія на монастырскихъ, а не на градскихъ, хотя ни того, ни другого не сказано. Что слово города употреблялося вмѣсто ограда, доказывается лѣтописью костромскою, печатанною въ Москвѣ при синодальной типографіи въ 179 году, въ которой говоря о строеніяхъ монастыря тамошняго сказано. О словѣ баня, думаю, что читатель не потребуеть отъ меня объясненія; ибо всякому почти изв'єстно, что въ первобытности значило оно и куппъль и омовение, и что смыслъ, въкоторомъ оно нынъ употребляется, присвоенъ ему уже послъ. Касательно до погрѣшностей, учиненныхъ въ семъ мѣстѣ Татищевымъ и к. Щербатовымъ, не много требуется на то словъ; первый прибавиль отъ себя слово народную, а объ оградъ, умышленно или по нечаянности, вовсе умолчалъ; вторый напротивъ того ничего не упуская, гораздо болъе отъ себя присовокупилъ, какъ показано уже выше. Но все сіе объясненіемъ моимъ испровергается, доказавъ ясно, что епископъ Ефремъ не строилъ ни бани для мытъя народнаго, ни больницы для безмезднаго врачеванія всъхъ безъ разбора, ни стъны городской; однакожъ имълъ удовольствіе быть при освященіи построенныя попеченіемъ его церькви с. Михаила. —

- **269)** Критическія примѣчанія Болтина на первый томъ Исторіи князя ІЦербатова, стр. 61—62. —
- 270) Примъчанія на Леклерка. І, 28 29. ІІ, 46 47. —
- 271) Критическія прим'ьчанія на первый томъ Щербатова, стр. 126, 41.—
- 272) Критическія прим'ячанія на первый томъ Щербатова. стр. 127.—

Примъчанія на Леклерка. І, 351. —

- **273)** Примъчанія на Леклерка. I, 58—59. —
- **274)** Критическія прим'єчанія на первый томъ Щербатова, стр. 26—27..—
  - **275)** Примъчанія на Леклерка. І, 75—76. —
  - **276)** Примѣчанія на Леклерка. І, 195—196. —
- 277) Правда руская, изд. любителями отечественной исторіи. 1799, стр. 52—54.—
- 278) Примѣчанія на Леклерка. II, 124 140; 457 459.
  - **279)** Примѣчанія на Леклерка. I, 292. —
  - 280) Примъчанія на Леклерка. II, 463.—
- 281) Сказаніе о осад'є Троицкаго Сергіева монастыря отъ поляковъ и литвы, и о бывшихъ потомъ въ Россіи мятежахъ, сочиненное онаго же троицкаго монастыря келаремъ Авраміемъ Палицынымъ. Печатано въ московской типографіи 1784 года, стр. 6—8: «По правд'є поборающихъ въ пред'єлы далнія от-

сылаше. Велики дары доводцамъ отъ него бываху. Съ великимъ же опасеніемъ другъ со другомъ глаголаше, и братъ съ братомъ, и отецъ съ сыномъ, и по бесёде, рече, заклинающеся страшными клятвами, еже не исповедати глаголемыхъ ни о велице, ни о мале вещи» и т. д.—

- 282) Примъчанія на Леклерка. II, 326—327, 468—470, 505, 471.—
  - **283)** Примѣчанія на Леклерка. І, 5—11. —
  - **284)** Примъчанія на Леклерка. II, 338—339, 378—381.—
- 285) Примъчанія на Леклерка. II, 355, 350, 349, 362—364.—
  - **286)** Примъчанія на Леклерка. II, 252—254.—
  - 287) Прим'тчанія на Леклерка. II, 369 370. —
- 288) Критическія примічанія на второй томъ исторіи кн. Щербатова, стр. 306.—

Примъчанія на Леклерка. І, 472-474.-

- 289) De l'Esprit des lois. Genève. 1749. Ч. І. кн. V, гл. VII, стр. 48.—
  - **290)** Прим'тчанія на Леклерка. І, 75—76.—

Правда руская, изд. любителями отечественной исторіи. 1799. стр. V.—

- 291) Примъчанія на Леклерка. І, 121, 165.—
- **292)** Примъчанія на Леклерка. І, 350-351. -
- **293)** Histoire de la Russie moderne. Tome premier. p. 38. Примъчанія на Леклерка. II, 39. —
- 294) Критическія примѣчанія на первый томъ исторіи кн. Щербатова, стр. 272—274; 281—288.—
- 295) Критическія прим'єчанія на первый томъ исторіи іЦербатова, стр. 190—193.—
  - **296)** Примѣчанія на Леклерка. І, 194 195. —
  - 297) Примъчанія на Леклерка. І, 187 188. —
- 298) Духовная тайнаго сов'єтника и астраханскаго губерна тора Василія Никитича Татищева, сочиненная въ 1733 году сыну его Евграфу Васильевичу (издалъ Сергій Друковцовъ). Печатана

въ Санктиетербургѣ, 1773 года: «Главнѣйшее есть вѣра. Надлежитъ отъ самой юности даже до старости въ законъ Божіи поучатися день и нощь, и съ ревностію о томъ прилежать, дабы познать волю Творца своего. Для сего нужно со вниманіемъ читать письмо святое, то есть библію и катехизись, а ктому книги учителей церковныхъ, между которыми у меня Златоустаго главное место имеють. Прологи, житія святыхь въ минеяхъ четьихъ надобно читать такому, кто довольно въ письмъ святомъ искусился, и могъ бы довольно разсудить, ибо хотя въ нихъ многія исторіи въ истинъ бытія кажется оскудъвають, и неразсуднымъ соблазны къ сомнительству о всъхъ, въ нихъ положенныхъ, подать могутъ; однакожъ тъмъ не огорчевайся, но разумъй, что все оное къ благоуханному наставленію предписано, и тщися подражати деламъ имъ благимъ... Если бы ты некоторыя погрешности и неисправности или излишнее въ своей церкви быть возмнилъ, никогда, ни для какого тѣлеснаго благополучія отъ своей церкви не отставай, и въры не перемъняй, ибо никто безъ нарушенія чести того учинить не можетъ» (стр. 12—15).—

- 299) Примѣчанія на Леклерка. II, 499 501. Взглядъ Болтина на вѣроисповѣдную рознь, какъ бы исчезающую въ великомъ, объединяющемъ началѣ христіанства, представляетъ сходство съ идеями масоновъ. Есть извѣстіе, что Болтинъ принадлежаль, въ молодости, къ масонамъ: «Въ 1756 году въ петербургской ложѣ состояли уже членами лица знатныхъ фамилій и люди, пріобрѣвшіе себѣ потомъ извѣстность въ нашей литературѣ: Сумароковъ, князь Щербатовъ, Болтинъ, и др.» (Секретная записка сенатора Кушелева: Уничтоженіе масонскихъ ложъвъ 1822 году. Русская Старина. 1877. Мартъ, стр. 460).
  - **300)** Примѣчанія на Леклерка. І, 124, 151 152. —
  - **301)** Примъчанія на Леклерка. II, 248 251. —

Критическія прим'єчанія на второй томъ исторіи Щербатова, стр. 449—452.—

302) Примъчанія на Леклерка. І, 135, 168. —

- 303) Historisches drama aus Rjurik's leben. 1792. Примъчанія, стр. 31. —
  - **304)** Примѣчанія на Леклерка. І, 312 313. —
  - **305)** Прим'танія на Леклерка. II, 472 474. —
  - 306) Отвътъ Болтина на письмо Щербатова. 129-130.-
  - **307)** Примъчанія на Леклерка. II, 112 113.—

Правда руская, изд. любителями отечественной исторів. стр. 2—4.—

Historisches drama aus Rjurik's leben. 1792. Примъчанія, стр. 14.—

Критическія прим'єчанія на второй томъ исторіи Щербатова, стр. 478—479.—

- 308) De l'esprit des lois. 1749. Ч. І, кн. ІІ, гл. І, стр. 7—8; —кн. V, гл. X и XI, стр. 55 56 и др.
  - 309) Примъчанія на Леклерка. II, 474 478. —
- 340) Отечественныя Записки. 1879 года: октябрь, стр. 349—400; ноябрь, стр. 201—260; декабрь, стр. 401—470. Статья В. И. Семевскаго: Крестьянскій вопросъ при Екатеринть II. Авторъ говорить о Болтинть: «Онъ хорошо знаетъ и умтетъ цтить общинное землевладть с. Хотя и рантье его книги въ нашей печати попадались отрывочныя указанія на передтя земель у крестьянть, но все-таки за нимъ остается заслуга, что онъ первый весьма ясно описалъ наши общинные порядки пользованія землей» (стр. 452).
- 311) Разсужденіе о неудобностяхъ въ Россіи дать свободу крестьянамъ и служителямъ или сдѣлать собственность имѣній. (Писано въ 1785 году). Рукопись московскаго публичнаго и румянцовскаго музея, № 905. Она напечатана въ Чтеніяхъ общества́ исторіи и древностей россійскихъ. 1861. Кн. 3, стр. 98—134. —
- 312) Въ московскомъ публичномъ музет находится слъдующая рукопись, любопытная по своему содержанію, несмотря на вста странности и нескладицу въ отношеніи языка и слога и на крайнюю неисправность списка:

Мысли противу дарованія простому народу такт называемой гражданской свободы.

— Что надлежить до слова свобода человѣкамъ, корень этого слова есть въ свободѣ силъ его внутреннихъ, кои связаны его пристрастіями, пороками, слабостію, привычками, по которымъ онъ не (имѣе)тъ въ самомъ себѣ свобо(ды, и по)тому мыслитъ, чувст(вуетъ и дѣ)йствуетъ (несвободно?).

Чего для Богъ, сотворивый челов ковъ, и видя ихъ паденіе отъ того, что они сами захотели быть свободными, а воля ихъ уже связана пороками, и, следовательно, страсти и заблужденія взяли власть надъ ихъ свободою такъ, что мысленость ихъ, нравы и действія клонятся паче всего къ заблужденію и ошибочности:—сего то ради Богъ и учредилъ начальствы, власти, кои по письменнымъ даже, даннымъ отъ самаго Бога чрезъ его ангеловъ и мудрыхъ за.... и правиламъ правя..... т.... всякая гра..... подъ симъ словомъ разумфемая простолюдинами свобода, не только виъ самимъ вредна и пагубна; но и темъ, кои до сихъ поръ укрощають ихъ буйное своеволіе. И темъ самымъ сія мнимо-гражданская свобода вредна, пагубна, бунтующа, и особливо, въ государствахъ большихъ пространствъ, никакъ неудобна и неспособна. А развѣ тѣ, кои захотѣли бы связи государственныя развести, разрушить и привести въ раздробленіе цёлость государства, тё по невёжеству, по зависти или по подкупамъ отъ другихъ завиствующихъ соседей, захотели бы государство погубить, тъ имъють и могуть имъть такія преднамфренія. А прочіе, кои не разсуждають, откуда происходять власти, а особливо многими въками и многими государями и разумами не глупте сихъ фантастовъ утвержденныя, тт захотятъ дъйствовать къ общему разрушенію и освобожденію зависимостей, кои суть между тремя коренными, яко древо, въ натурѣ состояніями, какъ-то:

- 1) Корнемъ или крестьянами:
- 2) Стеблемъ или купцами, и

3) Вътвями и плодами, яко дворянами.

Къ сему въ концъ слъдуетъ дополнение или раздробительное изъяснение:

То 1-е надобно воззрѣть на первое состояніе яко, корень, или на крестояно, кои называются корнемъ потому, что они достають трудною и потовою работою изъ земли хлёбъ, яко сказано н во святомъ писанів: во поть лица своего сныдай хлыбо свой. То когда дана была бы мниман гражданская свобода, то кто станетъ прилежать заниматься сею потовою работою, дабы въ ней оставаться надолго, а особливо въ томъ государствъ, какъ у насъ, гдъ эти коренныя состоянія такъ перемъщаны, что никто въ каждомъ состояни не хочеть оставаться какъ по нуждъ. Такъ первое, о чемъ говорится, крестьяне какъ скоро зачинаютъ богатёть, то выходять въ купцы, следовательно уже крестьяне лишились человъка, который могъ бы потовою своею и успъшною работою служить имъ примъромъ. -- Сей же, выходя въ купцы, доволенъ ли бываетъ этимъ состояніемъ? Нѣтъ, онъ старается достать чинъ, следовательно мало по малу и купечество лишается своего члена, и онъ входитъ въ состояние дворянина, къ которому не имъя ни родовыхъ свойствъ, ни привычныхъ (?), дабы жертвовать и жизнію для цілости отечества; то и онъ уже не есть дворянинъ по дёлу, на коихъ (то есть дворянъ) привязанности. знаніяхъ и родовыхъ и приличныхъ (?) свойствахъ государь долженъ опираться въ нуждахъ своего правленія внутренняго или защищенія отъ враговъ внутреннихъ и внъшнихъ. И сей мнимодворянинъ по привычкъ поворачивается паки въ купеческое состояніе, дабы торговать и темъ капиталъ свой размножить для роскоши. То крестьяне лишились члена полезнаго, а купцы тоже лишились своего члена, а дворяне не получили; то и выходить сей человѣкъ, потерявшійся для всѣхъ и по нравственности, для которой Богъ и самое государство бережеть и не даеть быть растощеннымъ. Паки говорится: таковые люди для государства потеряны. Кто же будеть государя ограждать, за государство стоять, не им в собственности въ земляхъ и людяхъ, кои одни

привязывають его къ отечеству? Ибо капиталы, въ числъ которыхъ считаются и домы и земли безълюдей, эти капиталы всегда захотятъ переводить изъ одного государства въ другое, кое выгодиће, т. е. таковый человћкъ, ежели бы у него земля и осталась (но земля безъ людей ничего не значитъ: она, не будучи воздѣлана, сама собою не родить), то таковый человѣкъ не будеть принадлежать къ отечеству; а отечество его будетъ тамъ. гдѣ ему выгоднѣе, т. е. что называется пофранцузски: au plus offrant. Следовательно, таковыми основаніями въ государстве умножаются только продажныя души, кои себя по выгодамъ продають въ то государство, гдъ жить или выгоднье, или слаще. или где за измену больше дадуть. Напротивь того, дворянинь. имъя собственность, которая къ переводу неудобна, какъ то: земля съ людьми, и им'тющій родовыя и привычныя свойства весьма мало удобенъ продавать себя и измёнять государству тому, гдё у него таковая и мъстная (?) выгода. Сверхъ же того, возьми въ примеръ самое Россійское Государство. Кто первые заводчики. искусники и размножители хлъбопашества? Уже должно всякому согласиться, что это дворяне. Ибо крестьяне стануть ли добровольно упражняться и размножать хлебопашество, которое есть корень государственнаго богатства; а такая трудная работа, каковая есть хлібопашество, дівлается принужденно. А когда дать гражданскую мнимую свободу, то сей называющійся гражданинъ будеть доставать себь только хльов и кое-что на продажу, для доставленія податей и кое что для своего малаго продовольствія. Лаже надобно на это воззрѣть: теперь получается много доходовъ (больше правда на письм'т) отъ вина. Отъ кого эти доходы? Отъ самихъ дворянъ; ибо безъ дворянъ, кои имфютъ принужденныхъ работниковъ для умноженія хіжбопашества, таковые доходы не увеличились бы. Они-то размножили хлёбъ въ государстве, и научили, какъ его увеличивать, удобряя и обработывая землю, безъ чего крестьяне оставались бы въ такомъ же положении, какъ прежде, при прежнихъ царяхъ, что нечемъ было малаго числа податей заплатить (и потому быль законь бить поселянь по но-27

гамъ на правежѣ), несмотря на то, что хлѣбъ былъ по 30 копрекъ четверть, земля была таже, люди были трже. Но некому было учить, и принужденно, а отнюдь недобровольно, пахать землю, ибо всякій охотнъе бы захотьль торговать, нежели пахать, потому что всякій торгашъ живеть покойнье, всть и пьеть слаше, и одъвается лучше. То чрезъ такую гражданскую мнимую свободу умножатся торгаши, а хлебопашцы будуть, и само государство, терять, такъ какъ теперь чрезъ умножение свободныхъ хльбопашцевъ. Они, не имъя уже принуждателей ихъ къ сему потовому промыслу, работають весьма лениво, и пекутся для заплаты только государственныхъ малыхъ податей, а кои приходять въ несостояніе, тъ дълаются такими рабами бъдными, нищими у богатыхъ крестьянъ, такъ, что они уже не въ состояніи изъ этого тяжелаго ярма освободиться. И такъ мнимымъ увольненіемъ отъ дворянской ихъ къ сему промыслу принуждаемости подпадають они подъ совершенное уже рабство своихъ немилостивыхъ собратій-крестьянъ; и следовательно отъ рабства яко бы освобождая, чрезъ то отнимають способы у дворянъ имъ помогать во время скудости, недороду хліба \*), сожженія домовь ихъ отъ бывающихъ пожаровъ и другихъ бичей натуры, а особливо при ихъ бользненномъ состояній, старости и другихъ бъдственныхъ состояній ихъ и предохраняемости отъ нищеты, отъ коихъ крестьяне, ихъ собратія, нарочно не хотять ихъ выводить для того, чтобы они у нихъ всегда могли быть закабалены, и никогда, можно сказать, не дадуть имъ поднять головы своей.

Такова-то гражданская мнимая свобода и вольное хлѣбопашество: кромѣ что разрушаеть связи у коренныхъ состояній, даже съ самимъ государемъ; но она приведетъ государство въ бѣдность, умножитъ рабовъ, разорветъ связи, произведетъ ос-

<sup>\*)</sup> Около трехъ лѣтъ тому назадъ вологодское дворянство пожертвовало знатнымъ количествомъ хлѣба для вспоможенія казеннымъ крестьянамъ во время бывшаго тегда голода въ уѣздахъ: Усть-Сысольскомъ, Яренскомъ и частію Устюгскомъ. За сіе самое дворянство удостоено было Высочайшею грамотою.

лабленія въ зависимости, въ собраніи повинностей разныхъ государю и государству; а особливо въ крайностяхъ государственнаго состоянія, какъ то было нынь, что дворяне первые подавали примѣръ къ повиновенію, и чрезъ эти примѣры побуждаемы были и казенные крестьяне исполнять свои повинности. А наче всего малейшія искры къ бунтамъ, къ коимъ простой народъ, а особливо въ Россіи, состоя изъ разныхъ государствъ, княжествъ, въръ, языковъ, словомъ сказать, можно назвать оный татарщиной, весьма склоненъ, то если бы этихъ различныхъ полицеймейстеровъ по всему государству, т. е. дворянъ, не было, то войсками этакого пространства укротить, привести въ повиновеніе исполнять указы государевы, содержать въ послушаніи, было бы совсимъ невозможно; а особливо при несчастныхъ случаяхъ, когда войски иностранною войною, какъ то было при государын в въ пугачевскій бунтъ, заняты. Положимъ, что тогда де войски были не велики; но нынѣ, въ нынѣшнюю войну, во сколько разъ они были умножены, и когда государство оставалось почти безъ войскъ, то одними земскими судами, кои пастыри, имъже не суть овцы своя, можно ли было удержать въ повиновеніи, а особливо то государство, въ коемъ и при государынъ уже была десятая часть старообрядцевъ, кои всъ тъхъ, которые не одной съ ними въры, териъть не могуть и враги заклявшіеся, кои въ шестигуберніяхъ по нын'вшнему, а тогда великой край Россіи, уже избрали своего царя, да и во всёхъ другихъ мёстахъ государства были готовы, и ожидали, чтобъ Москва подала примъръ, дабы быль царь изъ мужиковъ и раскольникъ.

Вотъ что рискуется этою гражданскою свободою и вольными хлібонашцами.

Что надлежить до тёхъ, кои выставляють въ примѣръ такъ называемыхъ вольныхъ въ другихъ государствахъ, то тѣ, кому они это говорять, этого не усматривають, что и тамъ вольныхъ иѣтъ. Напр. возьмемъ Англію. Тамъ ошибочно называемые вольные въ такомъ состояніи, что онъ имѣстъ нарусинный кафтанъ, рубашку, чулки и деревянные башмаки. И если онъ кото-

рый день уроку не вырасотаеть, то ему ѣсть нечего. Даже множество есть таковых в холостых в, потому только, что жену кормить нечѣмъ. Какіе же это вольные?

А взять и въ другихъ государствахъ поселянъ, имѣющихъ земли: они тоже родъ здѣшнихъ маленькихъ помѣщиковъ, и бо обработывають свою землю бѣдными крестьянами, у коихъ этой земли нѣтъ. То они у нихъ работають или по нуждѣ, что куда бы ни пошелъ, вездѣ таже работа, или закабалены на время, а потому какіе же вольные?

Въ (вотъ?) доказательство, что и у насъ крестьяне экономическіе, дворовые, удёльные, и вольные хлібопашцы больше притъснены, и имъ тягостите состояние ихъ, нежели крестьянамъ, за дворянами состоящимъ. Именно: сколь ни отяготительна повинность рекрутская тому дворянину, который имфеть жеребьевук) часть, число душъ ревизскихъ, начиная отъ 21 души до 100 душъ; но исполняется въ точности имъ долгъ сей и съ сущею бережливостію состоянія крестьянъ своихъ, наблюдая при томъ строго доброе и злое поведение подчиненныхъ ему и ихъзнание и прилежание въ работахъ, свойственныхъ ихъ состоянию, отдавая въ рекруты гораздо съ меньшимъ убыткомъ и безъ большой отяготительности во всемъ, что только касается по сей части до отдачи рекрутъ. Следовательно, дворянинъ есть лучшій государственный смотритель за своими крестьянами; а казенные крестьяне, о коихъ сказано выше, управляются временными чиновниками, и отдача рекруть отъ нихъ дёлается, кои неиначе поступають съ сими крестьянами, какъ съ чужими: часто случается, что благонравный, прилежный къ работъ и сущій хозяинъ дома, и малыхъ дътей своихъ и своихъ сродниковъ умершихъ, или отданныхъ въ рекруты, коихъ сиротъ кормить обязанъ, а притомъ и одинокій, отдается въ рекруты; а буйный, богатый и семьянистый остается дома до такихъ лётъ, чтобы лёта его вышли изъ рекрутской отдачи. Сіе происходить оттого, что эти временные, изъ самихъ же крестьянъ, смотрители не имъють къ бъднымъ и одинокимъ никакой жалости, обходять избыточнаго и плутовствомъ разбо-

гатъвшаго крестьянина, а утъсняють невиннаго и добраго одинокаго и суще-полезнаго кормителя малолетныхъ детей и добраго члена селенія. А дворянинъ всячески печется, яко о своей собственности, и всячески бережеть честнаго и прилежнаго хлъбонащия, и следовательно лучше содействуеть къ сбережению вверенных ему для исполненія воли государевой и наблюденія всякихъ повинностей. А вышеписанные у казенныхъ крестьянъ временные смотрители неиначе и называются общимъ словомъ, какъ мірофдами. Следовательно, они въ большей неволю содержать скудныхъ и одинокихъ, и притесняють чрезъ то малыхъ дътей одинокихъ крестъянъ, кои до возраста принуждены ходить. по міру. А когда придутъ въ возрастъ, тогда бываютъ закабаляемы богатыми крестьянами; слёдовательно, какое тутъ управленіе и какая свобода! И кто ихъ можетъ защитить, ибо земскіе суды и временные смотрители изъ крестьянъ же суть пастыри, .имъже не суть овцы своя.

Следовательно те, кои распространяють мысли о гражданской свободь, которой въ натурь ньть, ть или сами говорять это по невѣжеству, или прельщены завистниками Россіи, дабы здёшнія, вёками и многими государями укрёпленныя связи разорвать и привести въ то состояніе, когда Россія была, можно сказать, въ своемъ младенчествъ, не могши ни войскъ порядочно, ни податей собрать, отъ чего татары и другіе народы содержали ее въ рабствъ; даже не могли къ повинностямъ принудить. Чему примъръ и при покойной государынѣ Екатеринѣ II, до которой Украйна была въ состояніи этихъ мнимыхъ вольныхъ, кои могли переходить съ мъста на мъсто, то она принуждена была привязать ихъ на всегда къ темъ землямъ и помещикамъ, где они живуть; ибо крестьянинь, по своему нев жественному состоянію, не хотя исправлять повинностей, всегда захочеть отдёлываться, говоря, что онъ переходить къ другому; а между тъмъ повинностей не только помъщичьихъ не исправляютъ, но и государевыхъ, говоря, что онъ новый переселенецъ, и ему надобно время, чтобы прійти въ состояніе платить повинности государевы. То

враги Россіи, чувствуя, что Россію ничемъ другимъ раздробить нельзя, какъ этою свободою, о томъ и некутся: между народомъ эдакіе слухи и желанія распространяють, и стараются произвести тоже, что старообрядцы чрезъ Пугачева дёлали, кои даже, пользуясь нев жествомъ народа, распространяли слухи, что податей не будеть, вино и соль будуть давать даромъ, и рекруть не будеть, а глупый народь этому вериль. То, что делаль Пугачевъ и старообрядцы внутренно (коихъ тогда была десятая часть, а что же ихъ нынѣ?), то делаль и хотель сделать Наполеонъ извив государства, завиствуя на могущество и силу Россін, до которой она доведена тімь, что государи утвердили за дворянами земли и людей въ собственность. Чрезъ что всякіе указы государевы дворяне и ихъ прикащики приводять въ точное исполнение, и чрезъ то подаютъ примъръ и казеннымъ крестьянамъ, на которыкъ и теперь самая большая недоимка государственныхъ податей.

А тогда, ежели такую мнимую гражданскую свободу сдёлать, то къмъ собирать подати п рекрутъ? Земскими судами? Но они пастыри, такъ какъ и выше сказано, имъже не суть овцы своя, больше обирають, нежели правять. И потому, благо и твердость Россіи и непоколебимость ел теперешняго могущаго состоянія требуеть оставить ее въ томъ состояніи, какъ она нынѣ и уже многими въками опытомъ доказала, сколько ни старались и стараются завистники, внутренніе по глупости, интересу, а паружные по зависти, раздробить. То и следуеть для спокойствія всёхъ состояній оставить ее такъ быть, какъ она есть теперь относительно крестьянъ. Ибо сами внутренніе желатели перемінить это состояніе, сами не въдають, какъ они всю власть подрывають, и приводять себя въ тоже состояніе, въ которомъ Франція 20 лътъ терзалась, уничтожила дворянъ, и пользуясь конституціями новыми, возстала на своего государя, замарала руки свои его кровію, и сама послі, ныні, павши на коліни, каялась на томъ же самомъ мъстъ.

То и здъшнія буйныя и иллюминатскія головы о томъ же пе-

кутся и здѣсь въ Россіи, чая, что они тутъ играть будутъ роли какихъ-то значущихъ людей, не видя, что эти всѣ во Франціи значущіе люди сами другъ друга переказнили.

Да останемся въ привычномъ и утвержденномъ, возвышенномъ и благополучномъ состояніи, и Бога да не прогнѣвляемъ новыми государства переворотами, которые, Боже сохрани, такъ переворотять, что тѣ самые, кои наппаче пекутся, они-то больше и постраждуть. И уже тогда не будеть другой Россіи и другаго Александра, чрезъ котораго бы Богъ захотель умирять Россію. И развѣ хотѣть привести ее въ то состояніе, какъ она была при татарахъ, кои посылали сборщиковъ податей, и все было отдаваемо на произволь этихъ сборщиковъ, отъ которыхъ, слава Богу. Россія, многою кровію, освободилась. Да останемся въ тихости, не желая върителей народныхъ или депутатовъ, какъ то было при покойной Екатерин II. Тогда, во время бунта, увидела сама, что всѣ крестьяне возстали противъ нея, и посадили раскольника на престоль, а дворяне только были одни за нее, которыми она удержавъ престолъ, уже послъ сама стала всякую собственность въ людяхъ и земляхъ дворянамъ утверждать и укрѣплять, что свидетельствують изданные после ею же самою манифесты.

Дополненіе, къ вышеписанному принадлежащее:

Прочія же состоянія, напр.: цеховые, художественные, и ученые, не должны быть въ государствѣ въ великомъ числѣ, ибо эти всѣ ѣдятъ готовый хлѣбъ, сами его не доставая, и если они въ государствѣ попущаются слишкомъ размножаться, то уже бываютъ государству, и хлѣбомъ и деньгами, въ тягость; ибо какая нужда благоустроенному государству имѣть множество художественныхъ работниковъ такихъ, кои умножаютъ только одну роскошь, какъ то̀ было въ Римѣ въ его твердомъ основаніи, гдѣ это состояніе было въ самомъ неуважительномъ положеніи, именно для того, чтобы оно не умножалось. Что надлежить до военныхъ состояніевъ, коихъ настоящее ремесло воевать или приготовляться къ войнѣ, то они служатъ, разумѣется великое ихъ число, и самому государю и имъ самимъ въ искушеніе, ибо захотять

всегда свою теорію проводить въ практику, а практика ихъ— искусно бить и грабить, только по приказу, а коли безъ приказу, то это преступленіе; а по приказу Китай взять и Индостанъ весьма славныя дѣла и, кажется, полезныя, потому что принесутъ много денегъ, которыхъ ѣсть нельзя. Такъ и у Наполеона теперь изъ набранныхъ имъ денегъ что осталось? Ибо всегда разсчетъ бываетъ послѣ торга, а война есть рукопашный торгъ.

Что надлежить до ученыхъ состояній, хорошо каждому чт принадлежить къ его должности въ государствъ, а ежели хотът чтобы всякій все бы зналь, то выйдеть изъ всего понемножку а изъ цълаго ничего; чего для многіе молодые люди, да и старые, читая энциклопедію, думають все знать, и другимъ невѣждамъ этимъ весьма импозируютъ. Сверхъ же того, коренныя ученія весьма просты, немногословны и основаны на правилахъ доброй жизни, а безъ того распространяемыя ученія подають способы и средства къ умничанью и къ разнымъ затъямъ, дабы фальшивыми правилами людей морочить. Къ чему можно весьма отнести и тёхъ людей, кои съ плеча проповёдують о мнимой гражданской свободь, не зная того, что они сами въ себь свободы не имфють, и съ собою въ своихъ страстяхъ и умничаньяхъ не сладятъ; а хотятъ завести какое-то анархическое правленіе, что и было у всёхъ тёхъ народовъ, кои съ старыми конституціями своими же не сладили, а хотять все новыя заводить: то старое разрушили, а новаго не завели, а что завели, съ темъ сами недоумъють, хотять поправлять, и дълають оть часу хуже.

Этихъ конституціевъ и правленіевъ столько было въ мірѣ, что стоитъ только читать этого исторію, то и видно все въ примѣрахъ. Въ другихъ государствахъ древнихъ, въ Римской Монархіи особливо, а во Франціи уже это явно передъ нашими глазами, что тамъ произвела умножаемая ученость. И наприм. не токмо стараться, но даже и попустить, чтобъ эта ученость вошла въ нашихъ крестьянъ, будетъ пагубно, ежели (она) не будетъ состоять во правилахъ: не лгать, не воровать и не обманывать, не пьянствовать, а повиноваться властямъ. Это ихъ и

всего государства благо, и крестьяне тогда благополучны, когда они имфють правиломъ въ потф лица приготовлять ихъ хлфбъ для себя и другихъ, говорю: для другихъ, принуждены будучи, а безъ принужденія кто захочетъ добровольно ворочать камни? Ибо хлѣбопашественное дѣло таково же трудно, а легче всего торговать, умничать, воевать, грабить подъ видомъ правды и пользы народной, которую полагая въ славъ, яко эхъ въ потомствъ, которое эхо отдается въ книженкахъ, а эти книженки, придуть другіе грабители, все разорять, и ихъ сожгуть, и вся слава пропала, и дымъ разошелся. А если бы попустить всякому чаять. что онъ можеть доходить до всякихъ государственныхъ чиновъ и состояній, то это вливать въ нихъ желаніе быть своимъ состояніемъ недовольными и желать перейти въ другое; то такая позволимость станетъ мучить умы и желанія людей, кои должны каждый оставаться въ своей сферь и въ ней усовершенствоваться, ибо вся наша жизнь весьма невелика; то довольно и въ своей сферт отличиться, быть почтеннымъ, уваженнымъ, любимымъ, и оставить благіе приміры честныхъ нравовъ и діяніевъ своимъ потомкамъ.

Довольно сіе для хлѣбопашцевъ, а что надлежить до вторал состоянія, какъ-то: купцовъ или перевозчиковъ нужныхъ продуктовъ въ государствѣ, то они, хотя каждый къ себѣ все захватить и, подобно завоевателямъ, все себѣ покорить—тѣ оружіемъ, а эти деньгами, что есть все тоже, — кои, дѣлая во всемъ монополію, гдѣ только могутъ, стараются сѣсть на бѣдности народа, а сами подаютъ зловредные примѣры обмановъ, хищничества, только что искуственнаго, и тѣмъ заражаютъ прочихъ охотою дѣлать тоже и доходить до тогоже. А довольно бы съ нихъ было довольствоваться совѣстными прибытками, проводя всю жизнь въ честныхъ правилахъ, безъ обмана, лжи и въ умной умѣренности; ибо, по короткости жизни, должны скоро оставлять не токмо свои богатства, домы, фамиліи и даже свою кожу, представляя себя, себя говорю, настоящаго человѣка, а не тѣло, ибо тѣло есть оболочка; пока, говорю, представляя себя самого, который

мыслить, желаеть, чувствуеть и помнить, предъ трибуналомъ Всевышняго.

Что надлежить до третьяго состоянія, то есть дворянь, кои должны подъ управленіемъ первенствующей главы или государя, яко руки, всёмъ править, утишать, защищать, и первые должны показывать всякіе благіе примёры безкорыстія, — почему ему быть купцомъ и себя чрезъ то искушать не есть дёло дворянина.

Дворянъ дёло научать, править, защищать и всячески помогать примеромъ и делами нижнимъ двумъ состояніямъ. Къ нимъ принадлежить пещись о здоровые телесномы двухъ нижнихъ состояніевъ, почему и медицина должна быть ими практикована. А что надлежить до нравственнаго управленія, котораго начало въдъне духовное, и паче имъ принадлежитъ. Изъ нихъ должно быть и духовенство. А если кто изъ нихъ отъ всего сего пятится, то уже и не дворянинъ; то уже и не членъ двора государева, который есть первенствующій надо всёми правитель. Науки всё, и полезныя и важныя, ко благу направляемыя, художествы должны происходить изъ чистой нравственности, и она имбеть и корень свой и правила въ истинномъ богопознаніи. И такъ въ истинномъ богопознаніи почерпать должна правила и прим'єры; а прочія части должны вст по (къ) оному стремиться, оставляя каждаго въ своемъ званіи; ибо честность, добродітель, богоугодность принадлежить ко всемь состояніямь, и всякій въ своемъ званій можетъ быть почтенъ. А позволять, чтобъ ноги поднимались выше рукъ, или паче выше головы, есть сущій безпорядокъ. Если позволить всякому стремиться цёлить выше, нежели онъ есть, то всв состоянія будуть делаться недовольны, и всякій захочеть быть выше. А все управляется мудрою мфрою, которая состоить въ удержаніи своего званія честно, добродьтельно и богоугодно. —

(Подлинникъ, писанный тщательною скорописью александровскаго времени, на 49-ти страницахъ въ 8-ку, хранится въ московскомъ публичномъ музеѣ, подъ № 2142. Поступилъ въ музей въ 1868 году, въ числѣ масонскихъ рукописей, пріобрѣтенныхъ послѣ графа С. Ст. Ланскаго.

Тъмъ же почеркомъ, какъ и эта рукопись, писаны многія, находящіяся въ собраніи Ланскаго, рукописи собственно масонскаго содержанія).

- 313) О состояній крестьянъ господскихъ въ Россій. Сочиненіе М. Грибовскаго, доктора обойхъ правъ. Харьковъ. 1816. стр. 2 3.
- 314) Рукопись московскаго публичнаго и румянцевскаго музея. № 1035. Изъ бумагъ князя Михаила Григорьевича Голицына. Мысли объ эмансипаціи крестьянъ, покойнаго статскаго совѣтника Николая Ивановича Кривцова (писано 5 февраля 1842 года).
- 315) Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, citoyen de Genève. A Basle. 1795. Tome deuxième. Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur la reformation projetée. Chapitre VI. p. 237—239:

A Dieu ne plaise que je croie avoir besoin de prouver ici ce qu'un peu de bon sens et d'entrailles suffisent pour faire sentir à tout le monde. Et d'où la Pologne prétend-elle tirer la puissance et les forces qu'elle étouffe à plaisir dans son sein? Nobles polonais, soyez plus, soyez hommes. Alors seulement vous serez heureux et libres; mais ne vous flattez jamais de l'être sans que vous tiendrez vos frères dans les fers.

Je sens la difficulté du projet d'affranchir vos peuples. Ce que je crains n'est pas seulement l'intêret mal-entendu, l'amour-propre et les préjugés des maîtres. Cet obstacle vaincu, je craindrais les vices et la lâcheté des serfs. La liberté est un aliment de bon suc, mais de forte digestion; il faut des estomacs bien sains pour la supporter. Je ris de ces peuples avilis qui se laissant ameuter par des ligueurs osent parler de liberté sans même en avoir l'idée, et, le coeur plein de tous les vices des esclaves, s'imaginent que pour être libre il suffit d'être des mutins. Fière et sainte liberté! si ces pauvres gens pouvaient te connaître, s'ils

savaient à quel prix on t'acquiert et te conserve, s'ils sentaient combien tes loix sont plus austères que n'est dure le joug des tyrans; leurs faibles âmes, esclaves des passions qu'il faudrait étouffer, te craindraient plus cent fois que la servitude; ils te fuiraient avec effroi, comme un fardeau prêt à les écraser.

Affranchir les peuples de Pologne est une grande et belle opération, mais hardie, perilleuse, et qu'il ne faut pas tenter inconsidérement. Parmi les précautions à prendre, il en est une indispensable et qui demande du temps. C'est avant toute chose de rendre digne de la liberté et capables de la supporter les serfs qu'on veut affranchir. J'exposerai ci-après un des moyens qu'on peut employer pour cela. Il serait téméraire à moi d'en garantir le succès, quoique je n'en doute pas. S'il est quelque meilleur moyen, qu'on le prenne. Mais quel qu'il soit, songez que vos serfs sont des hommes comme vous, qu'ils ont en eux l'étoffe pour devenir tout ce que vous êtes: travaillez d'abord à la mettre en oeuvre, et n'affranchissez leurs corps qu'après avoir affranchi leurs âmes. Sans ce préliminaire comptez que votre opération réussira mal.—

- **316)** Примъчанія на Леклерка. II, 174, 340—344.—
- 317) Примъчанія на Леклерка. II, 216—222; 314—315.—
- 318) Хорографія сарептскихъ цѣлительныхъ водъ, соч. Ив. Болтинымъ. 1782. стр. 22, 86.—
  - 319) Histoire de la Russie moderne, 1783. T. I, crp. 216.—
  - 320) Примѣчанія на Леклерка. II, 206—211.—
  - 321) Примѣчанія на Леклерка II, 328—330; 234—240.—
  - **322)** Примѣчанія на Леклерка. II, 74-104.-
  - 323) Примъчанія на Леклерка. II, 66.—
  - 324) Примѣчанія на Леклерка. І, 111—113.—
- 325) Критическія прим'ьчанія на первый томъ исторіи Щербатова. стр. 234.-
  - 326) Примъчанія на Леклерка. 11, 60.—
- 327) Матеріалы для исторіи русской литературы. Изданіе П. А. Ефремова. 1867. стр. 85, 144.

- 328) Примъчанія на Леклерка. І, 98—101; II, 54.
- 329) Примъчанія на Отвъть г. генераль-маіора Болтина на Письмо князя Щербатова. 1792. стр. 361.—
- 330) Примъчанія на Леклерка. І, 281—284, 98—99;—ІІ, 114—115.—
  - 331) Примъчанія на Леклерка. І, 109-112.-
  - 332) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 320.—
  - **333)** Примѣчанія на Леклерка. II, 442—443.—
- **334)** Критическія прим'єчанія на первый томъ исторіи Щербатова. стр. 230—233.—
  - 335) Примъчанія на Леклерка. І, 47, 34.-

Критическія примѣчанія на первый томъ Щербатова. стр. 42—43. —

- **336)** Примѣчанія на Леклерка. І, 55—56. —
- 337) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 41.-
- **338)** Отвътъ Болтина на Письмо князя Щербатова. 1793. стр. 70, 90, 71—77, 90—91, 88—89.—
  - 339) Примъчанія на Леклерка. ІІ, 49.—І, 107—108.—
- 340) Entwurf zu einem allgemeinen etymologikon der slavischen sprachen von Ioseph Dobrowsky. 1813. crp. 74.—
- **341)** Цифры арабскія обозначають страницу, римскія—томъ или часть; находящіяся при нихъ буквы значать:
  - .І. Примъчанія на книгу Леклерка.
  - Щ.—Критическія примъчанія на исторію князя Щербатова.
  - О. Отвътъ Болтина на письмо князя Щербатова.
  - Х. Хорографія сарептскихъ цёлительныхъ водъ.
- Р. Историческое представленіе изъ жизни Рюрика. Примічанія. —
- 342) Несторъ. Русскія лѣтописи на древне славянскомъ языкѣ, переведенныя и объясненныя Августомъ Людовикомъ Шлецеромъ. Перевелъ съ нѣмецкаго Дмитрій Языковъ. 1809. Часть І. стр. рот—род; 380—382.—
  - 343) Исторія государства россійскаго. Т. IV. прим. 167.—
  - 344) Исторія государства россійскаго. Т. ІІ, прим. 262,

- 115;—Т. І, прим. 85;—Т. ІІ, прим. 110;—Т. І, прим. 387;— Т. ІІ, прим. 307, 148.—
- 345) Исторія государства россійскаго. Т. І, прим. 105, 74;—Т. ІІ, прим. 296.—
- 346) Исторія государства россійскаго. Т. І. прим. 480, 73, 313.—
- 347) Исторія государства россійскаго. Т. І, прим. 466;— Т. ІІ, прим. 160, 227.—
- 348) Исторія государства россійскаго. Т. І, прим. 20;— Т. ІІ, прим. 62;—Т. І, прим. 41, 476, 477.—
  - 349) Исторія государства россійскаго. Т. І, прим. 309.—
- 350) Ученыя записки императорскаго московскаго университета. Годъ второй. Часть восьмая. 1835. стр. 301—319, 467—481.—
- 351) Архивъ историко-юридическихъ свъдъній, относящихся до Россіи, издаваемый Николаемъ Колачовымъ. Книги второй половина первая. 1855. Отдъленіе III. стр. 63—73.—

Статья С. М. Соловьева есть отрывокъ изь большаго сочиненія о писателяхъ русской исторіи вообще, въ которомъ обозрѣваются только писатели восемнадцатаго вѣка, и притомъ русскіе. Статьѣ дано заглавіе: «Писатели русской исторіи XVIII вѣка», и въ ней разсматриваются: Манкіевъ, Татищевъ, Ломоносовъ, Тредьяковскій, князь Щербатовъ, Болтинъ, Эминъ, Елагинъ, митрополитъ Платонъ.—

- 352) Труды кіевской духовной академін. 1862. Т. II, стр. 31—78.—
- **353)** Записки россійской академіи. Собранія: 25 ноября 1786 года, ст. II, л. 109;—14 декабря 1790 года, ст. II, л. 211 об.—
- **354)** Словарь академіи россійской. Часть ІІ, стр. VIII—ІХ;— часть ІІІ. Имена господъ академіи членовъ, участвовавшихъ въ составленіи сея третія части.—
- 355) Записки россійской академіи. Собранія: 25 ноября 1786 года, ст. І, л. 105 и ст. III, л. 110 об. 111.
  - 356) Записки россійской академін. Собранія 25 ноября 1786

года, ст. II, л. 107.—14 декабря 1790 года, ст. II, л. 209 об.—7 декабря 1790 года, ст. III, л. 205 об.—Записка о происходившемъ въ отрядъ, декабря 17 дня 1790 года, л. 215—215 об.—

- 357) Записки россійской академій. Собраніе 14 марта 1786 года, ст. І, л. 87.—
- **358)** Записки россійской академіи. Собранія: 19 октября 1790 года, ст. І, л. 203; 26 октября 1790 года, ст. І, л. 203 об. —
- **359)** Записки россійской академіи. Собранія: 1 апрыля 1788 года, ст. ІІ, л. 148;— 29 апрыля 1788 года, ст. ІІІ, л. 149.—
- **360)** Записки россійской академіи. Собраніе 16 мая 1786, ст. II, л. 93—93 об.—
- **361)** Записки россійской академіи. Собраніе 29 ноября 1791 года, ст. І, л. 238.—

Словарь академіи россійской. 1793. Ч. IV, стр. 1212 — 1213. —

- **362)** Исторія государства россійскаго. Т. ІІІ, прим. 18.— Словарь академій россійской. 1790. Ч. ІІ, стр. 176.—
- 363) Сочиненія Державина, съ объяснительными прим'єчаніями Я. Грота. 1869. Томъ пятый, стр. 396—404. Прим'єчанія Болтина на Начертаніе для составленія славено-россійскаго толковаго словаря.—

Прим'вчанія эти впервые напечатаны Я. К. Гротомъ, по списку, присланному Державину изъ россійской академіи, и находивпемуся въ бумагахъ Державина.

Болтинъ отдавалъ рѣшительное преимущество азбучному порядку словаря передъ корпесловнымъ. Академикъ Я. К. Гротъ говоритъ: «Время доказало вѣрность этого сужденія. Дашкова и большинство членовъ академіи, вопреки Болтину, предпочли корнесловный порядокъ; но послѣ обратились же къ алфавитному, который и сама императрица находила удобнѣйшимъ. Преимущество послѣдняго утверждено въ наше время авторитетомъ Якова Гримма» (Сочиненія Державина. Т. V, стр. 399). —

- **364)** Записки россійской академія. Собранія: 30 января 1784 года, ст. ІІ, л. 33 об.—35 об.:—12 марта 1784 года, ст. І—VIII, л. 41—43 об.—
- 365) Записки россійской академіи. Собраніе 3 іюля 1792 года, ст. II, л. 13—13 об.—

Вт Словарѣ академіи россійской (IV, 244) приведенъ тотъже примѣръ изъ Царственнаго лѣтописца, и слово молица опредѣлено такъ: «мякоть дерева, червями источенная, и на подобіе опилковъ въ древесныхъ дуплахъ находимая».—

**366)** Записки россійской академіи. Собраніе 21 іюня 1791 года, ст. І, л. 230—231 об. —

Словарь академін россійской. 1792. Ч. III, ст. 687. —

- 367) Записки россійской академіи. Собранія: 13 декабря 1791 года. ст. ІІ, л. 239; 10 января 1792 года, ст. І, л. 1—2.—
- 368) Записки россійской академіи. Собраніе 7 августа 1792 года, ст. II, л. 25—26.—
- **369)** Записки россійской академіи. Собраніе 9 октября 1792 года, ст. І, л. 32. —
- 370) Записки россінской академін. Собраніе 27 августа 1804 года, ст. III, л. 198.—